806 hapeywol H. 300 "alwyree 626 Thygor Joropuna" 15485/8 N.14.2. (1)





жизнь и труды

15485/2V

# М. П. ПОГОДИНА

Дни минувшіе и рѣчи Ужъ замолкшія давно.

Князь Вяземскій.

Былое въ сердцѣ воскреси, И въ немъ сокрытаго глубоко Ты духа жизни допроси!

Хомяковъ.

И я не будущимъ, а прошлымъ оживленъ!

В. Истоминъ.

«Не извращай описанія событій. Побѣду изображай какъ побѣду, а пораженіе описывай какъ пораженіе».

(Наказъ Персидскаго Государя Наср-эддинъ-шаха Исторіографу Риза-кули-хану).

«Цари и вельможи! Покровительствуйте Музамъ: онъ благодарны». Погодинъ.

Николая Варсукова

книга девятая

15483



С.-ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія М. М. Стасюльвича, Вас. Остр., 5 лин., 28 1895

1.14.2.







## NTRMAN

Графа Сергія Семеновича и Графа Алексъя Сергъевича

### **УВАРОВЫХЪ**

посвящается книга сія.

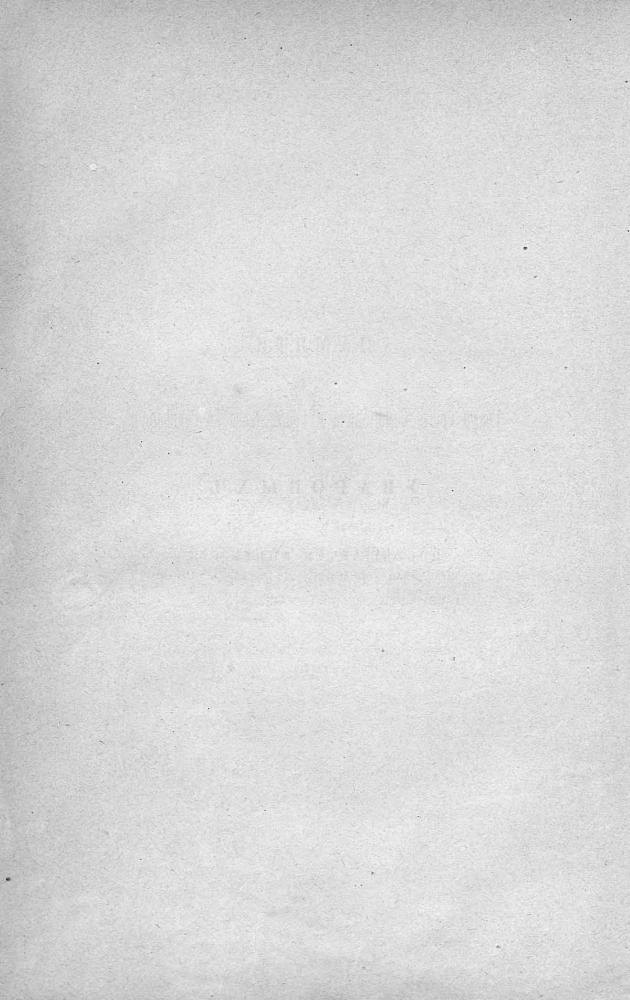

Приступая въ 1882 году къ описанію Жизни и Трудовъ М. П. Погодина, я не могъ предвидёть всёхъ затрудненій и огорченій, мнѣ предстоявшихъ, а также объема моего сочиненія.

de la Statistica de la Companya del Companya de la Companya del Companya de la Co

Суммы, завѣщанной Софією Ивановною Погодиною на печатаніе біографіи ея мужа, оказалось достаточно лишь на изданіе двухъ первыхъ книгъ. Слѣдующія книги біографіи отъ третьей до восьмой включительно изданы на мои собственныя сбереженія. Истощивъ такимъ образомъ всѣ имѣвшіяся у меня денежныя средства, я оказался въ затруднительномъ положеніи относительно печатанія послѣдующихъ книгъ.

Но вотъ, первенствующее ученое сословіе Россійской Имперіи — Императорская Академія Наукъ, разсмотрѣвъ первыя семь книгъ моего сочиненія, признала его заслуживающимъ вниманія и поощренія. Она увѣнчала мой трудъ полною премією Графа Уварова.

Присужденную Академією Наукъ денежную премію я обратиль на печатаніе нынѣ выпускаемой въ свѣть книги девятой Жизни и Трудовз М. П. Погодина, въ которой завершился знаменитый въ Исторіи Русскаго Просвѣщенія, такъ называемый Строгановскій періодъ Императорскаго Московскаго Университета. Лучшаго употребленія преміи, учрежденной

Графомъ Алексвемъ Сергвевичемъ Уваровымъ въ память своего Родителя, біографъ Погодина не могъ придумать, и я съ сердечною признательностію посвящаю памяти ихъ эту  $\partial e$ -вятую книгу.

Signification of the state of t

Postante de la final de la comercia de la composition de la

Николай Барсуковъ.

1 Сентября 1894 г. Село Яринское, Тверской губ. Калязинскаго увзда.

## оглавление.

|                                                                                                                    | Стран. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ГЛАВА I (1847). Переходъ <i>Современника</i> отъ П. А. Плетнева къ И. И. Панаеву и Н. А. Некрасову. Объявленіе объ |        |
| нзданіи этого журнала. Замічаніе С. П. Шевырева. Неудоволь-                                                        |        |
| ствіе Московских вападников на устраненіе Бълинскаго отъ                                                           |        |
|                                                                                                                    | 1 - 5  |
| редакторства                                                                                                       | 1 5    |
| ГЛАВА II. Усердіе Московскихъ Западниковъ въ пользу                                                                | •      |
| Отечественных Записокъ. Переписка Бёлинскаго по этому                                                              |        |
| поводу. Отъвздъ А. И. Герцена за границу. Болвзнъ и семей-                                                         |        |
| ныя несчастія Т. Н. Грановскаго. Бълинскій                                                                         | 5 - 14 |
| ГЛАВА III. Выходъ въ свътъ перваго нумера Современ-                                                                |        |
| ника. Состояніе Москвитянина въ 1847 году. Препирательства                                                         |        |
| Шевырева съ Погодинымъ. Графиня Е. П. Ростопчина.                                                                  | 14— 23 |
| ГЛАВА IV. Юмористическая статейка К. Д. Кавелина о                                                                 |        |
| Москвитянинь. М. А. Дмитріевъ. Цензура                                                                             | 23— 28 |
| ГЛАВА V. Ю. Ө. Самаринъ выступаеть въ Москвитянинъ                                                                 |        |
| противъ статей Кавелина, Никитенка и Бълинскаго, напеча-                                                           |        |
| танныхъ въ Современникъ                                                                                            | 28 33  |
| ГЛАВА VI. Полемическія статьи Кавелина и Бълинскаго                                                                |        |
| противъ Ю. О. Самарина. Жалобы Бълинскаго на цензурныя                                                             |        |
| притесневія. Белинскій остается недоволень Кавелинымъ за                                                           |        |
| почтительныя отношенія его къ Ю. О. Самарину. Ненависть                                                            |        |
| Бълинскаго къ Словенофидамъ. Возражение Н. А. Мельгунова                                                           |        |
| противъ статьи Ю. О. Самарина. Отношение Погодина въ по-                                                           |        |
| лемикъ, возбужденной Ю. О. Самаринымъ. М. А. Максимовичъ.                                                          |        |
| Н. А. Ригельманъ. Объяснение Погодина. Замъчание Н. Д. Иван-                                                       |        |
| чина-Писарева о стать в Ю. О. Самарина                                                                             | 33-44  |
| ГЛАВА VII. Изданіе второго Московскаго Сборника.                                                                   |        |
| Статья Хомякова. Замъчавіе его о К. С. Аксаковъ. Отзывъ                                                            |        |
| Погодина о Московскомъ Сборникъ и о помещенной въ немъ                                                             |        |
| статын Соловьева: Мъстничество. А. В. Горскій. Западники.                                                          | •      |
| Схватка Хомякова съ Кавелинымъ                                                                                     | 44- 52 |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Стра    | ан. |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|   | ГЛАВА VIII. Полемика Хомякова съ Грановскимъ о Бургундахъ. Путешествіе Хомякова на Западъ.                                                                                                                                                                                                                                             | 52—     | 62  |
|   | ГЛАВА IX. Записки объ ужень С. Т. Аксакова. Отзывъ о нихъ Хомякова и Погодина. Отношеніе Погодина къ Аксаковымъ. Общественная благотворительность. Статья объ оной К. С. Аксакова возбуждаетъ полемику между С. П. Шевыревымъ и Н. А. Мельгуновымъ. Драма Н. В. Сушкова: Бидность и Благотворительность.                               | 62      | 72  |
|   | ГЛАВА Х. Міросозерцаніе И. С. Аксакова. Публичныя лекцін С. П. Шевырева объ Исторін Всеобщей Поэзін. Замѣчанія Погодина объ этихъ лекціяхъ. День памяти Д. В. Веневитинова. Послѣдняя публичная декція С. П. Шевырева. Обѣдъ въ честь его.                                                                                             | 74-     |     |
| 1 | ГЛАВА XI. Вечеръ у Погодина, на которомъ онъ читалъ отрывки изъ своей Древней Русской Исторіи. Разговоръ Погодина на канунъ вечера съ графомъ С. Г. Строгановымъ. Переписка Погодина съ И. И. Давыдовымъ по поводу прочитанныхъ имъ отрывковъ. М. А. Максимовичъ и Н. Д. Иванчинъ-Писаревъ. Путешествіе по монастырямъ С. П. Шевырева. | 84—     | 95  |
|   | ГЛАВА XII. Погодинъ выпускаетъ въ свъть три тома сво-<br>ихъ Изслюдованій, Замичаній и Лекцій о Русской Исторіи.                                                                                                                                                                                                                       | 95—1    |     |
|   | ГЛАВА XIII. Полемика Погодина съ К. Д. Кавелинымъ по поводу Изсмодований.                                                                                                                                                                                                                                                              | 105—1   | .16 |
|   | ГЛАВА XIV. С. М. Соловьевъ. Отношенія его къ Словено-<br>филамъ. Сотрудничество въ Отечественных Записках. Док-<br>торскій его диспуть.                                                                                                                                                                                                | 116—1   | .22 |
|   | ГЛАВА XV. Бесъда Погодина съ своими учениками:<br>И. Д. Бъляевымъ, А. О. Бычковымъ, Н. В. Калачовымъ,<br>А. Н. Поповымъ, К. Д. Кавелинымъ и С. М. Соловьевымъ.                                                                                                                                                                         |         |     |
|   | ГЛАВА XVI. Ироническая статья Кавелина на бесёду Погодина съ своими учениками. Эта статья приводить въ восторгъ Бёлинскаго. Сравненіе Записокъ Чеботарева съ вступительною лекцією Погодина.                                                                                                                                           | · 130—1 | 36  |
|   | ГЛАВА XVII. Полемика Погодина съ С. М. Соловьевымъ по предмету старыхъ и новыхъ городовъ, удъловъ, Монгольскаго періода, родового быта и пр. Встрвча Погодина съ Соловьевымъ у Аксаковыхъ. Негодованіе графа С. Г. Строганова на Погодина за его бесъду съ учениками. Письмо къ нему Погодина. М. А. Максимовичъ и П. С. Казанскій     |         | ,   |
|   | ГЛАВА XVIII. К. Н. Бестужевъ-Рюминъ и А. Г. Янов-<br>скій. Отношеніе къ нимъ Погодина                                                                                                                                                                                                                                                  | grafia. |     |
|   | ГЛАВА XIX. Общеніе Погодина съ Тропцкими учеными. П. С. Казанскій и его труды. Общеніе Погодина съ Петер-<br>бургскими учеными: А. А. Куникъ. В. В. Григорьевъ. Сообще-                                                                                                                                                                | -       |     |
|   | ніе А. И. Артемьева объ ученой дівятельности въ Казани. Труды М. А. Максимовича.                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 66  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Стран.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ГЛАВА XX. Изследованіе Погодина о Древней Русской Аристократіи. Академическая <i>Разрядная книга</i> подтвердила его выводы. Переписка Погодина съ барономъ М. А. Корфомъ по поводу біографін Сперанскаго                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 166—174   |
| ГЛАВА XXI. Пребываніе въ Москвѣ Н. Г. Устрядова. Сношеніе съ нимъ Погодина. Мирныя отношенія Погодина съ П. М. Строевымъ. Историческое обозриніе царствованія Николая І, написанное Устрядовымъ, возбуждаетъ неудовольствіе Ермолова противъ автора. Занятіе Погодина біографією Ермолова                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 154 100   |
| лова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| ТЛАВА XXIII. Инновентій, епископъ Харьковскій, вызывается въ СПетербургъ для присутствія въ Св. Сунодъ. Въ Москвъ Преосвященный имъетъ свиданіе съ Погодинымъ, а въ Лавръ преподобнаго Сергія съ Филаретомъ. Пребываніе Инновентія въ СПетербургъ. Возведенъ въ санъ архіепископа Херсонскаго и Таврическаго и сопричисленъ въ ордену Св. Владиміра 2-й степени. Письмо въ нему Погодина. Прощаніе Инновентія съ Харьковскою паствою. Отъйздъ въ Одессу и первое тамъ служеніе. Письмо въ нему Погодина. Отзывъ Мурзакевича. Замъчаніе Погодина о твореніяхъ Филарета и Инновентія. | 180-186   |
| Письмо М. А. Дмитріева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 186—195   |
| лехранилище                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 195—213   |
| М. Н. Катковымъ, П. М. Леонтьевымъ и П. Н. Кудрявцевымъ.  ГЛАВА XXVII. Холера. Пребываніе въ Москвѣ в. кн. Михапла Павловича. Украйно-Словенское Общество Свв. Кирилла и Менерилла и Менерилла и Шевченко. Ръзкій о нихъ отзывъ Вълинскаго. Отношеніе Словенофиловъ и Погодина къ Украйну-                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 214-225   |
| Словенскому Обществу. Ө. В. Чижовъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 225 — 235 |
| Ц. П. Голохвастовъ в вестей советиле в вестей в предвидения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 235—253   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Стран.  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ГЛАВА XXIX. (1848 г.) Февральская Революція. Впечативніе, произведенное у нась этимъ событіємъ. Высочайшій Манифестъ. Слово Филарета. Стихотвореніе князя П. А. Вяземскаго: Святая Русь. Письмо къ нему Жуковскаго по поводу этого стихотворенія. Предвиденіе Погодина. Письмо къ                                        |         |
| нему М. А. Дмитріева. Слухъ въ народѣ о явленіи антихриста.<br>ГЛАВА XXX. Судьбы Австрійской Имперіи привлекаютъ                                                                                                                                                                                                         | 253—262 |
| вниманіе Погодина и Словенофиловъ. Письмо И. В. Кирѣевскаго. Мятежъ въ Вѣнѣ. Письмо историка Дениса Зубрицкаго къ Погодину. Прага и другіе Словене. Письмо Хомякова. Ужасы въ Парижѣ. Письмо Гоголя. Возмущеніе въ Берлинѣ. Письмо преосвященнаго Филарета и графини Е. П. Ростопчиной. Воспоминаніе барона Ө. А. Бюлера | 262—273 |
| ГЛАВА XXXI. Меморія Ө. И. Тютчева: La Russie et la                                                                                                                                                                                                                                                                       | 202—215 |
| Révolution. Взглядъ императора Николая I на Словенскій во-<br>просъ                                                                                                                                                                                                                                                      | 273—280 |
| ГЛАВА XXXII. Последствія февральской Революціи въ Россіи. Негласный Комитеть 2 апреля. И. И. Давыдовъ привлекаетъ Погодина на службу по цензурь. Неудовольствіе на это Шевырева. В. И. Даль претерпеваетъ цензурныя непріятности за свои Картины изъ Русскаго быта.                                                      | 280—289 |
| ГЛАВА XXXIII. Мъры Комитета 2 апръля противъ                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200203  |
| Отечественных записок и Современника. Появленіе въ Оте-<br>чественных записках патріотической статьи А. А. Краев-                                                                                                                                                                                                        |         |
| скаго: <i>Россія и Западная Европа</i> . Статья эта синскиваеть одобреніе Комитета 2 апрѣля. Возраженія на нее Погодина. Ценвура запрещаеть ихъ печатать. Мысль Погодина подать Государю адресь отъ Литераторовъ. Переписка его по этому                                                                                 | •       |
| поводу съ И. В. Кирвевскимъ.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 289-304 |
| ГЛАВА XXXIV. Движеніе по вопросу объ уничтоженіи крѣпостного права. Письмо Бѣлинскаго къ П. В. Анненкову. Мысли графа С. С. Уварова о крѣпостномъ правъ. Отношеніе                                                                                                                                                       |         |
| Словенофиловъ къ крестъянскому вопросу: Хомяковъ и Самаривъ. А. И. Кошелевъ. Братъя Киръевскіе. Аксаковы. Письмо                                                                                                                                                                                                         |         |
| М. А. Динтріева. Ввілядъ Кошелева на освобожденіе Поль-<br>скихъ крестьянъ. Знакомство Погодина съ А. В. Головнинымъ.<br>Бракосочетаніе великаго князя Константина Николаевича. Ода                                                                                                                                      |         |
| Шевырева на эта событіе. Даръ А. В. Головнина въ Древлехранилище Погодина.                                                                                                                                                                                                                                               | 304—319 |
| ГЛАВА XXXV. Холера. Погодинъ на случай смерти пи-<br>шетъ духовное завъщание. Благотворная дъятельность помъ-                                                                                                                                                                                                            | 304-313 |
| щиковъ въ ихъ деревняхъ во время холеры. Письмо А. В. Головнина. Стихи Шевырева.                                                                                                                                                                                                                                         | 319—326 |
| ГЛАВА. XXXVI. Князь А. Г. Щербатовъ оставляетъ постъ Московскаго генералъ-губернатора. Объды въ честь его. Ръчи. Назначение графа А. А. Закревскаго Московскимъ ге-                                                                                                                                                      |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Стран.                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| нераль-губернаторомъ. Заботы его объ обезпеченіи сироть, оставшихся послё умершихъ отъ холеры родителей. Мысль Погодина возобновить дёятельность Общества Любителей Россійской Словесности. Ө. П. Корниловъ. Отношеніе Погодина къ Закревскому. Холерная афиша Погодина. Представленіе                                                                                                                              |                         |
| Погодина графу А. А. Закревскому                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 326 338                 |
| Антонія, митрополита Новгородскаго и СПетербургскаго ГЛАВА ХХХVIII. Различіє въ судьбѣ между Московскими и Петербургскими журналами. Неудавшаяся мысль Погодина передать Москвитянимъ В. В. Григорьеву. С. П. Шевыревъ. Неудачная попытка Погодина снова передать Москвитянимъ Словенофиламъ. Ю. Ө. Самаринъ и К. С. Аксаковъ. Сочувствіе И. В. Кирѣевскаго къ востановленію Москвитянима и для этой                | 338—350                 |
| цёли онъ совётуетъ Погодину соединиться съ Ө. В. Чижовымъ. ГЛАВА XXXIX. Въ союзё съ Шевыревымъ Погодинъ продолжаетъ изданіе <i>Москвитянина</i> въ 1848 году. М. А. Максимовичъ. Князь П. А. Вяземскій. В. А. Жуковскій. И. Я. Чадаевъ. Зам'вчаніе Н. А. Мельгунова по поводу участія Шевырева въ возобновленномъ <i>Москвитяниню</i> . М. А. Дмитріевъ. Баронъ М. А. Корфъ. И. И. Давыдовъ. В. И. Даль. И. Я. Гор- | 351—359                 |
| ловъ Желаніе Н. Д. Иванчина-Писарева и графа А. С. Уварова видеть въ Москвитянино "болье старины, чъмъ новизны".  ГЛАВА Х. Объявленіе объ ивданіи Москвитянина въ 1848 году. Возникшая по поводу этого объявленія полемика между Погодинымъ и Авненковымъ. Мъры, предпринимаемыя Погодинымъ къ распространенію Москвитянина. Взаимныя                                                                               | _360—368                |
| ГЛАВА XLI. Участіе Жуковскаго въ судьбѣ Москвитя-<br>нина. Письмо его къ Гоголю. Богословская статья Жуковскаго<br>Деп сцены изэ Фауста встрѣчаеть цензурныя ватрудненія.<br>Письмо Шевырева къ Жуковскому. И. В. Кирѣевскій. Про-<br>тоіерей Ө. А. Голубинскій. А. Н. Муравьевъ. Забавное недо-                                                                                                                    | 368—379                 |
| разумѣніе Погодина по поводу одного четверостишія Языкова ГЛАВА XLII. Удивленіе, произведенное точнымъ выходомъ первой квижки Москвитянина 1848 года, Равнодушіє къ Москвитянину ближайшихъ друзей Погодина и Шевырева. Натуральная школа. Борьба съ нею Шевырева. Мнѣніе объ этой Школѣ Погодина. Ответны Шевырева. Мнѣніе М. А. Максимовича объ обновленномъ Москвитянинъ.                                        | 379—385<br>—<br>385—394 |
| ГЛАВА XLIII. Мысли М. А Дмитріева о Натуральной школ'в и народности. Зам'вчаніе графа В. А. Сологуба о кр'впостномъ прав'в                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 394—404                 |

|                                                                                                                        | Стран.  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ГЛАВА XLIV. <i>Кто Виновать?</i> Искандера. Шевыревъ печатаетъ въ <i>Москвитянинъ</i> словарь Искандеризмовъ и всякихъ |         |
| измовъ. Предсмертная полемика Бълинскаго съ Шевыревымъ.<br>Очеркъ Исторіи Русской Поэзіи А. П. Милюкова. Рецензія      |         |
| Шевырева. Съверное Обозръние                                                                                           | 404-417 |
| ГЛАВА XLV. Борьба Шевырева съ пятью анонимами, ополчившимися противъ его Исторіи Русской Словесности.                  |         |
| Н. И. Надеждинъ                                                                                                        | 417—423 |
| ГЛАВА XLVI. Явленіе въ свёть Фонг-Визина князя П. А. Вяземскаго. Замёчаніе И. И. Давыдова по поводу по-                | ,       |
| явившихся въ Москвитянин отрывковъ изъ путешествія Шевырева: Александров и Переяславль. А. М. Кубаревъ и М. Н. Ка-     |         |
| пустинъ                                                                                                                | 423—431 |
| ГЛАВА XLVII. М. А. Дмитріевъ. А. С. Стурдза. П. А. Кулишъ. Предложеніе А. Д. Галахова напечатать свою пов'єсть         |         |
| въ <i>Москвитаниить</i> . Участинвость Погодина въ бѣднымъ людямъ.<br>Василій Дементьевъ и Г. П. Хлоповъ               | 431—439 |
| ГЛАВА XLVIII. Комитеть при редакціи <i>Москвитянина</i> даеть поводь къ столкновенію Погодина съ Шевыревымъ.           |         |
| И. Я Горловъ. А. А. Григорьевъ. Шевыревъ обвиняетъ Пого-                                                               | •       |
| дина въ бездъйствін                                                                                                    | 439—444 |
| Погодина съ Шевыревымъ. Рукоплескание студентовъ Шевы-                                                                 |         |
| реву производить непріятное впечатлівніе въ министерскихъ сферахъ. Погодинь обращается къ А. Ө. Вельтману и В. И. Далю |         |
| съ просьбою о принятіи участія въ изданіи Москвитянина. Мысли В. И. Даля объ изданіи журнала                           | 444-453 |
| ГЛАВА І. Двойная жизнь К. К. Павловой и Освобожде-                                                                     | 414-400 |
| ніе Москвы въ 1612 году. К. С. Аксаковъ служить яблокомъ раздора между Аксаковыми и Погодинымъ съ Шевыревымъ.          |         |
| Постановка драмы К. С. Аксакова на Московскую сцену.                                                                   |         |
| Впечатлёніе, произведенное этою драмою. Примиреніе А. О. Смирновой съ И. С. Аксаковымъ. Письмо Гоголя къ Смирновой о   |         |
| женской половинъ семейства Аксаковыхъ. Ратование Шевы-                                                                 | 454 407 |
| рева за Словенофиловъ. Обѣдъ въ память Д. В. Веневитинова. ГЛАВА LI. Путешествіе Гоголя въ Іерусалимъ. Возвра-         | 454—467 |
| щеніе его въ Россію. Прітздъ въ Одессу. Пребываніе его въ                                                              |         |
| Кіевѣ. Васильевка. Пріѣздъ въ Москву. Наружный видъ Тоголя по возвращеніи его въ Россію. Поѣздка въ Петербургъ.        |         |
| Житье Гоголя на Дъничьемъ полъ у Погодина. Переважаетъ                                                                 |         |
| на житье къ графу А. П. Толстому на Никитскій будьварь. Сношенія Гоголя съ Аксаковыми. Вечеръ у Погодина въ честь      |         |
| Porola                                                                                                                 | 467—479 |
| ГЛАВА ІІ. Письмо Хомякова объ Англіи. Хлопоты По-<br>година и Шевырева о напечатаніи этого письмо. Мысли По-           |         |
| година объ Англін                                                                                                      | 479-490 |

Одновременно съ *Выбранными мпстами изг переписки съ друзьями* Гоголя, 1 января 1847 года, вышелъ въ свътъ первый нумеръ преобразованнаго *Современника*.

Лѣтомъ 1846 года между Петербургскими друзьями Бѣлинскаго явилось предположеніе основать въ Петербургѣ большой журналъ подъ редакціею Бѣлинскаго. Съ этою цѣлью И. И. Панаевъ вошелъ въ сношеніе съ П. А. Плетневымъ о пріобрѣтеніи отъ него права на изданіе Современника. Бѣлинскій съ радостною мыслью о будущемъ журналѣ отправился, какъ мы уже знаемъ, вмѣстѣ съ Щепкинымъ путешествовать по Россіи 1).

Переговоры съ Плетневымъ увѣнчались успѣхомъ. И. С. Аксаковъ писалъ своему отцу: "Вотъ еще новость: говорятъ,
Плетневъ продалъ Современникъ Бѣлинскому и Панаеву".
И дѣйствительно, 6 октября 1846 года, Предсѣдатель Петербургской цензуры обратился въ Министерство Народнаго
Просвѣщенія съ слѣдующею бумагою: "Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Плетневъ изъяснилъ, что по многочисленнымъ
занятіямъ своимъ онъ желаетъ на неопредѣленное время передать изданіе журнала Современникъ, безъ перемѣны программы его, господину профессору здѣшняго Университета
Статскому Совѣтнику Никитенку, съ возложеніемъ на него
отвѣтственности предъ Правительствомъ". На бумагѣ воспослѣдовала резолюція Министра Народнаго Просвѣщенія: Согласенъ.

Разставаясь съ *Современником*, Плетневъ написалъ *Прощальное слово къ читателю Современника*, начавъ его стихами Пушкина:

> Ктобъ ни быль ты, о мой читатель, Другъ, недругъ, я хочу съ тобой Разстаться ныньче какъ пріятель. Прости...

Въ этомъ прощальномъ словъ мы между прочимъ читаемъ: "Моими постоянными сотрудниками были не подрядныя лица, а писатели... Отъ того ихъ было немного, и отъ того журналъ не вошелъ въ категорію толстыхъ... Словесность цвѣтъ умственной жизни. Благоуханіемъ своимъ она оживотворяетъ силы духа... Безъ цвѣтущей словесности ни въ чемъ нѣтъ жизни. Общество вяло и холодно. Ученые едва сами себя понимаютъ... Передаю редакцію Современника сослуживцу моему и товарищу по кафедрѣ профессору А. В. Никитенку. Довольно этого ручательства, чтобы я былъ покоенъ за будущую судьбу изданія моего. Мы, кстати повторю здѣсь, одно любимъ, одного желаемъ" 2).

Узнавъ отъ Шевырева о коммерческой сдѣлкѣ Плетнева съ Петербургскими Западниками, Гоголь писалъ послѣднему: "Не смѣю теперь никакихъ тебѣ дѣлать замѣчаній... Скажу тебѣ только, что мнѣ кажется, что теперь, именно въ нынѣшнее время, твое участіе въ литературѣ гораздо нужнѣе, чѣмъ до этого времени; во все же минувшее время оно мнѣ казалось совершенно безплоднымъ" <sup>3</sup>).

По Русскому обычаю начало д'вятельности преобразованнаго Современника было отпраздновано об'вдомъ у Леграна. На этомъ об'вд'в Никитенко познакомился съ Герценомъ и записалъ въ своемъ Дневникъ: "Зам'вчательный челов'вкъ". Кром'в Герцена, въ этомъ об'вд'в принималъ участіе и графъ В. А. Сологубъ. О самомъ же об'вд'в Никитенко зам'втилъ: "Ума было много, но онъ въ заключеніе потонулъ въ шампанскомъ".

Вследъ за симъ во всехъ газетахъ и журналахъ появилось объявленіе, въ которомъ между прочимъ заявлено, что

"Современникъ, основанный А. С. Пушкинымъ, а впоследствіи съ Высочайшаго соизволенія перешедшій въ распоряженіе П. А. Плетнева, съ 1847 года подвергается совершенному преобразованію. Редакція Современника, съ разр'єшенія господина Министра Народнаго Просвъщенія, переходить къ профессору С.-Петербургского Университета А. В. Никитенку. Изданіе же сего журнала, по взаимному соглашенію и условію съ прежнимъ издателемъ и редакторомъ, приняли на себя И. И. Панаевъ и Н. А. Некрасовъ". Тутъ же заявлено и о следующемъ: "Въ Современникъ съ 1847 года будутъ участвовать следующие ученые и литераторы: В. Г. Белинскій, М. А. Гамазовъ, А. И. Герценъ (Искандеръ), Т. Н. Грановскій, Э. И. Груберъ, И. А. Гончаровъ, В. И. Даль, Ө. М. Достоевскій, Д. А. Засядко, К. Д. Кавелинъ, А. С. Комаровъ, Е. Ө. Коршъ, А. И. Кронебергъ, Н. Х. Кетчеръ, П. Н. Кудрявцевъ (Нестроевъ), Н. А. Мельгуновъ, А. Н. Майковъ, Г. П. Небольсинъ, Н. А. Некрасовъ, А. В. Никитенко, Н. И. Надеждинъ, князь В. Ө. Одоевскій, И. И. Панаевъ, П. А. Плетневъ, Д. М. Перевощиковъ, П. Г. Ръдкинъ, графъ В. А. Сологубъ, А. Н. Струговщиковъ, И. С. Тургеневъ, и др."

Прочитавъ это объявленіе, Шевыревъ писалъ Погодину: "Читалъ ли ты объявленіе о Современники? Можно бы сдѣлать наблюденіе надъ нашими журналами. Это рой отроившійся отъ Отечественных Записок,—и матка въ немъ Бѣлинскій. А всетаки на ихъ сторонъ дѣятельность. Вѣроятно, Искандеръ предложилъ капиталы отъ наслѣдованныхъ милліоновъ, а наши капиталисты сидятъ соl pugno chiuso (съ кулакомъ сжатымъ), какъ говоритъ Дантъ. Но объщаютъ направленіе другое. Даже въ Мельгуновъ есть какая-то мягкость и любовь ко всему Словенскому и Русскому, и какоето стыдѣнье отъ излишней любви къ Нѣмецкому, чего прежде не было видно. Взялъ читатъ Гоголя... Не худо бы объявить ожиданія, что-де мы ужь тѣхъ-то вотъ знаемъ, объ нихъ говорить нечего, но особенно-де надѣемся на господъ Гама-

зова, Гончарова, Комарова, Небольсина, но всего болъе на г. Засядко".

Не менѣе Шевырева и самъ М. А. Гамазовъ былъ удивленъ появленіемъ своего имени въ числѣ сотрудниковъ Современника. 24 ноября 1846 года онъ писалъ изъ Константинополя къ своимъ родителямъ: "И. И. Панаевъ съ ума сошелъ, включилъ меня въ сотрудники своего журнала, а и не подумалъ, что мнѣ едва есть время писать письма".

Объявленіе это было сділано въ отсутствіе Білинскаго изъ Петербурга. Возвратившись, онъ не безъ удивленія увидаль, что "во главѣ изданія, на ряду съ Панаевымъ сталь не онъ, а Н. А. Некрасовъ". Тъмъ не менъе, статьи, предназначенныя для Левіована, были пом'єщены въ начавшемъ выходить съ 1 января 1847 года Современникъ. Это обстоятельство возмутило Московскихъ друзей Бълинскаго. Въ своихъ Воспоминаніях К. Д. Кавелинъ между прочимъ пишеть: "Что Панаевъ сталъ редакторомъ Современника, было еще понятно, -- онъ далъ деньги. Но какимъ образомъ Некрасовъ, тогда мало изв'єстный и не им'євшій ни гроша, сдѣлался тоже редакторомъ, а Бѣлинскій, изъ-за котораго мы были готовы оставить Отечественныя Записки, оказался наемникомъ на жалованьи, -- этого фокуса мы не могли понять, негодовали... Барышническія рекламы Современника намъ очень не нравились... Стали доходить до насъ дурные слухи... Мнъ не было никакой охоты сближаться съ новою редакціею и прервать связи съ Краевскимъ, къ чему насъ очень подзадоривали. Разницы въ редакціи не было въ сущности никакой "4).

Но Бѣлинскій, пылая злобою къ Краевскому, желалъ только одного: путемъ Современника уничтожить Отечественныя Записки, что вовсе, какъ видно изъ словъ Кавелина, не входило въ разсчетъ его Московскихъ друзей. Грановскій прямо объявиль, что "такъ какъ Отечественныя Записки въ одномъ духѣ съ Современникомъ, то онъ очень радъ, что у насъ вмѣсто одного два хорошихъ журнала, и готовъ помогать обоимъ". Боткинъ, будучи связанъ узами дружбы какъ съ Бѣ-

линскимъ, такъ и съ Краевскимъ, послѣ выхода нѣсколькихъ нумеровъ преобразованнаго Современника писалъ Анненкову: "Я далеко не раздѣляю отвращенія Бѣлинскаго къ Отечественным Запискамъ даже по тому одному, что какъ была плоха критика въ Современникъ, такъ же была замѣчательна въ Отечественныхъ Запискахъ. Современникъ имѣетъ, къ сожалѣнію, какой-то литературный характеръ, который въ настоящее время всего менѣе можетъ возбудить въ публикъ интересъ. А прямѣе сказать, Современникъ не имѣетъ никакого характера. А это отъ того, что редакція не имѣетъ никакой основной мысли, никакого направленія".

Утьшая Краевскаго, Боткинъ писалъ ему: "Здысь мныне таково, что Отечественныя Записки не только стали не хуже, но лучше. Статьи Майкова обратили на себя вниманіе". Замытимъ, что Валеріанъ Николаевичъ Майковъ заступилъ въ Отечественных Записках мысто Былинскаго еще въ половинь 1846 года. Въ то же время Боткинъ вербовалъ въ Москвы сотрудниковъ для Отечественных Записок. Такъ онъ явился посредникомъ между С. М. Соловьевымъ и А. А. Краевскимъ; а А. Д. Галаховъ, по словамъ Былинскаго, "валялся въ ногахъ у Москвичей, чтобы выпросить у нихъ названій будто бы обыщанныхъ статей для Отечественныхъ Записокъ". В

#### II.

Эти старанія Московских Западников въ пользу Краевскаго сильно огорчали Бёлинскаго, и въ этомъ онъ видёлъ подрывъ Современнику, съ которымъ связанъ былъ для него вопросъ о жизни и смерти. "Библіотека для Чтенія", писалъ онъ Боткину,— "всегда шла своей дорогой, потому что имёла свой духъ, свое направленіе. Отечественныя Записки, года въ два, въ три стали на одну съ ней ногу, потому что со дня моего въ нихъ участія онъ пріобръли свой духъ, свое направленіе. Оба эти журнала могли не уступить другъ

другу въ успъхъ, не мътая одинъ другому, и если теперь Библіотека для Чтенія падаеть, то не по причинь успыха Отечественных Записок и Современника, а потому, что Сенковскій вовсе ею не занимается. Совсёмъ въ другихъ отношеніяхъ находится Современник въ Отечественным Запискаму. Его успъхъ могъ быть основанъ только на перевъсъ надъ ними. Духъ и направление его одинаковы съ ними, стало-быть, ему для успъха необходимо было доказать чъмъ-нибудь свое право на существование при Отечественных Записках. Тутъ, стало-быть, прямое соперничество, и успъхъ одного журнала необходимо условливается паденіемъ другого. Въ чемъ же долженъ состоять перевъсъ Современника надъ Отечественными Записками? Въ переходъ изъ нихъ въ него главныхъ сотрудниковъ и участниковъ, дававшихъ имъ духъ и направленіе. Объ этомъ переходів и было возвіщено публикъ, и это возвъщение было единственною причиной необыкновеннаго успъха Современника, пріобрътшаго въ первый же годъ болъе двухъ тысячъ подписчиковъ, не смотря на то, что его объявление вышло только въ ноябръ. И это понятно: публика въ правъ была думать, что настоящее направленіе Отечественных Записок перейдеть въ Современник, а въ Отечественных Записках останется только тынь, призракь этого направленія. Но за Краевскаго судьба и честные людидва союзника, въчно обезпечивающие успъхъ такихъ людей. Я помогъ Современнику только моимъ именемъ, а дъйствительнаго моего участія въ немъ мало замѣтно было.

Умирая мудрено писать хорошо, и даже какъ я писаль умирая, только я могъ писать, по моей привычкъ къ дълу, обратившейся у меня въ натуру".

Обращаясь же къ своимъ Московскимъ друзьямъ, Бѣ-линскій писалъ: "Когда Герценъ не рѣшался отдать мнѣ Кто виноват для альманаха по ложной деликатности, я писалъ къ нему: "Мѣднолобые потому и успѣваютъ въ своихъ дѣлахъ, что поступаютъ съ честными людьми, какъ съ подлецами, а честные люди поступаютъ съ мѣднолобыми, какъ

съ честными людьми". Это простая и върная мысль привела Герцена въ восторгъ, а повъсть-то онъ все-таки не далъ мнъ, а отдал Краевскому. Слушай же далье. Когда еще Краевскій далеко не обозначился вполнѣ, и на Отечественныя Записки мои Московскіе друзья смотрели более какъ на мой, нежели какъ на Краевскаго журналъ, — Грановскій не далъ въ нихъ ни строки, отговариваясь недосугомъ со стороны его профессорскихъ обязанностей. Ну, коли недосугъ мъшаеть доброй воль — жаль, а дылать нечего! Но что же? Вдругъ въ Москвитанинъ является большая статья недосужаго Тимоеея Николаевича! Почему же явилась она въ журналъ... противнаго и ненавистнаго ему направленія? Потому только, что Погодинъ, встретивъ его, обругалъ его за леность и присталь въ нему-дай статью! Воть она подобострастная-то, запуганная Словенская природа! Презирайте же, послѣ этого, Русскаго мужика, который часто несговорчивъ и грубъ съ тъмъ, кто обращается съ нимъ человъчески, и внутренно благоговъетъ передъ тъмъ, любитъ даже того, кто начинаетъ съ нимъ обращение съ грубъйшей брани и съ треуха по салазкамъ! Глупы Словенофилы, думающіе, что Европеизмъ насъ выродилъ, и что между Русскимъ мужикомъ и Русскимъ профессоромъ легла бездна. Но далъе. Судъбъ угодно было, чтобъ Грановскій, наконецъ, далъ статью Отечественныя Записки; но когда это случилось? Когда Краевскій обнаружился вполнь, а я отошель оть Отвечественных Записок. Но туть еще быль смысль. Хомяковь обругаль статью Кавелина, напечатанную въ Отечественных Запискахо; въ чемъ есть смыслъ, легче вынести". Затъмъ, обращаясь лично въ Ботвину, Белинскій замечаеть: "Ты еще имълъ какія-нибудь причины вязаться съ Краевскимъ и снабжать его своими трудами. Ты давно пом'вщаеть свои статьи въ Отечественных Записках, давно лично знакомъ съ Краевскимъ; въ послѣднее время онъ тебѣ даже оказалъ услугу".

Мы знаемъ, какое участіе принималь Боткинъ въ при-

влеченій С. М. Соловьева въ участію въ Отечественных Записках; но въ этому Бълинскій отнесся равнодушно.

"Нечего и говорить о Соловьевъ", писалъ онъ. — "Это человъкъ совершенно чуждый намъ, да не близкій и вамъ. Онъ не хочетъ принадлежать никакому журналу исключительно. Онъ наклоненъ къ Словенофильству, но его отношенія къ Погодину не позволяють ему печатать статьи въ Москвитянинъ. Поэтому для него Отечественныя Записки и Современникъ все равно, и мы будемъ ему очень благодарны, если, печатая въ Отечественныхъ Запискахъ, онъ будетъ и намъ давать статьи".

Обращаясь же опять къ своимъ Московскимъ друзьямъ, Бълинскій съ горечью писаль: "Но наши друзья-враги совсьмъ другое дёло. Мы не того ожидали отъ нихъ, да и не то об'ещали они намъ. Давай они статьи свои въ Библіотеку для Чтенія, намъ это было бы крайне прискорбно, но все же не такъ, какъ видъть ихъ въ Отечественных Записках; еще споснъе намъ было бы видъть ихъ статьи въ какомъ-нибудь Mосквиmянинn(хотя тоже вовсе не весело), потому что между Москвитянином и Современником в нътъ никакого соперничества". Затъмъ Бълинскій говорить о своихъ личныхъ отношеніяхъ къ Современнику: "Сколько я помню, наши Московскіе друзья-враги дали намъ свои имена и труды, сколько по желанію работать соединенно въ одномъ журналь, чуждомъ всякихъ постороннихъ вліяній, столько же и по желанію дать средства въ существованію нівкоему Бізлинскому. Цівль ихъ, кажется, достигнута. Современника имфетъ свои недостатки, дфиствительно очень важные, но поправимые и происшедшіе отъ положенія моего здоровья. Едва ли можно обвинить его даже въ неумышленно дурномъ направленіи, не только въ умышленномъ. И другая цёль тоже достигнута: я быль спасень Современникому. Мой альманахь, имъй онъ даже большой успъхъ, помогъ бы мнъ только временно. Безъ журнала я не могъ существовать... Я почти ничего не сделаль нынешній годь для Современника, а мои восемь тысячь давно уже забраль. Поёздка за границу,

совершенно лишившая Современника моего участія на нізсколько місяцевь, не лишила меня платы. На будущій годь я получаю двънадцать тысячь. Кажется, есть разница въ моемъ положеніи, когда я работаль въ Отечественныя Записки. Но эта разница не поканчивается одними деньгами: я получаю много больше, а дёлаю много меньше. Я могу дёлать, что хочу. Вследствіе моего условія съ Некрасовымъ мой трудъ больше качественный, нежели количественный, мое участіе больше нравственное, нежели дъятельное. Но я могу не дълать и того, что прямо относится къ роду моей деятельности; стало быть, нечего и говорить о томъ, что выходить изъ предёловъ моей дъятельности. Не Некрасовъ говоритъ мнъ, что я долженъ дълать, а я увъдомляю Некрасова, что я хочу или считаю нужнымъ делать. Подобныя условія были бы дороги каждому, а тъмъ болье мнъ, человъку больному, не выходящему изъ опаснаго положенія, утомленному, измученному, усталому. Современника вся моя надежда, безъ него я погибъ въ буквальномъ, а не въ переносномъ значени этого слова. А между тымь мои Московскіе друзья дыйствують такь, какь будто ръшились погубить меня, но не вдругъ и не прямо, а помаленьку и косвеннымъ путемъ, подъ видомъ состраданія къ Краевскому. Сатинъ пишетъ къ намъ, что Московскіе друзья наши питають къ Современнику больше симпатій, чёмь вы Отечественными Записками, и что намы они возможныхъ успѣховъ, но жалѣютъ также и Краевскаго! О милый, добрый, наивный Сатинъ! Ай-да Галаховъ молодецъ! То-то, я думаю, доволенъ, то-то смъется! И Отечественными Записками помогъ, слъдовательно — и самому себъ, и умныхъ людей заставилъ поступить по своему. И какъ было не давать Краевскому статей? Галаховъ кланялся, ползалъ, плакалъ, умолялъ, хлопоча о своемъ отцъ и командиръ, благод втел в и покровител в, кормильц в и милостивц в. Форма пошла.,, но сущность поступка Галахова - разумна. Ему въ Современники не могло быть ни на столько работы, какъ въ Отечественных Записках, ни такой, какъ въ нихъ, роли.

Тамъ онъ теперь первый и главный; у насъ всегда быль бы однимъ изъ нѣсколькихъ. Но вы-то, господа профессоры, изъ чего разжалобились? Девять лѣтъ издаетъ Краевскій Отечественныя Записки. Начались онѣ плохо, безъ всякаго направленія; я спасъ ихъ, давъ имъ направленіе, нелѣпое и дикое, но направленіе. Съ третьяго (1841) года начали онѣ поправляться денежно; на четвертый (1842) Краевскій былъ въ барышахъ".

Въ томъ же письмъ Бълинскій дълаеть весьма любопытныя замъчанія о роли ученыхъ статей въ журналь: "Для журнала статьи ученаго содержанія тогда только важны и дороги, когда онъ по близости интереса и по изложенію имъютъ всю заманчивость и легкость беллетристической статьи. Такова, напримъръ, статья Заблоцкаго: О колебаніи цънз на хлюбз; ее прочли многіе и изъ тъхъ, которые, кромъ повъстей, стиховъ и рецензій, ничего не читають и о сельскомъ хозяйств и торговив понятія не имбють. Такова же статья Кавелина: О юридическом быть Древней Россіи. И вотъ почему статьи Кавелина для насъ въ тысячу разъ важне и дороже статей Соловьева, и были бы такими даже и тогда, когда бы намъ доказали, какъ дважды два-четыре, что для науки статья последняго въ тысячу разъ важне статей перваго. Я никогда не забуду, какъ Герценъ въ Парижѣ, прочтя объ Отношеніях князей Рюрикова дома, сказаль мнь: "Очень хорошо, только страшно скучно и читать мука", а въдь Герценъ -не публика! Но канедра иное дело! Журналъ другое дело. Онъ занимается наукой не для науки. Его цъль не просвъщеніе, а образованіе, его задача поставить не занимающагося наукой человека въ возможность обратить для себя вопросы науки въ вопросы жизни".

Далье, обращаясь опять къ Отечественным Записками и Краевскому, Бълинскій писаль: "Тягаться Современнику съ Отечественными Записками трудно! Краевскій въ сорочкъ родился. Сколько подарили ему статей Боткинъ и Герценъ! Даже нъсколько лъть сряду какая-то барыня переводила ему

оптомъ все, что ни назначаль онъ ей, за шесть сотъ рублей асс. въ годъ. Правда, ему много было труда выправлять эти переводы, но за то выгодно. Даровыхъ статей всегда у него было много, есть и теперь, а за переводы онъ и теперь платить плохо... Расходы наши всячески больше. Да, счастливы...! Примъра подобнаго не бывало въ Русской Литературъ. Какойнибудь Гречь и тотъ не даромъ пріобрълъ себъ извъстность, а что-нибудь да сдълалъ. А Краевскій... ни ума, ни таланта, ни убъжденія, ни знанія, ни образованности и издаеть журналь, бывшій лучшимъ Русскимъ журналомъ и досель одинъ изъ лучшихъ, журналъ слишкомъ съ четырьмя тысячами подписчиковъ! Какой-нибудь Погодинъ, на котораго онъ больше всъхъ похожъ..., что-нибудь знаетъ, имъетъ убъжденія..., хоть что-нибудь сдълалъ".

Письмо свое Бълинскій заключаеть такь: "Уфъ! какъ усталъ! но за то, болтая много, все сказалъ. Знаю, что не уб'вжду этимъ Москвичей, но люблю во всемъ хорошемъ и худомъ лучше знать, нежели предполагать — это необходимо для истинности отношеній. Знаю горькимъ опытомъ, что съ Словенами пива не сваришь, что словенинъ можетъ дълать только отъ себя, а для совокупнаго, дружнаго действія обнаруживаеть сильную способность только по части об'ёдовъ въ складчину. Никакого практического чутья; что заломиль, то и давай ему-никакой уступки ни въ самолюбіи, ни въ убъжденіи; лучше ничего не станетъ дълать, нежели дълать на столько, на сколько возможно, а не на столько, на сколько хочетъ. А посмотришь на дълъ, глядишь-возить на себъ Погодина или Краевскаго, которые 'Бдуть, да подсм'виваются надъ нимъ же. А послушать: общее дъло, мысль, стремленіе, симпатія, мы, мы и мы — соловьями поють. Эхъ, братецъ ты мой, когда бы ты зналь, какъ мнъ тяжело жить на свътъ, какъ все тяжельй и тяжельй день ото дня, чымь больше старыю и хиръю!.. "

Какъ бы въ отвътъ на упреки, дълаемые Бълинскимъ его Московскимъ друзьямъ за участіе ихъ въ Отечественных Записках, Кавелинъ счелъ своею нравственною потребностью объяснить Бѣлинскому, почему Московскіе друзья его не сочли нужнымъ содѣйствовать Современнику въ ущербъ Отечественным Запискамъ. Доводы Кавелина по всѣмъ вѣроятіямъ произвели впечатлѣніе на Бѣлинскаго, и онъ писалъ своему другу: "Вы предполагаете возможнымъ, что, при паденіи Отечественныхъ Записокъ, Современникъ будетъ ими, а Некрасовъ вполнѣ замѣнитъ Краевскаго. Я глубоко убѣжденъ, что вы ошибаетесь". Но Бѣлинскій волей и неволей долженъ былъ защищать Некрасова и желать успѣха его журналу, ибо, какъ онъ самъ сознается: "боленъ, близокъ ко смерти, безъ средствъ, я долженъ былъ, волею или неволею, ухватиться за Современникъ, какъ за надежду и спасеніе" 6).

1847 годъ былъ нерадостенъ для Московскихъ друзей Бѣлинскаго и вообще для всѣхъ Западниковъ. Изъ ихъ среды выбылъ навсегда одинъ изъ сильныхъ борцовъ. 21 января того года Герценъ уѣхалъ въ чужіе края. "Шесть, семь троекъ", вспоминалъ Герценъ, — "провожали насъ до Черной Грязи... мы тамъ въ послѣдній разъ сдвинули стаканы и рыдая разстались. Былъ уже вечеръ, возокъ заскрипѣлъ по снѣгу... Вы смотрѣли печально вслѣдъ, но не догадывались, что то были похороны и вѣчная разлука. Всѣ были на лицо, одного только недоставало, ближайшаго изъ близкихъ, онъ одинъ былъ боленъ и какъ будто своимъ отсутствіемъ омылъ руки въ моемъ отъѣзаѣ" 7).

Разрывъ и разлука съ Герценомъ оставили въ Грановскомъ, по свидътельству его біографа, "неизлъчимые слъды. Въ душъ его было такъ пусто, такъ страшно, какъ въ домъ, изъ котораго вынесли дорогаго покойника" в). Послъдующія несчастія еще болье разстроили Грановскаго. 15 октября 1847 года И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: "Грановскаго—жаль. Дай Богъ, чтобы онъ оправился". Объясненіе къ этимъ строкамъ мы находимъ въ письмъ Боткина къ Анненкову: "Съ нашимъ добрымъ Грановскимъ случилось несчастіе, которое

чуть-было вовсе не лишило насъ Грановскаго. У дрожекъ, на которыхъ онъ вхалъ, переломился шкворень; Грановскій, отброшенный на нѣсколько шаговъ, упалъ лицомъ и переломилъ себѣ правую скулу. Ударъ былъ ужасно силенъ. Къ счастію, это случилось еще около университетской клиники; тотчасъ же туда привезли его, и въ первую же минуту употреблено было все для отвращенія воспаленія въ головѣ, котораго однако опасались въ продолженіе трехъ дней. Это случилось З октября. Теперь опасность миновалась... Вмѣстѣ съ этимъ отъ испуга занемогла и Елизавета Богдановна.... Всѣ эти дни я проводилъ у нихъ... " 9).

"Въ это же время больной старикъ отецъ І рановскаго", свидътельствуетъ А. В. Станкевичъ, — "переъхалъ въ Москву къ сыну и жилъ у него, окруженный попеченіями жены Грановскаго, и у нихъ въ домъ скончался. Деньги, сберегаемыя имъ, были украдены. Безъ нихъ не возможно было спасти состояніе, наслідникомъ котораго оставался одинъ Грановскій; имініе старика было продано съ публичнаго торга. Случай лишилъ Грановскаго состоянія, готоваго перейти въ его руки". Увъдомляя объ этомъ Фролова, онъ писалъ ему: "Мнъ слъдовательно предстоитъ участь пролетарія, борьба съ нуждою и т. д. Спокойно смотрю и на это". "Такимъ образомъ", замъчаетъ біографъ Грановскаго, "разлука съ друзьями, сильныя физическія страданія, опасеніе за жизнь больной жены и наконецъ смерть отца-вотъ обстоятельства, среди которыхъ жилъ Грановскій, когда Белинскій громиль его и всвять Московскихъ друзей своихъ филиппиками за участіе ихъ въ Отечественных Записках записках 10).

Да и самому бѣдному Бѣлинскому жилось не легко. Здоровье его было такъ плохо, что еще весною 1847 года врачи потребовали отправить его за границу. Боткинъ, извѣщая объ этомъ Краевскаго, писалъ ему (отъ 3 апрѣля 1847 г.): "Бѣлинскій ѣдеть на воды. Я радъ, что мнѣ удалось собрать тысячи двѣ на эту поѣздку. Его надо хоть на полгода оторвать и отъ литературы, и отъ жены; онъ палъ духомъ, а

объ тѣлѣ и говорить нечего... Скажу вамъ по секрету: я считаю литературное поприще Бѣлинскаго поконченнымъ. Онъ сдѣлалъ свое дѣло. Теперь нужно больше такта и больше знанія. Еще о Русской Литературѣ онъ можетъ говорить, да и она у него, увы, сдѣлалась рутиною, а чуть не много выходитъ изъ нея, изъ рукъ вонъ плохо: доказательствомъ, напримѣръ, рецензія его въ третьемъ нумерѣ Современника на романы Дюма" 11).

Это сознаваль и самъ Бѣлинскій и по возвращеніи изъ чужихъ краевъ откровенно писаль Кавелину: "Я ѣхалъ за границу съ тяжелымъ и грустнымъ убѣжденіемъ, что поприще мое кончилось, что я сдѣлалъ все, что дано было мнѣ сдѣлать, что я измочалился, выписался, выболтался... Каково мнѣ было такъ думать, можете судить сами: тутъ дѣло шло не объ одномъ самолюбіи, но и о голодной смерти съ семействомъ" 12).

#### III.

Представивъ по доступнымъ намъ источникамъ описаніе внутренней жизни Западниковъ во время появленія преобразованнаго Современника, мы обратимся теперь къ ихъ общественной дѣятельности, а также къ ихъ противникамъ Москвитянину и Словенофиламъ.

Какъ мы уже сказали, 1 января 1847 года вышелъ первый нумеръ Современника, издаваемаго съ этого года И. И. Панаевымъ и Н. А. Некрасовымъ подъ редакціей А. В. Никитенка. Въ этомъ нумерѣ былъ напечатанъ переводъ съ Французскаго изслѣдованія министра народнаго просвѣщенія графа С. С. Уваро́ва: Объ Элевзинскихъ таинствахъ. Помѣщая это изслѣдованіе, редакція Современника между прочимъ заявила: "Сочиненіе Объ Элевзинскихъ таинствахъ, къ чести Россіи, принадлежитъ русскому; оно написано по французски съ тою цѣлію, чтобы ознакомить ученую Европу съ идеями и взглядами автора. Но въ то время,

когда Европа призпала это твореніе классическимъ, мы, по какому-то непростительному равнодушію къ отечественной славъ, едва знали объ его существовании. Пора поправить эту ошибку. Современник радуется, что на него палъ этотъ пріятный долгъ, и онъ спешить передать по русски своимъ читателямъ глубокія изысканія знаменитаго автора, украшеннаго не одними дарованіями ученаго и писателя". Но въ томъ же первомъ нумерѣ Современника были напечатаны три статьи, которыя, по собственному признанію издателей, должны были ознакомить читателей съ его духоми и направлениеми. Съ духомъ и направленіемъ этимъ насъ достаточно ознакомилъ Ответь Браннскаго Гоголю, въ которомъ, какъ мы уже замътили, красноръчиво и энергично, не стъсняясь цензурою, выражено міросозерцаніе Западниковъ. Эти три статьи принадлежали: К. Д. Кавелину: Взглядг на юридическій бытг Древней Россіи, А. В. Никитенку: О современном направленіи Русской Литературы и В. Г. Бълинскому: Взгляду на Русскую Литературу 1846 года.

По свидѣтельству редактора *Современника* А. В. Никитенка, первый нумеръ *Современника* "произвелъ хорошее впечатлѣніе. Отовсюду слышу благопріятные отзывы его тону и направленію" <sup>18</sup>).

Успѣхъ преобразованнаго Современника конечно не могъ радовать прежняго его редактора П. А. Плетнева, и онъ писалъ Жуковскому: "Современника теперь расходится болѣе двухъ тысячъ экземпляровъ. Конечно, много въ сравненіи съ тѣмъ, что и пяти сотъ не расходилось. Двѣ причины помогаютъ новымъ издателямъ: помѣщеніе глупыхъ Французскихъ романовъ, или и своихъ въ томъ же родѣ, да главное—умѣнье публиковать, чѣмъ я совсѣмъ не занимался " 14).

Само собою разумъется, что вышеупомянутыя статьи Кавелина, Никитенка и Бълинскаго возбудили полемику между Западниками и Словенофилами. Отъ лица Словенофиловъ выступилъ противъ статей Ю. Ө. Самаринъ. Не имъя своего органа, Словенофилы принуждены были для этой по-

лемики избрать *Москвитянин*, какъ журналъ, единственный изъ свётскихъ, служащій Православно-Русскому ученію. Но прежде чёмъ приступимъ къ описанію этой полемики, взглянемъ на состояніе *Москвитянина* въ 1847 году.

Одинъ изъ постоянныхъ сотрудниковъ Москвитянина по части беллетристики, Иванъ Тимовеевичъ Кокоревъ, привътствуя Погодина съ новымъ 1847 годомъ, писалъ ему слъдующее неутъшительное извъстіе о Москвитяниню: "Москвитянино: "Москвитянино остановился. Смирновъ, кажется, отложилъ всякое понеченіе о немъ, и на вопросъ мой, когда можетъ выйти одиннадцатый нумеръ (прошлаго 1846 года!), отвъчалъ, что авось къ половинъ февраля поспъетъ. По моему, надобно расквитаться съ старыми подписчиками въ генваръ, не позже, съ послъднею книжкою разослать объявленіе о преобразованіи журнала, и это уже объявленіе повторить нъсколько разъ въ Московскихъ и Петербуріскихъ Въдомостяхъ и проч. Такой ужь, видно, нашъ въкъ, что безъ шумихи ничего путнаго не сдълаешь " 15).

Такой печальный ходъ дела по части изданія Москвитянина побудиль Погодина обратиться въ Министерство Народнаго Просвъщенія съ прошеніемъ о дозволеніи ему издавать журналь Москвитянинг въ 1847 году вмёсто двёнадцати въ четырехъ книжкахъ, не въ видъ журнала, а въ видъ учено-литературнаго сборника, по прежней программѣ съ предоставленіемъ редакціи А. Е. Студитскому. Ходатайство по этому делу Погодинъ поручилъ И. И. Давыдову. Но и отъ последняго Погодинъ получаетъ неутелительное извести: "В. Д. Комовскій сказаль мнь", писаль Давыдовь, — "что если вы хотите издавать сборникъ, -- должны отказаться отъ журнала; потому что въ сборникъ полемическія статьи, которыми дышать журналы, не допускаются". Ровно черезъ мъсяцъ посл'в нисьма Давыдова Погодинъ получаетъ изъ Канцеляріи Министра Народнаго Просвъщенія (отъ 24 марта 1847) слѣдующее офиціальное извѣщеніе: "Главное Управленіе Цензуры изъявило согласіе на изданіе журнала Москвитянинг въ четырехъ книжкахъ либо въ видѣ журнала по прежней программѣ подъ редакціей г. Студитскаго, либо въ формѣ сборника, но съ исключеніемъ всего того, что допускается только въ журналахъ и сборнику принадлежать не можетъ: то-есть, права на объявленіе денежной подписки, на помѣщеніе постоянной библіографіи съ критикою литературною, какъ было объяснено въ распоряженіи Главнаго Управленія Цензурой, сдѣланномъ въ сентябрѣ 1841 года".

Между тъмъ не выходили нумера Москвитянина не только 1847 года, но не были доданы подписчикамъ и нумера прошлаго 1846 года. "Но скажи пожалуйста", писалъ Погодину Шевыревъ,— "что же послъдніе нумера Москвитянина? Когда же это съ себя снимешь? И невыходъ книжекъ послъднихъ, и несвоевременный и неполный выходъ предъидущихъ неужели не лишитъ тебя надежды на послъднихъ подписчиковъ Москвитянина? Пора же бы тебъ ръшиться на что-нибудь одно: или издавать хорошо и аккуратно, или вовсе не издавать.—Какъ бы поговорить объ этомъ?"

Это приводило Погодина въ отчаяніе, и уже подъ 26 мая 1847 года мы читаемъ въ его Дневники: "Москвитянинг не выходитъ. Постоянные подписчики могутъ разбѣжаться". Но тѣмъ не менѣе Погодинъ не рѣшался оставить Москвитянина. Ему было совѣстно, какъ писалъ онъ В. В. Григорьеву, "передъ тѣнями Карамзина, Пушкина. Смѣю думать, что сохранять добрыя преданія возложено на насъ" 16).

Навонець, 5 іюня 1847 года, въ Московских Въдомостях появилось слёдующее объявленіе о возобновленіи журнала Москвитянинг, издаваемаго М. П. Погодиными на 1847 году, въ которомъ, между прочимъ, заявлено: "Имёя главнымъ предметомъ Отечество, относительно Исторіи, Словесности, Гражданственности, Православія, Москвитянинг не оставляетъ безъ вниманія важнёйшихъ явленій Европейскихъ и преимущественно Словенскихъ. Но возобновленное изданіе Москвитянина въ 1847 году будетъ состоять изъ четырехъ книжекъ, а объ этомъ измёненіи мы должны сказать нёсколько словъ. У насъ выходить столько ежемъсячныхъ журналовъ, что не Москвитянину, съ его неумъньемъ пользоваться скороспельми издёліями иностранных литературь или пополнять книжки баластомъ всякаго рода, не ему вступать въ соперничество съ этими върными представителями и вожатыми современности, какъ называють они себя. Пусть всякій идеть своей дорогой. Поняли они современность, ум'єли приноровиться къ прихотямъ публики, знакомя ее съ новостями животрепещущими интересом минуты-прекрасно, а мы будемъ продолжать свое, идти начатымъ путемъ..." Вследь за объявленіемъ и вышла первая книжка Москвитянина 1847 года. Прочитавъ это объявленіе, Шевыревъ писаль Погодину: "Сейчась прочель твое объявление въ газетахъ-и не могу не взять пера, чтобы сказать тебъ о твоемъ неблагоразуміи. Когда я передаль теб'я сообщенное графомъ Протасовымъ отъ Министра, ты суетился и безпокоился о стать Стурдзы, котораго имя ручалось за статью, а содержаніе самой статьи ділало всякую суету напрасною. Въ то же самое время ты печатаеть объявление о Москвитанини, и главная мысль и фраза объявленія: онг не оставляет безъ вниманія важнѣйшихъ явленій Европейскихъ и преимущественно Словенскихг. Согласись, мой другь, что дъйствовать нельпо и неосторожно-изъ рукъ вонъ. боялся молодости, а самъ путаешь и путаешься невыносимо. Если ты не въ силахъ ничего сообразить и уже вовсе не думаешь о томъ, что публично дёлаешь, — то лучше ужь ничего не дёлать, нежели вредить себь, другимъ-и главноетой мысли, которую твой Москвитянинг будто бы представляетъ. До сихъ поръ роняя журналъ, ты ронялъ самую мысль и не примъчаль этого. Теперь можещь отнять у себя своею неосторожностію последнія силы къ действію" 17). Это оскорбило Погодина, и онъ записаль въ своемъ Дневникъ: "Уваровъ совътуетъ Шевыреву не говорить о Словенахъ. А мнъ ни слова. Что это значить. Или онъ считаеть меня достаточно благоразумнымъ" 18). Шевыреву же онъ писалъ:

"Я прочель сію минуту твою записку. Правда—моя неосторожность. Я веліль напечатать старое объявленіе, позабывь, что тамь есть о Словенахт. Мысли я не роняль и не роняю. Это тебів наболтали скоты: скажи имь. Я прівхаль сейчась сь архимандритскаго обіда, слід. и проч.".

Шевыревъ на эту записочку отвъчалъ колкостями, что опять раздосадовало Погодина, и онъ писаль своему другу: "Ты преогорчилъ меня до глубины сердца своими письмами и дъйствіями. Нъсколько дней я не зналь, куда преклонить голову, и ръшился-Богъ съ нимъ! Отъ того не вздилъ къ тебъ, отъ того и не писалъ. Записка съ непріятнымъ выраженіемъ была воплемъ горести. Нашихъ съ тобою счетовъ нравственно-духовныхъ сами мы счесть не можемъ, а развъ Тотъ, Кто видитъ сверху сердца. Твое ослъпленіе и твоя самоувъренность выходять изъ предъловъ. А тебъ кажется, что ты смирился! Всв это видять и пожимають плечами. Точно - тебъ надо освъжиться и отдохнуть, а послъ спроси кого хочеть (Павлова, Свербеева и проч.), какъ-де я представился вамъ въ последнее время? Сделайте мне благодеяніе и скажите ми' откровенно. Спроси кого хочешь постороннихъ, если не хочешь спросить меня. Со времени объда я нъсколько разъ терялъ теритніе, перемогался, и наконецъ заключиль: Богь съ нимъ! Да, мы видимъ сучецъ въ чужомъ глазу, но свои бревна для насъ непримътны. Слишкомъ знаю, какъ ты закричишь, прочитавъ эти строки, можетъ быть, послъднія въ такомъ родъ, какими нельпостями онъ тебъ покажутся, но повърь, это также последняя, можетъ просьба, что онв выстраданы, и дай себв время подумать объ нихъ недълю, мъсяцъ, два, а послю, если хочешь, переговоримъ вмѣстѣ. Ты плывешь по открытому морю, а я, волею или неволею, стою на берегу и вижу себя и людей яснве. Прощай, будь здоровь и доволень и спокоень. Обстоятельства, опыты, несчастія, занятія, - все вм'єсть указало мн'є пристань: Исторію. Тамъ я забуду скоро всв несправедливости, но мнв всегда будетъ грустно вспомнить, что въ числе ихъ были и

твои". На это Шевыревъ писалъ: "Отвъчать на твою записку я могь бы и теперь, лицомъ къ лицу передъ тобою: такъ я спокоенъ по ея получении. Мнъ совсъмъ не досадно на нее, а грустно видъть твое тревожное состояніе. Отвъчаю по порядку. Извини, если я чёмъ-нибудь огорчилъ тебя. объявление должно было съ моей стороны вызвать и такое письмо, и такое действіе. Ты бы и самъ на моемъ м'єст'в поступилъ не иначе. Записка твоя была воплеми горести. Въ горести слово: скоты не срывается съ языка. Тутъ видна досада и даже злоба. Но ты самъ написалъ, что прівхаль съ какого-то объда. Я скорбе отсюда могъ объяснить это выраженіе. Мое ослыпленіе и моя самоувыренность выходять изт предпловт. Отчего же мнв не показать на тв мои двйствія, въ которыхъ это видно? Я за это буду весьма благодаренъ. Всъ это видят и пожимают плечами... Посль спроси кого хочешь (Павлова, Свербеева и проч.), какт-де я представился вами во послъднее время? Сдълайте мню благодъяніе и скажите мнъ откровенно... Спроси кого хочешь. Я желаль бы очень, чтобы всё дошли до такого состоянія, въ которомъ могли бы предлагать другъ другу подобные вопросы. Но по теперешнему образу жизни я не вижу возможности и не надыюсь на искренность отвытовъ. Я, по крайней мыры, ни отъ кого изъ васъ такихъ вопросовъ не слыхалъ. Къ тому же ихъ предлагать надобно друзьямъ самымъ короткимъ. Свербеевъ въ числѣ моихъ короткихъ друзей никогда не былъ: потому не понимаю, какъ обратиться въ нему съ такимъ вопрошеніемъ. Павлова спросиль бы-да едва ли его состояніе такое, чтобы онъ могъ отвечать мне на пользу. Со времени объда я нъсколько разг терялг терпъніе, перемогался, и наконеиз заключиль: Богь съ нимъ. Со времени объда я болъе ничего не делаль, какъ сидель на экзаменахъ, отдаваль визиты и читаль до восьми соть студенческихы упражненій. Чёмь же я могъ раздражать кого бы то ни было? Развъ одинъ Свербеевъ разсердился на меня за то, что я сказалъ ему правду объ его сынв и предлагаль дружескіе совыты относительно будущихъ его занятій. Но если Свербеевъ за это разсердился, то надобно счесть его болье нежели неблагоразумнымъ отцомъ. Жена его, напротивъ, прівзжала благодарить меня, да и онъ самъ былъ съ благодарностію. Былъ одинъ эпизодъ: прівздъ графа Н. А. Протасова. Ты могъ видьть, что я не разділяю себя отъ тебя въ моихъ съ нимъ сношеніяхъ, — какъ и во всемъ. На твоемъ чтеніи я нарочно сидълъ съ твоею семьею — и слушалъ тебя не какъ другъ только, а какъ родной. Ты говоришь, что ты въ пристани, и что же пристань: Исторія. По письму твоему судя, едва ли ты спокоенъ внутренно. Мои несправедливости противъ тебя объяви. Лучше сказать объ нихъ искренно, нежели говорить неопредъленно".

Непріятная переписка эта окончилась по обыкновенію примиреніемъ, и Погодинъ, подъ 20 іюня 1847 г., записалъ въ своемъ Диевникть: "Вечеромъ Шевыревъ успокоившійся. Доброе сердце, но увлекающееся". О своемъ примиреніи Погодинъ сообщилъ И. И. Давыдову, и тотъ по этому поводу писалъ: "Радъ, что недоразумѣнія ваши съ Шевыревымъ кончились. Онъ благородный и честный человѣкъ; но самолюбіе надѣваетъ ему очки, то выпуклыя, то вогнутыя, и онъ видитъ предметы то большими, то меньшими въ сравненіи съ дѣйствительностью. Я еще желалъ бы въ немъ найти болѣе терпимости къ мнѣніямъ и убѣжденіямъ другихъ, что составляетъ достоинство особенно людей, занимающихся наукою и искусствомъ. Но гдѣ же найдешь совершенство".

ТСъ самаго учрежденія Москвитянина графиня Е. ІІ. Ростопчина питала искреннее сочувствіе къ его направленію и украшала страницы его своими произведеніями. Въ это время, то-есть, въ 1847 году превратности судьбы заставили Ростопчиныхъ поселиться въ Москвъ. Въ декабрьскихъ листкахъ Сперной Пчелы 1846 года было напечатано нъсколько стихотвореній графини Е. ІІ. Ростопчиной и между прочими баллада Насильный бракт. Рыцарь баронъ сътуетъ на жену, что она его не любитъ и измѣняетъ ему, а она возражаетъ, что

не можетъ любить его, такъ какъ онъ насильственно овладълъ ею. "Кажется", замъчаетъ Никитенко, — "чего невиннъе въ цензурномъ отношеніи? И цензора, и публика сначала поняли такъ, что графиня Ростопчина говоритъ о своихъ собственныхъ отношеніяхъ къ мужу... Удивлялись только см'ьлости, съ какою она отдавала на судъ публикъ свои семейныя дёла, и тому, что она связалась съ Спверною Пиелою". Но оказалось, что подъ барономи разумълась — Россія, а подъ женою-Польша. Это толкование дошло до Государя, и "въ цёдомъ городів пошли толки". До этой исторіи графиня Ростопчина, свиталась за границей, писала стихи, читала ихъ въ Римъ Гоголю". Надо думать, что послъ исторіи съ Насильнымг бракомг Ростопчина, "привыкшая временами показываться при Дворъ и вообще витать въ тъхъ сферахъ, гдѣ легко было встрѣтить Государя и другихъ Членовъ Императорской Фамиліи, — изм'янясь въ отношеніяхъ ко всімъ этимъ лицамъ, даже просто изгнанная изъ Дворда — сочла за лучшее скрыться изъ Петербурга и поселиться въ Москвъ, вблизи прекрасной Ростопчинской подмосковной Воронова. И вотъ, эта "блистательная свътская женщина" поселяется въ Москвъ въ своемъ домъ на Садовой и, по свидътельству Н. В. Берга, открываеть салоны для всёхь ученыхь, поэтовъ, художниковъ, артистовъ, сперва отечественныхъ, потомъ чужихъ. Но какъ было это сдълать? Надо было познакомиться съ учеными, артистами, поэтами, художниками. Извъстно, что всё эти люди вездё и въ особенности въ Москве народъ исключительнаго, мудренаго закала, своебытный, необщительный... Часть ихъ пребывала въ то время въ исторической кофейнъ Печкина, у Иверскихъ воротъ; другіе скрывались въ захолустьяхъ; третьи были черезъ-чуръ замкнуты въ самихъ себъ, черезъ-чуръ ревниво охраняли свое одиночество и независимость... Графиня ръшилась сдълать визить отшельнику Дъвичьяго Поля — и просить его собрать у себя все литературное, артистовъ музыки, сцены, живописи, скульптуры. Погодинъ сдёлалъ это очень легко. Графиня Ростопчина со всёми познакомилась — и тогда же открыла свои субботы, на которыхъ дёйствительно можно было видёть, нёсколько лётъ сряду, до самой Крымской войны, многихъ Русскихъ и заграничныхъ литераторовъ, артистовъ, пёвцовъ и пёвицъ".

Съ Ростопчиными Погодинъ сблизился весьма коротко. Озабочиваясь воспитаніемъ дітей, графъ Ростопчинъ писаль ему (январь 1848): "Обращаюсь къ вамъ съ всепокорнъйшею и очень важною просьбою. Мнв нужень дядька для осмилътняго моего сына, къ стыду и горю моему не говорящаго по русски. Не можете ли вы помочь мнв и, по связямъ вашимъ въ Университетъ, рекомендовать мнъ надежнаго молодого человъка, кончившаго успътно курсы наукъ. Хочу я, чтобы онъ быль русскій, уважаль бы и исполняль бы нашу Православную в ру, им вль бы поручительство въ отличной нравственности, и могъ бы преподавать Русскую Грамматику, Исторію Русскую и Всеобщую, Ариеметику и начала Алгебры и Геометріи. Притомъ, разумѣется, нужно, чтобъ онъ былъ немножко образована, mo-ecma, civilisé, чтобъ въ немъ не было ничего Костромского, Саратовского, Замоскворъцкого..., и чтобъ быль, такъ сказать, d'une certaine tournure. Жалованья сколько угодно, лишь бы стоиль. Буде можете сдёлать о чемъ прошу, несказанно обяжете, и я буду въкъ вамъ благодаренъ. Если бумаги отца более вамъ не нужны, то потрудитесь прислать, или пока только Французскія рукописи" 19).

## IV.

Въ то время, когда Погодинъ и Шевыревъ вели между собою непріятную переписку, съ Западной стороны посыпался на *Москвитянина* и его издателя градъ насмѣтекъ.

Въ Современникъ появилась статейка К. Д. Кавелина, въ которой между прочимъ читаемъ: "Въ нашей журналистикъ въ іюлъ мъсяцъ совершилось приращеніе, если не слишкомъ важное, то совершенно неожиданное — Москвитянинг... воз-

родился!.. Въ прошломъ году безпрестанно происходили съ нимъ различные перевороты-онъ страшно опаздывалъ внижками, пока наконецъ г. Погодинъ не объявилъ, что передаетъ редакцію его г. Студитскому... Какъ скоро последовало такое объявленіе, перевороты, колебанія разомъ покончились: Москвимянинг уже не сталъ опаздывать книжками..., онъ пересталъ выходить... Съ тъхъ поръ и не было о немъ ни слуху, ни духу до прошлаго мъсяца... Теперь вдругъ нежданно, негаданно появилась первая книжка Москвитянина на 1847 г. уже опять съ именемъ г. Погодина и съ объявленіемъ, что "Москвитанина впредь будеть выходить не двынадцатью книжками въ годъ, а только четырьмя..." Почему такъ?.. Тутъ--какъ и всегда въ подобныхъ случаяхъ-оказались какимъ-то образомъ виновными Петербургскіе журналы... Видите: они, обязанные выдавать двенадцать книжект въ годъ, принуждены пользоваться "скороспёлыми созданіями иностранных литературъ, или наполнять книжки всякаго рода баластомъ". И вотъ, чтобъ не походить на нихъ. Москвитянинг ръшился выходить только четырьмя книжками... Вы улыбнетесь и скажете, что въроятно онъ ръшился на такую мъру для того, чтобы не походить между прочимъ и на самого себя, какимъ быль въ старые годы, когда издавался (правда съ гръхомъ пополамъ) двенадцать разъ въ годъ... Теперь онъ будетъ имъть больше времени запасаться статьями, статей понадобится меньше-стало быть-онъ могуть быть выбраны лучше, не станутъ запаздывать... Когда бы такъ!.. мы первые порадовались бы... Не сули журавля въ небъ, но дай синицу въ руки: лучше имъть четыре книжки въ годъ да хорошихъ и навърное... Но хотя и говорится въ объявлении о возможности улучшить журналь чрезь увеличение промежутковь выхода..., однакожъ вотъ передъ нами первая книжка... Что же въ ней особеннаго, улучшеннаго? Начнемъ съ наружности. Формать тоть же неуклюжій, тяжеловъсный, шрифть, не смотря на продолжительный отдыхъ въ типографскихъ ящикахъ, которымъ пользовался по случаю поступленія редакціи

Москвитянина къ г. Студитскому, также аляповать и неуклюжъ... Содержаніе... Воть сейчась посмотримь на содержаніе... "

Свой юмористическій обзоръ Москвитянина Кавелинъ начинаетъ со статъи А. С. Стурдзы подъ заглавіемъ: Записная книжка путешественника противъ воли. Въ этой Записной книжкю Кавелинъ подмѣтилъ только одну живую сторону, гдъ авторъ "выходитъ изъ апатіи и дълается говорливъ". На дорогъ изъ Бендеръ въ Въну онъ съ удовольствіемъ говорить: "Священникъ, у котораго мы ночевали, сохраняетъ сердечную привязанность къ памяти моей возлюбленной сестры". Онъ не ленится объявить, что въ Кишиневе радушно встрътилъ его двоюродный братъ, "предводитель областного дворянства" и потомъ, говоря о томъ же братъ, опять выражается такъ: "Мы были на границѣ имперіи, подъ крышею моего двоюроднаго брата, предводителя". "Далбе къ слову сообщаеть онь читателю съ отраднымъ чувствомъ, что отецъ его быль губернаторомъ... "Приводя собственное сознание Стурдзы, что онъ только въ угоду друзьямъ наполнялъ записную книжку свою несвязными воспоминаніями, Кавелинъ зам'вчаетъ: "Въ желаніи передать своимъ друзьямъ событія времени нашей жизни, проведеннаго въ разлукъ съ ними, нътъ ничего дурного, какъ бы дурно ни были переданы событія, -- дъло частное... Но зачёмъ же Записная книжка явилась въ Москвитянинь?.. и великодушно ли выдавать такимъ образомъ публикъ добродушнаго человъка, не имъвшаго претензіи писать для печати, даже, можетъ быть, не чувствовавшаго себя достаточно для того приготовленнымъ и способнымъ, судя по откровеннымъ признаніямъ, приведеннымъ выше... На чьей душів тутъ гръхъ?... " 20) Самъ же Стурдза писалъ къ Погодину: "Признаюсь: мнв было досадно и больно видеть, какъ Записная книжка путешественника противт воли черствъла въ когтяхъ цензуры и подъ тисками печатнаго станка... Я даже не постигаю, какъ станетъ у васъмужества и терпънія, чтобы издавать сборникъ зложелательствомъ угнетаемый". Засимъ Стурдза представляетъ Погодину цълый списокъ опечатокъ, примъченныхъ имъ въ его статьъ. И. И. Давыдовъ также не благоволилъ къ Стурдзъ и въ письмъ своемъ къ Погодину по поводу Москвитянина 1847 года, писалъ: "За Москвитянина приношу душевную благодарность. Книжка прекрасная, кромъ завываній такала Стурдзы. Не стыдно ли вамъ печататъ такой вздоръ? Стурдза, другъ Магницкаго, таковъ же, какъ и тотъ... Можетъ ли что добро быти отъ Назарета? Тотъ непремънно безбожникъ, кто хочетъ казаться набожнымъ. Мы съ вами про себя Богу молимся; а будемъ ли всъмъ объ этомъ разсказывать?" 21)

Сдёлавъ это отступленіе, возвратимся къ юмористическому обозрёнію Москвитянина. Будучи профессоромъ Правъ, Кавелинъ останавливается однако и на стихахъ, пом'єщенныхъ въ Москвитянинг. "Здёсь, " пишетъ онъ, — "прежде всего поражаетъ насъ имя г. Михаила Дмитріева... Старый знакомый! Мы именно познакомились съ нимъ изъ прежняго Москвитянина. Тамъ онъ создалъ особенный родъ стихотворства, названный юридическимъ, — тамъ онъ говорилъ своему критику:

Карамзинъ тобой ужаленъ, Ломоносовъ—не поэтъ...

"Здёсь онъ рисуеть Картины моря и воспеваеть Москву. Стихотвореніе Москва, помнится, было уже напечатано въ Москвеском Городском Листки, но Москвитянинг, которому теперь такъ удобно на свободе запасаться матеріалами, не имён надобности второпнуть наполняться скороспилыми издилиями иностранных литератург и баластом всякаю рода,— счелъ нужнымъ его перепечатать—вёроятно, отъ избытка хорошихъ матеріаловъ. Впрочемъ вёдь за то и какое же стихотвореніе! Здёсь Москва называется уставщицей умовъ, собирательницей силъ, возсёдящей на холмахъ господыней, имениницей!

... Рядилася младая, Величавая Москва, Стъны башни убирая Дивныхъ водчествъ въ кружева. Новградъ съ золотомъ полсвъта Ей принесъ свободу въ дань, И рабыня Магомета Пала въ ноги ей Казань!

Здъсъ Россія! съ ней страдала Въ годы тяжкіе Москва, Съ ней она и возставала Къ торжеству отъ торжества, Съ ней дълила скорбь и горе И на брань звала сътновъ Въ дни когда народовъ море Выступало изъ бреговъ... 22)".

Въ противоположность К. Д. Кавелину и И. И. Давыдову, горячимъ поклонникамъ Стурдзы былъ Н. Д. Иванчинъ-Писаревъ. "Статьи Стурдзы: его Путешествіе и его же Объ Инзовъ превосходны. Я два раза прочиталь его Путешествіе: тамъ сощлись глубокость мыслей, сила и живость образовъ, оригинальность въ изложеніи и изящный слогь! Да, сказаль я про себя: это сочинение не должно бы болже принадлежать нашей новой литературь, исключая Муравьева: оно достойно лучшихъ временъ, былыхъ, когда не ругались надъ благороднымъ и возвышеннымъ, чтобъ замвнить ихъ какимъ-то натуральными, а по моему - площадными. Стурдва проники, поняль Карамзина, умёль достойно говорить о немь; онь умёетъ и писать, какъ писалъ Карамзинъ. Теперь обвиняютъ Карамзина въ какомъ-то Словенофильствъ. Какъ громко засменлся бы онь, еслибь ожиль, -а можеть быть и заплакаль бы горько надъ распрею нашихъ писачекъ, а также и надъ ихъ листочками: онъ не тому училъ молодое поколъніе, не того ждаль отъ него!"

Въ это время неизмѣнный другъ Москвитянина М. А. Дмитріевъ, къ которому такъ не благоволилъ К. Д. Кавелинъ, удалился въ свое Симбирское имѣніе Богородское, а въ Москвѣ оставался его сынъ Өедоръ Михайловичъ, тогда студентъ Университета, и отецъ его писалъ Погодину изъ своего сельскаго уединенія (отъ 10 декабря 1847 г.): "Искренно, искренно благодарю, любезнѣйшій Михалъ Петровичъ, что вы

навъстили моего больного Өедю. Добрые вы, мои Московскіе друзья... *Москвитянина* получена и третья книжка: Өедя имъ не нахвалится... Живите, мыслите, пишите и не забывайте насъ оттельниковъ".

Отоль враждебная Москвитянину Московская цензура въ это время измѣнилась къ лучтему. Отъ Н. Е. Зернова Москвитянинг перетель въ дружественныя руки В. Н. Леткова, который, привѣтствуя возрожденіе Москвитянина, писаль къ его издателю: "...Поздравляю васъ съ первымъ нумеромъ Москвитянина. Дай Богъ, чтобы онъ такъ постоянно, такъ хорото, плавно и торжественно, какъ онъ теперь выступаетъ 23.

Погодинъ рѣшился "оставить на время Исторію и заняться однимъ журналомъ" и вмѣстѣ съ тѣмъ, "чувствуя отдаленность" своего Дѣвичьяго Поля, намѣревался "переѣхать въ типографію на мѣсяцъ".

Съ своей стороны и Шевыревъ считалъ необходимымъ "собираться однажды въ недълю" и при этомъ задаетъ По-годину вопросъ: "Гдъ? Въ который день? У меня или у тебя? Или по очереди?"

Въ такомъ состояніи былъ *Москвитянинг*, когда процвѣлъ *Иетербуріскій Современник*г.

### V.

Мы уже упомянули, что противъ статей Кавелина, Никитенка и Бълинскаго, напечатанныхъ въ первомъ нумеръ Современника 1847 года, выступилъ Ю. Ө. Самаринъ, подвизавшійся въ то время въ Балтійскомъ краѣ, и напечаталъ въ Москвитянинъ замѣчательную критическую статью подъ заглавіемъ: О мнюніяхъ Современника историческихъ и литературныхъ. Написавъ эту статью, Самаринъ доставилъ ее въ рукописи Хомякову, который, познакомившись съ ея содержаніемъ, писалъ автору: "Въ Москвъ печатать ее негдъ, кромѣ Москвитянина, въ Петербургъ не слъдуетъ... О статьяхъ самихъ я почти готовъ сказать, что онъ во мнъ оставили нъкоторое

чувство досады: у васъ столько силъ противъ такой слабости, что бой какъ будто бы едва законенъ. Съ другой же стороны вспоминаеть, что такова слабость всёхъ нашихъ противниковъ, и что эта слабость нисколько не ручается за нашъ успъхъ, ибо ихъ пошлость вдохновляетъ пошлость всеобщую нашего читающаго міра... Статьи превосходны по изложенію, по мыслямъ, по добросовъстности и строгости анализа; но кто пойметь ихъ вполнъ?... А надобно, непремънно надобно ихъ напечатать... Въ первый разъ въ нихъ выставлены съ нашей стороны определенные тезисы, и следовательно, полагается начало положительной наукв... Съ своей стороны я, можеть быть, вась упрекну только въ излишнемъ уваженіи къ одному изъ противниковъ, къ Никитенку; но вы его, кажется, нъсколько любите... Кстати надобно будетъ, кажется, или выкинуть, или изменить слово объ Никитенке, что онъ самоучка " 24). Статья Самарина, прежде чёмъ попасть къ Погодину, прошла чрезъ многія руки. Посылая уже вторую статью, Самаринъ писалъ Погодину, чтобы за первою обратился къ Аксакову. Въ томъ же письмъ Юрій Өедоровичь писаль: "Если . статья покажется вамъ годною и не слишкомъ запоздалою, напечатайте ее въ Москвитянинъ. При этомъ, я думаю, надобно бы сказать въ примъчаніи, что статья написана была давно, по выход'в первой книжки Современника, до появленія последующихъ, но не могла быть напечатана ранее, по причинамъ, не зависъвшимъ ни отъ автора, ни отъ редавціи. Дъйствительно, она совершила путешествіе изъ Риги въ Москву, изъ Москвы въ Петербургъ и теперь отправляется опять изъ Петербурга въ Москву".

Въ томъ же письмѣ Самаринъ сообщаетъ Погодину о своихъ служебныхъ занятіяхъ: "Теперь мнѣ придется надолго отложить всѣ занятія не служебныя, потому что заданный мнѣ трудъ отнимаетъ у меня все время. Я погрузился въ грамоты Нѣмецкія, Императорскія, Ганзейскія и въ Средневѣковыя лѣтописи Остзейскаго края. Впрочемъ это занятіе наводитъ меня на многіе предметы любопытные и

важные для Русской Исторіи. Все, что попадается въ такомъ родь, я подвожу подъ три рубрики: 1-е. Слъды распространенія Православной в'єры въ Остзейскомъ краї до нашествія Нъмецкихъ проповъдниковъ. 2-е. Торговыя сношенія съ Цсковомъ, Новгородомъ и Волочкомъ — торговые пути и торговые права и уставы. 3-е. Война съ Іоанномъ Грознымъ; туть больше анекдоты и свёдёнія о Русскихъ, начавшихъ перебъгать въ Нъмецкую землю въ XVI въкъ. Котошихинъ былъ далеко не первый въ своемъ родъ. Прежде чъмъ Петръ началъ носылать Русскихъ за границу, они сами нашли себъ дорогу. Всего любопытнъе сравнение устройства Нъмецкихъ городовъ съ Новгородомъ. Сходства и различія равно любопытны. Вообще относительно Новгорода предстоить разръшить два вопроса, носл'в которыхъ уяснится все его устройство: 1-е. Былъ ли Новгородъ замкнутымъ обществомъ и пользовались ли правами гражданства (какъ-то: правомъ производить торговлю, промыслы, участвовать въ обсуждении дёль общественныхъ) всв прибъжавшіе и селившіеся въ Новьгородъ, или принятію въ городское общество предшествовало избраніе? 2-е. Им'вли ли право иногородные купцы торговать непосредственно съ иностранными купцами, Ганзейцами и пр., или иногородные могли торговать съ ними только черезъ посредство Новгородскихъ гражданъ? Эти двъ данныя мнъ важны, что на основаніи ихъ можно почти навърное вывести а priori все устройство и управленіе города. Не знаю, удастся ли мнъ разръшить эти два вопроса. Филаретъ печатаетъ свою Церковную Исторію. Я нынче не усп'єю написать къ Аксакову; потрудитесь потребовать отъ него сами начало моей статьи, оставленной у него Хомяковымъ".

По указанію Самарина за статьею его Погодинъ обратился къ И. С. Аксакову, который (отъ 20 іюня 1847 г.) отвъчалъ ему: "Письмецо ваше получилъ я уже въ деревнъ. Теперь маменька ъдетъ въ Москву, и я спъщу васъ увъдомить, что статья—рецензія на статью Кавелина—дъйствительно была у насъ оставлена Хомяковымъ и нами отдана Катеринъ Але-

ксандровнѣ Свербеевой. Никакихъ же другихъ статей мы не видали и не получали. Объясненіе всей этой загадки должно быть у Катерины Александровны. Константинъ также получилъ письмо отъ Самарина, въ которомъ онъ пишетъ, что посылаетъ вамъ статью. Константинъ съ своей стороны проситъ васъ Самаринской статьи напечатать не пятьдесятъ, а сто экземпляровъ. Всѣ наши вамъ кланяются <sup>25</sup>).

Наконецъ статья Самарина была получена и напечатана въ *Москвитвянинъ*.

"Мы искренно обрадовались", писаль между прочимь Самаринъ, -- "вогда до насъ дошелъ слухъ о передачв и обновленіи Современника. Зная образъ мыслей редактора и главныхъ сотрудниковъ, мы могли предвидъть направление изданія. Мы знали, что оно будеть не согласно во многомъ съ нашимъ образомъ мыслей и возбудитъ неминуемыя противорѣчія. Но литературный споръ между Москвою и Петербургомъ въ настоящее время конечно необходимъ; дъло въ томъ, какъ и съ къмъ вести его. Петербургские журналы встрътили Московское направление съ насмѣшками и самодовольнымъ пренебреженіемъ. Они придумали для последователей его названіе старовърова и словенофилова, показавшееся имъ почему-то очень забавнымъ, подтрунивали надъ мурмолками, и досель еще не истощили этой богатой темы. Принявши разъ этотъ тонъ, имъ было трудно перемѣнить его и сознаться въ легкомысліи; они не могли или не хотьли добросовъстно вникнуть въ образъ мыслей Московской партіи, отличить случайное отъ существеннаго, извлечь коренные вопросы и отстранить личности. Припомните критики и библіографическія статьи Отечественных Записок за два или за три года тому назадъ. Мы приводимъ въ примеръ именно этотъ журналъ, потому что онъ серьезнъе другихъ и въ послъднее время имълъ наиболье успъха. Много разсыпано было колкостей и насмешекъ, но много ли дельныхъ возраженій? Самолюбія были раздражены, но двинулся ли споръ хоть на одинъ шагъ? Можеть быть, въ Петербургъ это покажется страннымъ, но

конечно Московскіе ученые, не раздѣляющіе нашего образа мыслей, согласятся въ томъ, что такъ называемымъ Словенофиламъ приписывали то, чего они никогда не говорили и не думали, что большая часть обвиненій, напримѣръ, въ желаніи воскресить отжившее, вовсе къ нимъ не шли, и что вообще во всемъ этомъ дѣлѣ со стороны Петербурга замѣшалось какое-то недоразумѣніе, умышленное или неумышленное—это все равно.

"Впрочемъ, къ чести Отечественных Записок должно замътить, что къ концу прошлаго года и въ нынъшнемъ онъ значительно перем'внили тонъ и стали добросов'єстніве всматриваться въ тоть образъ мыслей, котораго прежде не удостоивали серьезнаго взгляда. Въ это самое время отъ нихъ отошли некоторые изъ постоянныхъ сотрудниковъ и основали . новый журналь. Отъ нихъ, разумвется, нельзя было ожидать направленія по существу своему новаго; но можно и должно было ожидать лучшаго, достойнъйшаго выраженія того же паправленія; всего отраднье было то, что редакцію приняль на себя человъкъ, умъвшій сохранить независимое положеніе въ нашей Литературѣ и не написавшій ни одной строки подъ вліяніемъ страсти или раздраженнаго самолюбія; наконецъ, въ новомъ журналѣ должны были участвовать лица, издавна живущія въ Москвъ, хорошо знакомыя съ образомъ мыслей другой литературной чартіи и съ ея последователями, проведшія съ ними нісколько літь въ постоянныхъ сношеніяхъ, и узнавшія ихъ безъ посредства журнальныхъ статеекъ и сплетень, развозимыхъ завзжими посътителями.

"И такъ, думали мы, мнѣніе нашихъ литературныхъ противниковъ явится въ достойнѣйшей формѣ и наконецъ будетъ понято и оцѣнено наше мнѣніе. Скажемъ откровенно: первый нумеръ Современника не оправдалъ нашего ожиданія. Можетъ быть, мы ошибаемся; но по нашему мнѣнію, новый журналъ подлежитъ тремъ важнымъ обвиненіямъ: вопервыхъ, въ отсутствіи единства направленія и согласія съ самимъ собою; вовторыхъ, въ односторонности и тѣснотѣ своего

образа мыслей; втретьихъ, въ искаженіи образа мыслей противниковъ. Мы постараемся доказать это разборомъ трехъ капитальныхъ статей, которыя, по собственному признанію Современника, должны ознакомить читателей съ его духомъ и направленіемъ. Это: Взілядт на юридическій бытт Древней Россіи—Кавелина; О современномъ направленіи Русской Литературы—Никитенка, и Взілядт на Русскую Литературу 1846 года—Бълинскаго" 26).

Увидавъ свою статью въ печати, Самаринъ писалъ Погодину: "Я радъ, что она напечатана и вамъ понравилась; я дорожу въ ней не критикою, а тезисами, и потому не бъда, что она выйдеть поздно. Теперь пусть отвъчають, возражають, бранять, я уже отвъчать не буду, да и времени у меня бы на то недостало". Надо замътить, что подъ статьею своею Ю. О. Самаринъ не подписалъ своего имени, а скрылся подъ литерами М. З. К.; но въ объявлении Погодинъ пропечаталъ полное имя. Примътивъ это, отецъ Самарина, Өедоръ Васильевичь, написаль Погодину укорительное письмо: "Последняя статья сына моего, пом'вщенная въ Москвитянинт, не была имъ подписана. Вфроятно, онъ имълъ на то свои причины; поэтому я полагаю, что вы не должны были помъщать его имени въ объявленіи безъ его дозволенія. Я не знаю настоящей причины, по которой сынъ мой умалчиваеть свое имя, а догадываюсь, что онъ хотвлъ предупредить для меня неудовольствіе читать брани въ отв'єть на его статьи, которыми, по несчастію, такъ часто оканчивается наша журнальная полемика" 27).

# VI.

Предчувствіе Ө. В. Самарина исполнилось, не смотря на предположеніе Шевырева, что статьи его сына "въ Петербургѣ не знають, потому что тамъ Москвитянинг библіографическая рѣдкость". Замѣчательная статья Ю. Ө. Самарина произвела именно въ Петербургѣ сильное впечатлѣніе и

вызвала оживленную полемику. Въ *Современникъ* противъ нея выступили Кавелинъ и Бълинскій, и одинъ за другимъ напечатали *Отвъты Москвитянину* <sup>28</sup>).

Въ письмѣ къ Анненкову Бѣлинскій описываетъ, при какихъ условіяхъ онъ писалъ Ответт Москвитянину: "Самаринъ тиснулъ въ Москвитянинт статью, весьма пошлую и подлую, о Современникть; мнѣ надо было отвѣтить ему. Взялся было за работу; не могу: лихорадочный жаръ, изнеможеніе. Какъ я испугался! Стало быть, я не могу работать! Стало быть, мнѣ надо искать мѣсто въ больницѣ, а женѣ—въ богадѣльнѣ! Но дня черезъ два, черезъ три лихорадка прошла совершенно. Тильманъ велѣлъ мнѣ оставить всѣ лѣкарства; я принялся за работу и въ шесть дней намахалъ три съ половиною листа! И все это съ отдыхами, съ лѣнью... И во все это время я чувствовалъ себя не только здоровѣе и крѣпче, но бодрѣе и веселѣе обыкновеннаго. Это меня сильно поощрило. Значитъ, я могу работать; стало быть, могу жить... « 29).

Но цензура не пощадила статьи Бълинского и "исказила" ее "варварски". Жалуясь на это Кавелину, Бёлинскій для примъра указываетъ: "Самаринъ говоритъ, что согласіе князя ст вычеми было идеаломи Новгородскаго правленія. Я возразиль ему на это, что и теперь, въ конституціонных государствахъ, согласіе короля съ палатою есть осуществленіе идеала ихъ государственнаго устройства: гдв же особенность Новгородскаго правленія? Это вычеркнуто. Цёлое мёсто о Мицкевичё и о томъ, что Европа и не думаетъ о Словенофилахъ, тоже вычеркнуто... Скажу кстати, что и вамъ угрожаетъ такая же участь. Въ засъданіи Географическаго Общества Панаевъ столкнулся съ маленькимъ, черненькимъ Поповымъ. Я читалг Ответь Самарину. "Что жъ мудренаго, когда онъ напечатанъ". Ньтг, вторую статью Кавелина.— "Какъ же это?" Мнп показывалг цензорг Срезневскій, и я уговорилг его кое-что смягишть. — Видите ли, сколько у насъ цензоровъ и какіе — Словенофилы".

Ответом Кавелина Москвитанину Белинскій остался

не совсъмъ доволенъ. "Вамъ, милый мой юноша", писалъ онъ ему, -- "понравилось то, что Самаринъ говорить о народъ: перечтите-ка да переведите эти фразы на простыя понятія, такъ и увидите, что это цъликомъ взятыя у Французскихъ соціалистовъ и плохо понятыя понятія о народі, абстрактно примъненныя въ нашему народу. Еслибъ объ этомъ можно было писать, не рискуя впасть въ тонъ доноса, я бы потъшился надъ нимъ за эту страницу". Вмфстф съ тфмъ Бфлинскій упрекаль Кавелина и за то, что онъ, въ своемъ Ответь съ уважениемъ относился въ Самарину, который въ глазахъ Бълинскаго былъ "не лучше Булгарина по его отношенію къ натуральной школь, а съ этими господами, " замъчаетъ онъ, — "надобно быть осторожному". Въ другомъ письмъ Бълинскаго къ Кавелину мы читаемъ: "Статья ваша противъ Самарина жива и дельна, — но я крайне недоволенъ ею съ одной стороны. Этотъ баринъ третировалъ насъ съ вами du haut de sa grandeur, какъ мальчишекъ; вы возражали ему стоя передънимъ на коленяхъ. Ваше заключительное слово было то, что онъ даровитый человекъ. Что Самаринъ человъкъ умный, противъ этого ни слова, хотя его умъ парадоксальный и безплодный; что Самарина нельзя никакъ назвать бездарнымъ человъкомъ, и съ этимъ я совершенно согласенъ. Но не быть бездарнымъ и быть даровитымъ — это вовсе не одно и то же. Это, впрочемъ, общій всёхъ насъ недостатокъ —легкость въ производствъ въ геніи и таланты... Въ чемъ увидъли вы даровитость Самарина? Въ томъ, что онъ пишетъ не такъ, какъ Студитскій? Но, въдь, это дуракъ, а онъ уменъ. Вспомните, что онъ человъкъ съ познаніями, съ многостороннимъ образованіемъ, говорить на нісколькихъ иностранныхъ языкахъ, читалъ въ нихъ все лучшее, да не забудьте при этомъ, что онъ свътскій человькъ. Что же удивительнаго, что онъ умъетъ написать статью такъ же порядочно (comme il faut), какъ умветъ порядочно держать себя въ обществв? Оставляя въ сторонъ его убъжденія, въ статью его нъть ничего пошлаго, глупаго, дикаго, въ отношении къ формъ, все

какъ слъдуетъ; но гдъ же въ ней проблескъ особеннаго ланта, вспышки ума, смысла? Надо быть слишкомъ предубъжденнымъ въ пользу такого, чтобы видъть въ немъ чтонибудь другое, кром'в челов'вка сухаго, черстваго, съ умомъ парадоксальнымъ, больше возбужденнымъ и развитымъ, нежели природнымъ, человъка холоднаго, самолюбиваго, завистливаго, иногда блестящаго по причинъ злости, но всегда мелкаго и посредственнаго... Вы имъли случай раздавить его; вамъ это было легче сдёлать, чёмъ мнё. Дёло въ томъ, что въ своихъ фантазіяхъ онъ опирается на источникъ Русской Исторіи; туть я пась. Мнь онь сказаль объ Ипатьевской Литописи, а я не знаю и о существованіи ея; вы - другое діло, вы читали и изучали, и ею же его и могли бить. Вы это и сдълали, но съ такимъ уваженіемъ къ нему. А вмёсто этого вамъ слѣдовало бы подавить его вѣжливою проніею, презрительною насмъшкою". Въ томъ же письмъ Бълинскій обрушивается на всёхъ друзей и единомышленниковъ Самарина, то-есть, на Словенофиловъ. "Церемониться", писалъ онъ, — "съ Словенофилами нечего. Я не знаю Кирфевскихъ, но судя по разсказамъ Грановскаго и Герцена, это фанатики, полупомътанные, особенно Иванъ, но люди благородные и честные; я хорошо знаю лично К. С. Аксакова: это человъкъ, въ которомъ благородство - инстинктъ натуры; я малознаю брата его Ивана Сергвевича и не знаю, до какой степени онъ Словенофиль, но не сомнъваюсь въ его личномъ благородствъ. За исключеніемъ этихъ людей, всв остальные Словенофилы, знакомые мнъ лично или только по сочиненіямъ, страшные и на все готовые, или, по крайней мъръ, пошлецы. Самаринъ не лучше другихъ; отъ его статьи несетъ мерзостью. Эти господа чувствують свое безсиліе, свою слабость и хотять замънить ихъ дерзостью, наглостью и ругательнымъ тономъ. Въ ихъ рядахъ нётъ ни одного человёка съ талантомъ. Ихъ журналь, Москвитянинг, читаемый только собственными сотрудниками, и Московскій Сборникз-изданіе для охотниковъ. А журналы ихъ противниковъ расходятся тысячами, ихъ читаютъ, о нихъ говорятъ, ихъ мнѣнія въ ходу. Да что объ этомъ толковать много! Катать ихъ...! И Богъ вамъ судья, что отпустили живымъ одного изъ нихъ, имѣя его подъ пятою своей!.." <sup>30</sup>).

Никого, разумвется, не удивило, что въ Современнико напали на статью Самарина, но удивило всёхъ, когда Погодинъ напечаталь въ Москвитянинъ, вследъ за статьей Самарина, возраженіе на нее сотрудника Отечественных Записок и Соеременника Н. А. Мельгунова "Давно мы не читали", писалъ Шевыревъ, -- "во всей современной журналистик статьи, написанной столь строго діалектически и такимъ умфреннымъ тономъ, какъ статья Ю. О. Самарина, направленная противъ мненій Современника. Три отвъта напечатано противъ нея: два въ Современникт — и одинъ въ великодушномъ Москвитянинъ, который гостепріимень даже и къ мнвніямь, противоположнымъ его направленію. Вотъ какъ дружно и искусно дъйствують такъ-называемые Западники! Нельзя не отдать имъ чести. Ответны не вызвали ни одного возраженія. Конечно, написаны они большею частію съ темъ только, чтобы отвечать, чтобы оставить за собою последнее слово: но все-таки было много пунктовъ, которые могли подать поводъ къ дъльнымъ возраженіямъ. Что ни говорите, а новые Словене уже не отъ Слова происходять. Они скорее могуть быть названы Немцами " 31). Въ то же время Шевыревъ писалъ Погодину: "Статья Мельгунова вызываетъ ответъ. Въ моей будущей статье я это сдёлаю. Мельгунова я очерчу въ моихъ Очеркахт — и тамъ буду отвъчать и за себя. Суется съ общими мъстами на такія статьи, какъ Самаринскія, да на мой курсъ. Онъ на посылкахъ у фряговъ. Съ Павловымъ ты не долженъ сходиться въ западныхъ мевніяхъ. Не увертывайся". Въ томъ же письмв Шевыревъ писалъ: "Въроятно, Самаринъ перейдетъ въ Спверное Обозрпніе — и возражать у тебя не будеть. Я увъренъ въ томъ. Павловъ хвалилъ отвътъ Мельгунова, — и ты съ Павловымъ какъ-то во многомъ такомъ начинаешь сходиться, что мнв не совсвмъ нравится. Павловъ поговаривалъ

о какихъ-то твоихъ мивніяхъ, да не договорилъ. Разумвется, Строгановъ обрадовался, что ты у себя же въ журналв даешь отпоръ мивніямъ Самарина, и онъ не позволить возраженія для избіжанія будто полемики, а главное для того, чтобы посліднимъ было противное мивніе. Ты этого не видишь—и и даешь промаха". Еще до напечатанія своей статьи Мельгуновъ писалъ Погодину: "Полное опроверженіе Словенскаго ученія предоставляю себі въ большой статьі, за которую надінось скоро приняться. Вопросъ между той и другой стороной долженъ быть поднять со дна.—Жаль мив, что ты при свиданіи не замітиль мив, въ чемъ именно со мною не согласенъ, потому что я, можеть быть, и призналь бы справедливость твоихъ замівчаній, и вслідствіе того изміниль бы и самую статью".

образомъ въ Москвитянинъ Такимъ явилась статья Мельгунова, скрывшаго свое имя подъ сокращеннымъ псевдонимомъ I— $\iota o$ : Hnc $\kappa o$ n $\epsilon v$ ononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononніях Современника исторических и литературных. Въ этой стать Мельгуновъ поставиль себ цълью намекнуть на несостоятельность той основной мысли, вследстве которой до-Петрова Русь является Самарину въ такомъ идеальномъ свътъ, а весь остальной міръ со включеніемъ и Россіи Петра въ такомъ полусумракъ. Выставляя общій смыслъ тезисовъ Самарина, Мельгуновъ между прочимъ останавливается на следующемъ: "Истинное, нормальное состояніе людского общежитія, по мнёнію Самарина, "есть общинный быть, основанный не на отсутствіи личности, а на свободномъ и сознательномъ ея отреченіи отъ своего полновластія. Слёдовательно, все, что противорвчить этому идеалу общежитія, ложно и анормально. Отсюда-истиненъ и нормаленъ первоначальный быть Словень, во сколько они не отреклись отъ него; ложенъ и анормаленъ бытъ всёхъ тёхъ народовъ, которымъ общинное начало неизвъстно". Противъ этого тезиса Мельгуновъ замѣчаетъ: "Какимъ же образомъ этотъ столь совершенный общинный быть привель — не говорю уже

призванію чужеземныхъ князей въ самомъ началь нашей Исторіи, —но къ призванію чужеземной образованности, а вмъстъ съ нею Германскаго начала личности? Здъсь одно изъ двухъ: или основа древней Русской жизни безусловно истинна: тогда, какимъ образомъ эта жизнь могла допустить въ себя преобразованія Петровы по образцу Германскому? Или эти преобразованія были необходимы... Тогда что же думать о безусловномъ превосходствъ быта, который не нашелъ въ себъ достаточной силы и для дальнейшаго правильнаго развитія". Далъе Мельгуновъ замъчаетъ: "Общинный нашъ быть очевидно пріостановился и замеръ. — Личное же начало дёлаетъ съ каждымъ днемъ новые успъхи, и не только въ такъ-называемомъ образованномъ классъ, но и въ простомъ народъ, въ крестьянскомъ быту. Это несомнённо; всякій кто скольконибудь заглядываль во внутрь Россіи, прислушивался къ народу, къ его надеждамъ и желаніямъ, скажетъ, что общинное начало мало-по-малу распадается и уступаетъ мъсто новымъ требованіямъ, новому началу..."

Въ своемъ заключеніи Мельгуновъ прямо заявляетъ, что Самаринъ "успѣлъ доказать многое; но онъ не убѣдилъ ни въ чемъ. Таково впечатлѣніе, произведенное и на меня, и на многихъ его попыткой—силой діалектики гальванически оживить отжившее".

Надо замѣтить, что Н. А. Мельгунову быть нашихь врестьянь быль очень хорошо извѣстенъ. Воть что писаль онъ Погодину изъ своего села Петровскаго, Орловской губерніи, Ливенскаго уѣзда (отъ 30 іюля 1847 г.): "Я занимаюсь все лѣто почти исключительно хозяйствомъ, толкую много съ врестьянами и приноравливаюсь къ ихъ быту и требованіямъ; Боюсь всего болѣе идеальнаго хозяйства и не забываю ни на минуту, что я въ Русской деревнѣ имѣю дѣло съ Русскимъ народомъ. Не перетолкуй этого въ дурную сторону и не думай, чтобъ я разыгрывалъ роль помѣщика въ прежнемъ смыслѣ этого слова. Стараюсь избѣжать двухъ крайностей: и отеческой власти съ нагайкой въ рукахъ, и Англійскихъ

или Нѣмецкихъ нововведеній. Первое болѣе не годится, второе не годится вовсе, — по крайней мѣрѣ въ томъ видѣ, въ какомъ употреблялось доселѣ новомодными хозяевами. Словомъ: стараюсь быть и въ деревнѣ, чѣмъ былъ въ городѣ: Европейскимъ Русскимъ... Пора подымать вопросы практическіе и дѣйствовать путемъ гласности".

Статья Мельгунова нашла себъ сочувствие въ Павловъ. "Дополнение ваше", писалъ онъ Погодину, — "миъ чрезвычайно понравилось, а статья Самарина нътъ: это — дагеротинъ по по точности линій, по математической върности, а между тъмъ рисунокъ, написанный рукою живого человъка, и върнъе, и лучше, и выше".

Но самъ Погодинъ былъ не вполнъ согласенъ ни съ Самаринымъ, ни съ Мельгуновымъ, а потому собирался возражать обоимъ; но не собрался. "Очень радъ", писалъ ему Мельгуновъ, — "что ты собираешься писать противъ Самарина и меня, или, какъ старый витязь, рубить направо и налѣво. Только сдёлай милость, не забывай, что есть двоякая justemilieu: между крайностей и нада крайностями. Я самъ стремлюсь въ последней, но терпеть не могу первой. Быть между крайностями значить не быть ни темъ, ни другимъ, ни рыбой, ни мясомъ; быть надо крайностями значить быть и твмъ, и другимъ, и рыбой, и мясомъ, значитъ-быть третьимъ высшимъ. Этого достигнуть можно лишь чрезъ полное историческое уразумъніе необходимости и той, и другой крайности. Но такое уразумѣніе не легко достается. Чтобъ достигнуть высшаго третьяго, надо искать примирить два первыхъ; а примирить ихъ можно не обоюдной сдёлкой, не взаимными уступками и compromis (чёмъ только компрометируешь одного себя), а уясненіемъ себ' того разумнаго и вм' ст' в историческаго закона, по которому крайности-только ступеньки синтезу. Говоря откровенно, на этой ли разумно-исторической точкъ стоишь ты?" Въ томъ же письмъ Мельгуновъ спрашиваетъ Погодина, вышелъ ли тотъ нумеръ Москвитанина, гдъ помъщена статья его противъ Самарина? "Въ

понедёльникъ, вечеромъ, я былъ у Свербеевыхъ: тамъ были Павловъ, Аксаковъ, Поповъ, Чаадаевъ и никто не имѣлъ понятія о моей статьѣ. А я готовился спорить и ее отстаивать".

Статья Самарина была напечатана съ обычными въ Москвитянинъ опечатками. Указывая на одну изъ нихъ, Мельгуновъ писалъ Погодину: "Я забылъ обратить твое вниманіе на одну въроятную опечатку въ статьъ Самарина. Тебъ непремѣнно надо справиться съ рукописью; иначе, ты, какъ кажется, заставляешь Самарина говорить совершенно противное тому, что онъ хотѣлъ сказать. Это на стр. 202. Мы готовы признать такое употребленіе, и пр. злонамъреннымъ. Слѣдуетъ, вѣроятно: не злонамъреннымъ. Послѣдующая фраза, да и весь тонъ статьи, какъ равно и благовоспитанность Самарина, заставляютъ думать, что и тутъ пропущена частица не".

Какъ бы то ни было, но за помъщение статьи Мельгунова въ Москвитянинъ возстали противъ Погодина и М. А. Максимовичъ, и Н. А. Ригельманъ. "Осмелюсь дружески тебе замътить", писалъ Максимовичъ, — "что надобно для успъха журнала и идеи, намъ общелюбезной, некоторое единство... Зачёмъ эта статья  $\mathcal{I}$ —  $\imath o$  противъ статьи Самарина — въ томъ же самомъ Москвитянинт? - Еслибъ она была въ Современникъ, или еслибы Самаринская статья была не въ Москвимянинь, я прочель бы ее съ удовольствіемъ. Какой-нибудь частный вопросъ изъ какой-нибудь науки-тамъ пусть будутъ въ Москвитянино критики, антикритики, рекритики, но то, что составлять должно завитное, экивое начало въ Москвитянинъ, - противъ того ему самому отъ себя говорить не подобаетъ: противъ того пусть говорятъ Петербургскіе журналы. Иначе-не будеть духа и цепта въ твоемъ Москеи*тянинь*; а только пестрота и разнообразіе мнѣній—второстепенное достоинство! Ты въ Изслъдованіях весь преданъ своей главной мысли: бережешь ее какъ зеницу ока; за нее готовъ друга и недруга въ грязь втоптать... Положимъ, это последнее уже слишкомъ... Но должно же быть и въ Москвитянинь нѣчто задушевное, которое должно въ немъ быть хранимо и развиваемо при всякомъ способномъ къ тому случаѣ,
противъ котораго не должно самому ему поднимать рукъ...
Если же и прійдется поправлять, уяснять, раскрывать полнѣе
эту идею, которая иногда выскажется не совсѣмъ правильно,
не совсѣмъ доконченно, то это можно дѣлать безъ рѣзкихъ
противорѣчій, безъ нарочныхъ возраженій, въ виду всѣхъ, и
напоказъ, на соблазнъ общій... Журналь въ нѣкоторомъ смыслѣ
для публики доженъ бытькакъ учитель для школы, особенно
Москвитянинг, издаваемый Погодинымъ и Шевыревымъ. Но ты
все это, конечно, знаешь не меньше меня".

Съ своей стороны и Н. А. Ригельманъ писалъ Погодину: "Отъ души желаю успъха вашему возобновленному журналу, да возстанетъ онъ изъ пепла яко фениксъ и да обновится новымъ духомъ. Пора Московскимъ Словесникамъ собраться съ силами и показать, что и они могутъ стать за себя. Но не могу не высказать, что если будуть помъщать въ вашемъ журнал'в статьи, р'езко опровергающія основныя мнінія, высказанныя при томъ такъ умно, какъ высказаль ихъ Самаринъ, если всякій, пом'єщающій что-нибудь, можеть ожидать, что въ следующемъ нумере будеть написана на него резкая критика, то журналь, представляющій такое комическое самоотреченіе, не можеть им'єть успієха, потому что тогда не можетъ быть и помину объ идеъ, которая одна вербуетъ поклонниковъ. Это не мое одно мнаніе: сколько удовольствія произвела статья Самарина, столько же неудовольствія произвело это опровержение между здешними читателями Москвимянина, не столько своею сущностію, сколько темь, что оно явилось въ томъ же журналь: то-есть, все негодование пало на редакцію, которая допускаеть такія непостижимыя вещи и обращаеть свое изданіе въ сборникъ хлама".

Отрывки изъ этихъ писемъ Погодинъ, безъ разрѣшенія писавшихъ, напечаталъ вь *Москвитянинъ* съ слѣдующемъ отъ себя послѣсловіемъ:

"Долгомъ поставляю объяснить литературнымъ друзьямъ моимъ причины, почему я далъ мѣсто въ *Москвитвнинг* возраженію г-на Л—аго:

- "1. Я пом'єстиль возраженіе г. Л—аго, желая подать новодь вы дальн'єйтему развитію положеній г-на М. З. К.
- "2. Москвитянинг единственный журналь въ Москвъ, и я считаль, и считаю, несправедливымъ отказывать у себя въ мъстъ ни для какихъ возраженій. Если будетъ нъсколько журналовъ, о, тогда можно и должно дъйствовать иначе. Притомъ начала, правила, духъ, направленіе Москвитянина такъ явственны, что никто не вздумаетъ приписать ему убъжденій, подобныхъ выраженнымъ въ статьъ г-на Л-—аго, да и самъ онъ это засвидътельствовалъ. Въ этомъ отношеніи я считаю журналъ свой безопаснымъ.
- "3. Статья г-на Л—аго имѣетъ форму совершенно приличную, написана въ такомъ тонѣ, какой всегда пріятно встрѣчать въ самыхъ противоположныхъ мнѣніяхъ, и наконецъ заключаетъ нѣсколько частныхъ замѣчаній, кои я совершенно одобряю, хотя и не раздѣляю, въ главномъ, его образа мыслей. Продолженіе спора въ такой формѣ я считалъ полезнымъ для общаго дѣла—вотъ причины, почему я помѣстилъ статью, и едва ли я поступилъ несправедливо".

За напечатаніе своего письма М. А. Максимовичъ дружески упрекалъ Погодина: "Что ты это дёлаешь, печатаешь изъ приватныхъ, пріятельскихъ моихъ писемъ къ тебѣ отрывки, да еще и съ возраженіями!!... На что это похоже?"...

Между тымь статья Ю. Ө. Самарина вызвала и слыдующія строки Н. Д. Иванчина-Писарева: "Что скажу я о стать во миньніях Современника? Мой умь дряхлыеть вмысты съ тыломь, — и такь до всего мудрено мны добраться. Нахожу на стр. 210 фразу: Которая из двух сторон существует для другой — рышит время. Обымь завыщеваю, и западной, и юго-восточной, прекратить свои толки. По всымь отношеніямь едва ли произойдеть что-нибудь хорошее. Ни Жирондисты, ни Монтаньисты не уцыльли, и, не видавь ре-

зультатовъ, tous ont craché dans le sac (такъ люди 1790 года и послѣдующихъ означали слова: быть гильотированнымъ). Результатами же были: желѣзнодержавный Наполеонъ; за нимъ Хартія, на которую чада безначалія снова возстаютъ, не смотря на хитроумныя головы Филиппа и Гизо. Вотъ и результаты! Прыгунчики по стульямъ, которымъ наши протягивали руки въ надеждѣ на какое-то возродительное преобразованіе въ Россіи, уплелись, послѣ доказательствъ, что нововведенія губятъ Англію. И какую страну міра не погубятъ быстрые скачки? Вѣка съ своими навыками — вотъ что образуетъ, строитъ прочно. Добавлю: во всѣхъ этихъ многоглаголивыхъ выпискахъ одной партіи у другой я не вижу патріотизма, которымъ держится всякая народность " 32).

#### VII.

Въ 1847 году Словенофилы издали второй Московскій Сборника, въ которомъ мы встрвчаемъ выписки изъ писемъ Карамзина къ его брату и четыре письма его А. И. Тургеневу. Стихотворенія: Жуковскаго—Египетская тьма; князя П. А. Вяземскаго-Что мой светикъ луна; Языкова-Посланія въ К. К. Павловой. Статьи: Погодина-О Прагь; Хомякова-О возможности Русской Художественной школы; К. С. Аксакова — три критическія статьи подъ псевдонимомъ Имрект; А. Н. Попова-Шлецеръ, Разсужденіе о Русской Исторіографіи; О. В. Чижова-Прощаніе съ Францією и Женева и дв' его критическія статьи: О Римскихъ письмахъ А. Н. Муравьева и Памятникахъ Московской Древности Снегирева. Рядъ стихотвореній И. С. Аксакова. К. А. Косовичъ напечаталъ здёсь же свой переводъ съ Сан-Торжество свътлой мысли, драму въ шести скритскаго: актахъ. Кромъ того, въ Московском Сборники мы встръчаемъ: С. М. Соловьева — О Мѣстничествѣ; И. И. Срезневскаго — Взглядъ на современное состояніе Литературы Западныхъ Словенъ; Н. А. Ригельмана: Продолжение писемъ изъ Въны и пр.

Важнъйшею статьею въ этомъ Сборники въ отношеніи къ догматикъ Словенофильского ученія слъдуетъ почитать статью Хомякова: О возможности Русской Художественной школы. Напечатавъ въ первомъ Московскомъ Сборники статью: Мнпніе Русских объ Иностранцах, Хомяковъ, приготовляясь написать другую статью для того же изданія О возможности Русской Художественной школы, писаль А. Н. Попову (отъ 28 іюля 1846 г. изъ деревни): "Не знаю, что говорять о Московском Сборники журналы Петербургскіе. Слышу, что Отечественныя Записки бранять его, и не умно; впрочемъ это очень не важно. Важнъе и досаднъе то, что строгость цензуры, въроятно, будетъ пробуждена статьями Аксакова. Его неосторожность, которую можно уважать потому, что она отчасти происходить оть его смёлой откровенности, пріобр'єтаеть ему безконечныя похвалы нашихъ Западниковъ. Еслибы было въ немъ побольше разсужденія, онъ поняль бы, что его хвалять особенно за тоть вредъ, который онъ намъ делаетъ и сделать можетъ, и за то, что онъ дъйствуетъ въ смыслъ современности страстной, разумъется, почти безсознательно, а не въ смыслъ безстрастной истины и добраго нашего дела. Я съ этого началъ письмо, потому что это меня очень за сердце задъваетъ". Въ объясненіе этихъ словъ Хомякова можно указать, что К. С. Аксаковъ даже въ статъв: Носколько слово о правописании, напечатанной въ Московском Сборнико 1846 года, ухитрился напечатать следующее: "Слово, оканчивающееся на бургъ, сохраняеть весь свой иностранный характерь; бургь такъ чуждъ, такъ противенъ Русскому уху. Что дълать? Петербуржанинъ — всѣ засмъются, Петербуржавъ — еще смъшнье. Петербургецъ или Петербурецъ, какъ употребляютъ, — точно также чуждо и неловко, особенно въ женскомъ: Петербурка или Петербуржка. Петербуржичь тоже смешно. Что делать? Какъ-то совъстно къ имени иностранному прибавить Русское окончаніе. Ніть, видно, какъ ни бейся, а отъ иностраннаго имени не получить Русскаго окончанія. Вмісті съ нашествіемъ иноземнаго вліянія на всю Россію, на весь ся бытъ, на всѣ начала, и языкъ нашъ подвергся тому же; его подвели подъ формы и правила иностранной грамматики, ему совершенно чуждой, и, какъ всю жизнь Россіи, вздумали и его коверкать и объяснять на чужой ладъ. И для языка должно настать время—освободиться отъ этого тѣснящаго ига иностраннаго".

Далье въ томъ же письмъ къ Попову Хомяковъ продолжаеть: "Я готовлю последнюю свою статью. Въ предпоследней я уже указаль, кажется, почти все; теперь хочу досказать остальное и указать не только на болезнь, но и на единственное средство къ ея леченію; но боюсь, чтобы напуганная цензура не положила препятствій. Глупо съ нашей стороны давать себъ видъ политическихъ дъйствователей. По сущности мысли своей мы не только выше политики, но даже выше соціализма, который есть не что иное, какъ выводъ, и выводъ односторонній, изъ общаго воспитанія человіческаго духа. Признаюсь я... безпокоюсь теперь мыслію, что цензура остановить мою последнюю статью, темь более, что, не смотря на ловкость, пріобретенную мною въ осторожномъ выраженіи своихъ мніній, многое изъ основныхъ принциповъ будеть по необходимости не только смело думано, но и смело выражено, безъ чего оно осталось бы совершенно непонятнымъ. А если статью кончу и статью пропустять, я буду очень счастливъ; прощусь съ публикою надолго, если не навсегда, и посвящу себя вполнъ одному своему дълу, моей милой и слишкомъ долго оставленной Семирамида. Живу теперь въ деревнь; купаюсь, взжу съ собаками, стрыляю, обыгрываю Василія Александровича Трубникова на билліарді и отпускаю бороду, съ которою не хочется разставаться " 33).

Опасенія Хомякова оказались напрасны, и статья его была пропущена цензурою. Познакомившись съ нею, И. С. Аксаковъ писалъ своему отцу (отъ 5 апрѣля 1847 г.): "Статья Хомякова не нравится А. О. Смирновой, а мнѣ очень нравится. Все, что онъ говоритъ объ анализѣ, его безсиліи, о

разсудочности безъ живаго начала, прекрасно, современно и можетъ служить темою для повъсти, по крайней мъръ, совпадаетъ вполнъ съ задуманной мною повъстью " <sup>34</sup>).

Извѣщая о выходѣ второго *Московскаго Сборника*, Хомяковъ писалъ А. Н. Попову: "У насъ все по старому, по прежнему; только и новаго, что вышелъ *Сборникъ*... По моему, всего въ немъ замѣчательнѣе конецъ Аксаковской Зимней Дороги. Странный финалъ и производящій, какъ мнѣ кажется, самое тяжелое впечатлѣніе. Не говорю обо всей пьесѣ, въ которой много художественнаго достоинства, но объ концѣ:

... Черезг мъсяцг, говорятг, по пяти душг ст тысячи, наборг!

"И это послъднее слово этого толстаго изданія. Имъ́яй очи да видить, но никто не увидить урока. О моей стать во возможности Русской Художественной школы только слышу, что ее Шевыревъ обвиняетъ въ какой-то Англійской гордости. Этого я просто не понимаю..."

Въ статъв самого А. Н. Попова О Шлецеръ Хомякову особенно понравилось одно слово, "за которое", пишетъ онъ, — "я вамъ тысячу поклоновъ отвешиваю". Это: оторвавшись от прошлаго и фантастически въруя вз силу будущаго... Славно и глубоко! Вообще Московскій Сборникз хорошая и полезная вещь". Въ томъ же письме Хомяковъ весьма одобрительно отзывается и о статье С. М. Соловьева О Мъстничествъ, посвященной памяти Д. А. Валуева. "Соловьева статья очень хороша. Она, по правде, содержитъ только то, что сказано было Валуевымъ; но въ ней достоинство ясности, которой у Валуева не всё могли доискаться, и для меня это важное достоинство, что Соловьевъ отдалъ полную справедливость труду Валуева, чего не сдёлали те, которымъ даже следовало это сдёлать" 35).

Иначе отозвался Погодинъ и о Сборникъ, и о статъв Соловьева.— "Прочелъ Московскій Сборникъ", записываетъ онъ въ своемъ Дневникъ, — "и досадовалъ на Попова, а болве на ..... въ полномъ смыслъ этого слова Соловьева" <sup>36</sup>).

Погодина въ этой статьй особенно возмутили слидующія строки: "Съ своей высокою добросовъстностью", писалъ Соловьевъ, — "которая руководила Валуева, при всёхъ ученыхъ занятіяхъ, онъ понялъ, что въ такомъ предметь, какъ мъстничество, гдъ наука еще не имъетъ никакихъ предшествующихъ, уже выработанныхъ ею данныхъ, повъркою могутъ служить лишь факты, взятые въ той случайности, въ коей представляетъ ихъ всякій современный памятникъ, а не въ той намфренной разстановкф, въ какой передаетъ ихъ прямое систематическое изложение предмета". Погодинъ возражалъ: "Эти строки было бы смёшно читать покойному Валуеву съ его высокой добросовъстностію, точно какъ и двумъ-стамъ товарищей его и Соловьева, ибо я предъ всеми ими разбиралъ такъ дёла по мёстничеству, лишь только напечаталъ ихъ въ Русском Историческом Сборникъ, анализировалъ въ подробности первое дело князя Голицына съ княземъ Шуйскимъ, коимъ доказывалъ свою систему счета, потомъ указываль уклоненія оть этого счета въ другихъ ділахъ, и заключиль (что напечатано въ 1838 году): "Чтобъ объяснить современемъ мъстничество вполнъ, нужно издать: сводную Разрядную книгу, родословныя таблицы древнихъ родовъ, іерархію должностей и порученій, или адресъ-календарь за древнее время, сперва безъ именъ, статистическій, а потомъ съ именами, историческій. — Все это возможно и не мудрено... " Для упражненія задаль я всёмь студентамь, вь томь числё и покойному Валуеву (Кудрявцеву, Ригельману, Мстиславскому и проч.) разобрать по данному имъ публично образцу прочія дъла, а впослъдствіи времени и передаль ему даже всъ эти упражненія, узнавъ, что онъ занялся м'єстничествомъ".

Не смотря на это личное неудовольствіе, Погодинъ отъ себя послалъ Московскій Сборникъ А. В. Горскому, который въ своемъ благодарственномъ письмѣ сдѣлалъ весьма лестный отзывъ объ этомъ изданіи: "Особенно благодарны вамъ за второй томъ Сборника Московскаго, въ которомъ Индія и Словенство составляютъ все. Съ услажденіемъ читалъ я всѣхъ

пов'йдующихъ свою душевную любовь къ нашимъ добрымъ братьямъ. Ради этой любви прощаешь и мечтательныя предположенія, которыя встр'ячаемъ тамъ и зд'ясь « 37).

Само собою разумъется, что Западники враждебно приняли и этоть Сборника. "Вышель Московскій Сборника", писаль Герценъ Краевскому, — "прескучной и препустой". Но еще до выхода въ свътъ этого изданія, вотъ что писалъ Боткинъ П. В. Анненкову вообще о Словенофилахъ: "Хотълось бы мнъ сообщить вамъ обстоятельно о здъшнихъ Словенофилахъ; но эти господа такъ разделены въ своихъ доктринахъ, такъ что что голова, то и особое мненіе; разументся, и въ нихъ есть правая и лъвая сторона, и правой сторонъ книга Гоголя пришлась совершенно по сердцу. Издали эти Словенскія стремленія им'єють много привлевательности: я это испыталь на себѣ; а какъ присмотришься и прислушаешься, то видишь, что въ сущности лежить вопросъ о невъжествъ и цивилизаціи. Въ Словенскомъ вопросѣ упущена только бездълица — принципъ политико-экономическій и государственный; это есть не болье какъ романическія фантазіи о сохраненіи національных предразсудковъ. Замічательно, что ни одинъ журналъ съ Словенскимъ направленіемъ здісь не можеть удержаться; и последній органь ихъ, Москвитянинг, переходя изъ рукъ въ руки, потерялъ подписчиковъ, теперь сданъ какимъ-то двумъ студентамъ. Разработка историческихъ матеріаловъ вмѣсто того, чтобы помочь Словенской доктринѣ, на каждомъ шагу бъетъ ее, обличая только безалаберность и скотство древней жизни. Акты Археографической Коммиссіи есть великое дело. Статья Кавелина была бы несравненно лучше, еслибъ не была написана съ Нъмецко-философской точки зрвнія".

Въ другомъ письмъ Боткина къ тому же лицу читаемъ: "Приглядъвшись къ Словенофиламъ, я теперь вижу, что эти господа—все самые отвлеченные теоретики, и притомъ вовсе лишены государственнаго смысла. Наконецъ, скажу вамъ, рискуя получить упрекъ въ аристократизмъ, я не понимаю этого

обожающаго поклоненія массамъ, я чувствую глубокое состраданіе къ ихъ положенію, и пр., но это не мѣшаетъ мнѣ видѣть все глубокое невѣжество массъ".

Между тёмъ статья Хомякова *О возможности Русской Художественной школы* вовлекла автора ея въ полемику съ Грановскимъ.

Въ 1846 году К. Д. Кавелинъ написалъ разборъ Валуевскаго Сборника Исторических и Статистических свъдъній о Россіи и о народах ей единовърных и единоплеменных. Разборъ этотъ весьма понравился Московскимъ Западникамъ, и Герценъ писалъ Краевскому: "Кавелинъ статью о Сборникъ написалъ превосходную. Подобнаго Словене не испытывали; зло, основательно, бойко, ну просто объяденіе. Я бы совътоваль вамъ помъстить ее въ отдълъ критики".

Въ этой стать В. Д. Кавединъ нападъ на Хомякова за его Вмпсто введенія ка Сборнику. Хомяковь не смолчаль и въ выноскъ къ своей статьъ: О возможности Русской Художественной школы сказаль: "Проту читателей моихъ не пенять на меня за то, что я предполагаю въ нихъ не знаніе, но и пониманіе историческихъ только фактовъ. Это предположение, разумбется, не относится къ читателямъ, каковъ рецензентъ, написавшій въ одномъ изъ Петербургскихъ журналовъ разборъ Исторических и Статистических свъдъній и пр. Этотъ рецензенть, по видимому, очень добродушно увъряетъ меня, что Гунны не могли подвинуть Бургундовъ на западъ, потому-де, что Бургунды жили давно уже на Рейнъ. Ему неизвъстно, что въ началъ V въка часть Бургундовъ жила еще на верховьяхъ Дуная у Римскаго вала, и что отдёленіе Бургундовъ при-Балтійскихъ было увлечено общимъ движеніемъ племенъ даже въ Гишпанію. Ему также, по видимому, совсёмъ неизвёстны критическіе труды Німцевь объ сагахь и старыхь півсняхь Германіи. Тамъ могъ бы онъ сколько-нибудь узнать про отношенія Гунновъ къ Бургундамъ. Рецензенть увіряеть публику, что я подшучиваю надъ нею, говоря о развратъ

Франковъ: видно, онъ много читалъ писателей IV и V стольтій. Что сказать о такой учености? Мой деревенскій сосъдъ называетъ ее первокласною въ томъ смыслъ, что она годна только для перваго класса гимназіи, а и такіе рецензенты ратують за просвъщение на западный ладъ! Впрочемъ, можеть быть, г. критикъ пожелаетъ когда-нибудь узнать чтонибудь о тъхъ вещахъ, о которыхъ онъ писалъ, ничего объ нихъ не зная, напримъръ, что-нибудь объ исторіи Бургундовъ, о томъ, какъ они сражались съ Гепидами на нижнемъ Дунав, какъ бъжали на западъ и поселились около верховьевъ Майна, гдѣ жили при Валентиніанѣ; какъ потомъ въ началѣ VI въка подались на самые берега Рейна вслъдъ за народами, бъгущими отъ Гунновъ (Аланами, Свевами и Вандалами); какъ потомъ были на берегахъ Рейна разбиты Гуннами и, потерявъ царя своего Гундихара, убъжали подъ предводительствомъ новаго царя Гундіоха (отда Гундебальдова) на юго-западъ, прося убъжища и покровительства у Римлянъ, и пр. и пр. На этотъ случай я могу ему рекомендовать на память (такъ какъ книгъ при мнв нвтъ) Тюрка (Розыски въ области Исторіи, тетрадь 2), Цейса (Німцы) и Миллера (Нъмецкія племена и ихъ князья). Современемъ можно будетъ дойти и до древнихъ памятниковъ западныхъ или Византійтійскихъ. Полагая, что я такимъ образомъ уже получилъ нъкоторыя права на благодарность моего рецензента, осмъливаюсь прибавить маленькій совъть. Если онъ когда-нибудь вздумаеть опять на меня нападать, ему выгодне будеть стрълять въ меня изъ непроходимой чащи пустыхъ словъ и теорій, чемъ отважиться на открытое поле историческихъ фактовъ" 38).

Эти крайне ръзкія слова очень возмутили Грановскаго, и онъ вступился за своего собрата по канедръ. По этому поводу Хомяковъ писалъ А. Н. Попову: "Мнъ досадно то, что я, стрълявъ по Кавелину, попалъ еще въ другого противника, котораго, конечно, я оскорбить не хотълъ, — въ Грановскаго. По видимому, фактъ историческій данъ Кавелину имъ. По

крайней мѣрѣ онъ отвѣчаетъ статьею, которую обѣщалъ мнѣ прочесть. Я буду его уговаривать не отвѣчать. Промахъ дать не бѣда. Статья же безъ подписи, а факты несомнѣнны. Если мнѣ придется опровергать, я буду уже принужденъ поднять обвиненіе не въ незнаніи только, а въ недобросовѣстности, что было бы мнѣ крайне непріятно зэ).

Такимъ образомъ завязалась полемика между Хомяковымъ и Грановскимъ.

### VIII.

З апръля 1847 года Боткинъ писалъ Краевскому: "Вы върно получили письмо Грановскаго, и мы ждемъ его въ Отечественных Запискахъ. Изъ-за этого письма завяжется споръ Словенской науки съзападной. Хомяковъ хочетъ отвъчать, а Грановскій ръшился не спускать Хомякову, да и нельзя—тутъ задъто его самолюбіе, какъ профессора Исторіи. Напечатанное письмо Грановскаго въ Отечественныхъ Запискахъ приведетъ въ негодованіе друзей".

Вслёдь за симъ въ Отечественных Записках было напечатано Письмо Т. Н. Грановского, которое начинается похвалою критической статьи Кавелина о Валуевскомъ Сборникъ. "Можетъ быть", говорилось тамъ, "нъкоторымъ изъ читателей еще памятно содержаніе этой статьи, которой нельзя не отнести къ числу замёчательныхъ явленій нашей журнальной литературы. Прекрасныя особенности изложенія и взгляда дають право узнать въ безъименномъ рецензентъ молодого ученаго, уже извъстнаго дъльными изследованіями по Исторіи Русскаго Права и Древней Руси вообще. Но Критика Отечественных Записок не понравилась Хомякову... Можно позволять себь надежду, что во будущей науки, которую намъ объщаеть Хомяковъ, критика будетъ говорить съ большимъ смиреніемъ и съ меньшею заносчивостью. Гордость порокъ западный". Сказавъ это, Грановскій обращается къ содержанію и разсмотрінію замічаній Хомякова объ истори-

ческой судьбъ Бургундовъ. Возраженія свои Грановскій заключаеть такими словами: "Зачёмъ же было подымать такой громкій кличъ! Къ чему было пугать робкихъ своею силою на открытомъ полъ историческихъ фактовъ? Это поле скользкое, и какъ ни крепокъ на ногахъ авторъ статъи Московского Сборника, онъ можетъ оступиться... У г. Хомякова есть безусловные противники. Согласиться съ ними не возможно. Его обширной образованности, его многостороннимъ дарованіямъ нельзя отказать въ признаніи. Но являясь органомъ новаго мненія въ обществе, новой школы въ науке, осуждая такъ строго ограниченность западной мысли и поверхность согласившихся съ нею въ Россіи, онъ долженъ поддержать достоинство своихъ убъжденій уваженіемъ истинъ и добросовъстностью трудовъ. Русской, да и всякой другой публикъ мало дъла до Бургундовъ; она никого не обязываетъ говорить ей объ ихъ исторіи, но никому не даетъ права себя морочить. Вопросъ этотъ касается собственно до однихъ ученыхъ въ узкомъ смыслъ слова; онъ требуетъ мелкихъ розъисканій, справокъ и т. д., а г. Хомяковъ перенесъ его въ сферу легкой литературы. Вмѣсто дѣльныхъ опроверженій онъ бросиль въ своего рецензента н'ясколько колкостей, подкрыпивы ихы по ученой привычкы ссылками на три книги, которыхъ, по собственнымъ словамъ, у него не было подъ рукою, да на деревенскаго сосъда, своеобразно раздёляющаго ученость на классы. Неужели новая наука, во имя которой говорять г. Хомяковь и другіе, раздёляющіе его образъ мыслей, останется при такихъ начаткахъ? Объщанія ея мы слышали давно, такъ давно, что они перестали для насъ быть надеждами и превратились въ воспоминанія. Гді жъ исполненія? Гді великіе, на почві исключительной національности совершенные труды, предъ которыми могли бы сознать свое заблуждение люди, также глубоко любящіе Россію и, сл'вдовательно, дорожащіе самостоятельностью Русской мысли, но не ставящіе ее во враждебную противоположность съ общечеловъческою и не прицисывающіе ей

особенных законовъ развитія? Изъ всёхъ свойствъ молодости новая наука обнаружила преимущественно чрезъ г. Хомякова, одну только самонадённость. Во всёхъ остальныхъ она дёйствуетъ осторожно, довольствуется общими формулами, неохотно вдается въ опасность частныхъ розъисканій и рёдко выходитъ на открытое поле историческихъ фактовъ, на которыхъ, до сихъ поръ, — употребимъ выраженіе Великаго Петра, — она вз авантажть не обрталась 40).

Хомяковъ не сдавался и въ Московском Городском Листки напечаталь Возражение на статью Грановского, которое завлючаеть такъ: "Статья Грановскаго, за исключеніемъ содержанія и отчасти направленія, все-таки служить украшеніемъ Отечественных Записок. Онъ замізчаеть очень справедливо двъ опечатки въ хронологіи и очень искусно нападаеть на нихъ, какъ на ошибки, въ чемъ я готовъ ему уступить; онъ шутить очень остроумно надъ равнодушіемъ публики къ спорному вопросу, надъ новою наукою, которая, разумбется, неравнодушна ни къ какому вопросу; надъ тымъ, что эта наука обримается не вт авантажи, хотя, разумвется, не на сей разъ и пр. и пр. Вся статья можеть быть прочтена съ удовольствіемъ " 41). Въ своемъ Ответт на это Возраженіе Грановскій благодарить Хомякова за его благосклонный отзывъ о трехъ страницахъ, помъщенныхъ имъ въ Отечественных Записках. "Онъ говоритъ", продолжаетъ Грановскій, -- "что, не смотря на недостатокъ содержанія и направленія, они служать украшеніемь журналу, и что вообще могуть быть прочтены съ удовольствіемъ. Прошу у читателей снисхожденія къ самолюбію, заставившему меня перепечатать эти строки. Я не могу не гордиться похвалою даже умеренною, изъ устъ столь знаменитаго ученаго". Но вмёстё съ темъ считаетъ споръ свой съ Хомяковымъ законченнымъ: "Я понимаю теперь", писаль Грановскій, -- "что Исторія Бургундскаго племени такъ, какъ ее разсказываетъ Хомяковъ, не принадлежить наукъ и свой споръ заключаетъ слъдующими словами: "Такого рода словесные турниры могутъ быть блистательны, но я пе чувствую призванія ломать на нихъ копья. Охотно признаю превосходную ловкость моего противника въ умственной гимнастикъ, готовъ любоваться его будущими, подвигами,—но въ качествъ зрителя, безъ всякаго желанія возобновить борьбу" 42).

Но послѣднее слово въ этомъ спорѣ Хомяковъ пожелалъ оставить за собою и, приступая къ отвѣту на отвѣтъ Грановскаго, писалъ Погодину: "Есть ли у тебя Іорнандъ, любезный Погодинъ? Если есть—пришли на денекъ. Онъ мнѣ нуженъ. Хорошъ Отвът Грановскаго: онъ и возраженія не стоитъ, да надобно сказать слова два, чтобъ глядя на него и другимъ не было повадно дуровать. А молодцы! тиснулитаки въ Московских Въдомостях « 43).

Свое послѣднее слово Хомяковъ заключаетъ упрекомъ: "Я долженъ замѣтить, что равнодушіе и пренебреженіе къ факту нравственному нисколько не доказываетъ особой строгости въ критикѣ фактовъ вещественныхъ: оно показываетъ только односторонность въ сужденіи и ложное пониманіе Исторіи, ибо явленія жизни нравственной оставляютъ такіе же глубокіе слѣды, какъ и явленія жизни политической... Грановскій, отступая съ поля сраженія, еще отстрѣливается, по обычаю Пареянъ. Впрочемъ, отказываясь отъ дальнѣйшей борьбы, онъ обезоруживаетъ противника, и я отлагаю съ истинною радостью оружіе, не охотно поднятое мною для собственной обороны" 44).

Споръ, происходивній между Хомяковымъ и Грановскимъ, очень интересовалъ Погодина, и онъ даже хотѣлъ въ него вмѣшаться, о чемъ свидѣтельствуетъ слѣдующая лаконическая запись въ его Дневникъ: "Написалъ о Хомяковѣ и Грановскомъ" <sup>45</sup>).

Въ этой полемикъ Западники, разумъется, увидъли свое торжество надъ Словенофилами. "Вы, конечно, изъ письма Грановскаго къ Герцену знаете", писалъ Боткинъ Анненкову,— "объ этомъ споръ, возставшемъ изъ пустяковъ (изъ переселеній Бургундовъ); въ сущности его лежала сшибка Словенства

съ обще-Европейской точкой эрвнія; по этому случаю Грановскій наговориль Хомякову нісколько язвительныхь колкостей. Эта схватка, разумітельном наділала очень много шуму въ Московском учено-салонном мірі, гді послі отвіта Грановскаго ореоль Хомякова дійствительно много потускніть. Замічательно, что Словенофилы до сихъ поръ печатно постоянно были побиваемы, и на всіхъ пунктахъ. Словенизмъ не произвель еще ни одного дільнаго человіка: это — или цыгань, какъ Хомяковь, или благородный сонамбуль Аксаковь, или монахъ Кирівевскій, это лучшіе!"

Но вмъсть съ тъмъ въ томъ же письмъ Боткинъ долженъ былъ сознаться, что "Словенофилы выговорили одно истинное слово: народность, національность. Въ этомъ великая заслуга; они первые почувствовали, что нашъ космополитизмъ ведеть нась только къ пустомыслію и пустословію; это такъ навываемая Русская цивилизація исполнена была ихъ великой заносчивости и гордости, когда они вдругъ пришли ей сказать, что она пуста и лишена всякаго національнаго развитія. Вообще въ вритикъ своей они почти во всемъ справедливы; и въ самомъ дёлё, пора была напомнить недорослю, который потому только, что, стыдясь знать свой родной языкъ, считалъ себя гражданиномъ міра, - что онъ не болье какъ недоросль. Но въ критикъ заключается и все достоинство Словенъ! Какъ только выступають они къ положенію, -- начинаются ограниченность, нев'ьжество, самая душная патріархальность, незнаніе самыхъ простыхъ началъ государственной экономіи, нетерпимость, обскурантизмъ и проч. Оторванные своимъ воспитаніемъ отъ нравовъ и обычаевъ народа, они дълаютъ надъ собою насиліе, чтобъ приблизиться къ нимъ, хотять слиться съ народомъ искусственно: такъ, напримъръ, Аксаковъ не ёстъ телятины, ходитъ къ обёднё и ко всенощной. Въ этомъ направлении о цивилизации, освобождении отъ предразсудновъ нътъ помину. Въ сущности это не что другое, какъ до-Петровская Россія, которая поднимаеть голову и осматривается, и которая вовсе не есть прошедшее, а окру-

жающее, въ которомъ мы составляемъ самое незамътное, ничтожное меньшинство. А самая большая часть этого soidisant образованнаго меньшинства, только платьемъ и пущею безалаберностью отличается отъ массы; мало-мальски умный и дъльный человъкъ есть ръдчайшее исключение изъ этого безалабернаго и ребячески тщеславнаго класса образованных. Горсть Словенофиловъ остается изолированною; а какую бы получила она силу, опираясь, напримъръ, на купцовъ, гдъ старая Русь сохраняется во всемъ своемъ нравственномъ и общественномъ безобразіи! Но, не смотря на утопическія и фантастико-историческія очки, въ которыя они смотрять на все это, образование слишкомъ близко кънимъ и прямо бросается имъ въ глаза; это не народа, говорять они, - это мерзкій осадок народа. А почему же мерзкій? Разв'я зажиточные врестьяне не то же, что купцы? Конечно, бъдный человіть везді добродушніе богатаго, но это потому, что чувство собственности всегда развиваетъ за собою много дурныхъ сторонъ, хранящихся въ природъ человъческой; только на этомъ основаніи парижскій ouvrier лучше bourgeois; но чуть разбогатьеть ouvrier, тотчась становится bourgeois такъ же, какъ разбогатъвшій мужикъ становится купцомъ" 46).

Покончивъ свой споръ съ представителемъ Западнаго ученія въ нашемъ Отечествъ, Хомяковъ предпринялъ путешествіе на Западъ. Подробныхъ свъдъній о немъ мы, къ сожальнію, не имьемъ и знаемъ только, что путь свой онъ направиль чрезъ Петербургъ и посьтилъ Эмсъ, Остенде, Лондонъ, Парижъ и Прагу.

Путешествіе свое Хомяковъ предприняль съ семействомъ. Выбзжая въ концѣ мая 1847 года изъ Москвы, онъ писалъ А. Н. Попову: "На силу, на силу собрались мы изъ Москвы, послѣ страшныхъ споровъ и толковъ и, такъ сказать, междоусобій. Авось и вправду мы выбдемъ и попадемъ въ Германію, Англію, Францію и Италію".

Петербургъ произвелъ на Хомякова непріятное впечатлѣніе. "Петербургъ выросъ", писалъ онъ Ю. Ө. Самарину,— "въ

великолѣпіи, въ громадности размѣровъ, въ художественномъ безвкусіи, въ пустотѣ и пошлости... Сначала на меня напалъ смѣхъ при видѣ всего, потомъ досада, потомъ грусть; но видно первое чувство лучше: въ послѣдніе дни я нашелъ нѣкоторое утѣшеніе. Очевидно, не только прежнія направленія теряютъ силу въ мнѣніи, но иногда слышится отзывъ Москвы, безсознательный, затерянный во всякомъ вздорѣ, или даже скрываемый самолюбивыми оговорками, но все-таки слышится. Не должно слабѣть. Наше дѣло — борьба нравственная, а въ такой борьбѣ побѣда покупается не днями, а годами труда и самоотверженія".

Еще ръзче досталось Петербургу въ письмъ Хомякова къ Лондонскому протојерею Е. И. Попову: "Для человъка, прокатившагося по Европъ ", пишетъ Хомяковъ, -- "очень разительна въ Петербургв вся нелвиость его притязаній быть городомъ Европейскимъ. Даже въ вещественномъ смыслъ онъ уже и потому не Европейскій городъ, что ровно ничего въ немъ нътъ для удобствъ житейскихъ. Все въ немъ дорого, въ три раза дороже дорогаго Лондона, и все неудобно: нътъ ни одного порядочнаго трактира не только Англійскаго, но даже Московскаго. Вонь, грязь и безпокойство. Въ умственномъ отношеніи другое діло. Я думаю и даже увірень, что нигдів нътъ общества просвъщеннъе Петербургскаго; но это просвъщеніе своего рода. Оно ограничивается однимъ пониманіемъ. Все понимають, ничему не сочувствують. Такое просвъщение грустиве неввжества. Администрація идеть своимъ ходомъ, своимъ отчасти канцелярскимъ, отчасти государственнымъ ходомъ; торговля идетъ своимъ; наука (въ тъсномъ смыслъ заучиванія чужихъ знаній и мыслей) своимъ ходомъ, а общество не идетъ совсъмъ. Умственное праздношатаніе, сопряженное съ научнымъ удовлетвореніемъ житейскихъ потребностей - вотъ и все. Для последняго есть Россія, которой соки притягиваются къ Петербургу; для церваго - Европа, которой умственныя произведенія туда же приливають для праздныхъ досуговъ ленивой мысли. Торговля есть въ Петербурге, но

онъ не торговый городъ; есть наука, но онъ равнодушенъ къ наукъ, и такъ далъе. Петербургъ есть совершеннъйшій дармоъдъ въ цъломъ міръ. Правительственные люди, которыхъ я тамъ видълъ и изъ которыхъ я многихъ уважаю, внушили мнъ глубокое состраданіе. Я, проъзжій, имъ сочувствовалъ, а то, что окружаетъ ихъ, не сочувствуетъ нисколько ни трудамъ ихъ, ни цълямъ".

30 мая 1847 года Хомяковъ выбхаль изъ нелюбимаго имъ города и въ іюль быль уже въ Эмсь, откуда Жуковскій писаль внязю П. А. Вяземскому: "Знаешь ли, съ въмъ я живу подъ одною кровлею въ Эмсъ? — съ Хомяковымъ. Онъ здёсь съ женою, которая лечить Эмсомъ свою больную грудь. Хомяковъ — живая, разнообразная, поэтическая библіотека; добродушный, пріятный собеседникъ. Онъ мне всегда быль по нутру; теперь я впился въ него, какъ паукъ голодный въ муху: навалилъ на него чтеніе вслухъ моихъ стиховъ... Къ намъ подъёхалъ и Гоголь, и мы на досуге тріумвиратствуемъ " 47). Въ Остенде Хомяковъ провелъ нъсколько времени съ Гоголемъ. "Хомяковъ", писалъ последній Шевыреву, — "между прочимъ, привезъ съ собой катихизисъ, отысканный имъ на Греческомъ языкѣ въ рукописи, и переводъ его на Русскій, тоже въ рукописи. Катихизисъ необыкновенно замізчательный. Еще нигдъ не была доселъ такъ отчетливо и ясно опредълена Церковь, ея границы, ея предълы. Все въ такомъ видъ и въ такой догической послъдовательности, что можеть сильно подъйствовать на Нъмцевъ и Англичанъ. По моему мнънію, на Французскій языкъ его не слъдуеть вовсе переводить " 48).

По собственному свидътельству Хомякова, въ Остенде онъ "пріятно дѣлилъ время между купаньемъ, шатаньемъ по безплоднымъ дюнамъ, пистолѣтной стрѣльбой и бесѣдой съ Русскими пріятелями", и тутъ ему явилась мысль "посѣтить землю Угличанъ, иначе Англичанъ, которая такъ близко къ Остенде. Былъ теплый вечеръ. Послѣ чаю пошелъ онъ гулять по городу. Часовъ въ 10 зашелъ въ кофейную и видитъ,

что въ 12 часовъ ночи отходить въ Англію Тритонъ..." Тогда Хомяковъ "поспѣшилъ домой, сообщилъ это извѣстіе всей своей компаніи, и послѣ очень короткаго совѣщанія рѣшено было ѣхать... Въ половинѣ 12-го отправились они—большіе и малые на пристань. Гоголь провожалъ ихъ.

"...Въ полночь заворчалъ котелъ, завертълись колеса, и они пошли" <sup>49</sup>).

Это было 2 сентября 1847 года, и Гоголь, вернувшись домой, написаль Шевыреву: "Сейчасъ только что проводиль Хомякова. Какъ мнѣ пріятно было съ нимъ встрѣтиться! Пріѣздъ его былъ точно Божій подарокъ. Но онъ пробыль такъ мало. Я не успѣлъ съ нимъ наговориться, и только по отъѣздѣ его я почувствоваль, что о многомъ не разспросилъ. Напиши мнѣ о себѣ: я соскучилъ, не имѣя такъ долго о тебѣ вѣсти" 50).

Въ Англіи Хомяковъ былъ принятъ съ большимъ почетомъ. Надо замътить, что онъ говорилъ и писалъ по-Англійски, — какъ англичанинъ. Свёдёнія о дальнейшемъ путешествіи Хомякова мы находимъ въ письмѣ его къ протоіерею Е. И. Попову: "Оставивъ Лондонъ, гдъ мнъ было во многихъ отношеніяхъ такъ хорошо и отрадно, гдв я находиль такъ много добраго и поучительнаго, побывалъ я въ Парижѣ, который я уже издавна зналь, но не любиль. Жена моя порадовалась тамъ на картинную галлерею, а города также не полюбила. Лондонъ ей испортилъ Парижъ. Слава Богу, что васъ судьба не призвала въ этотъ городъ. Грустна бы вамъ была въ немъ жизнь; не нашли бы вы въ немъ никакого сочувствія, ничего серьезнаго и достойнаго обратить на себя вниманіе человіка, понимающаго достоинство человіческое. Все мелко и какъ-то размельчаетъ душу. Потомъ, черезъ Бельгію, въ которой я уб'єдился, что католицизмъ малопо-малу вытёсняется такъ называемымъ либерализмомъ, тоесть, равнодушіемъ религіознымъ, перебхалъ я опять въ Германію; поскучаль нісколько дней въ Берлині, въ которомь не нашелъ ни Щеллинга, ни Неандера" 51).

Во время пребыванія своего въ Прагѣ Хомяковъ въ альбомѣ Ганки записалъ слѣдующее: "Когда-то я просилъ Бога о Россіи и говорилъ:

Не дай ей рабскаго смиренья, Не дай ей гордости слёпой, И духъ мертвящій, духъ сомнёнья Въ ней духомъ жизни услокой.

"Эта же молитва у меня для всёхъ Словенъ. Если не будетъ сомнёнья въ насъ, то будетъ успёхъ. Сила въ насъ будетъ, только бы не забывалось братство. Что я это могъ записать въ книгѣ вашей, будетъ мнѣ всегда помниться какъ истинное счастіе" \*).

30 сентября 1847 г. С. Т. Аксаковъ писалъ Погодину: "Я перевхалъ въ Москву... Можете ли вы дать мнв денегъ, и сколько? Хомяковъ здъсь. Видъли вы его? На Сивцевомъ вражкъ въ домъ Герцена". Но изъ Москвы Хомяковъ увхалъ въ деревню, и уже въ декабръ Погодинъ получилъ отъ Мельгунова слъдующее письмо: "Вчера утромъ прівхалъ сюда Хомяковъ, и сегодня ъдетъ въ деревню. Онъ въ восторгъ отъ Англіи и Лондона, да и остальной Европы уже не побраниваетъ. Въ міръ только два города, изъ которыхъ одна деревня, говоритъ онъ, это Лондонъ и Москва — Архимедовъ рычатъ, который долженъ поворотить міръ, Лондонъ — точка, на которую онъ долженъ опереться. — Остроумно, да и только! " 52).

Самъ же Хомяковъ, возвратившись изъ своего путешествія въ Россію, писалъ въ Лондонъ протоіерею Е. И. Попову: "Наконецъ воротился я въ свою Москву, проживъ нѣсколько мѣсяцевъ въ деревнѣ. Я право гордъ Москвою, и, странно сказать, я чувствую въ ней какое-то родство съ Лондономъ и Англіею, не смотря на то, что нѣтъ между ними никакого видимаго сходства. Теперь начался Великій постъ, и онъ мнѣ напоминаетъ Англійское Воскресенье; но

<sup>\*)</sup> Эти строки списаны изъ альбома Ганки П. И. Бартеневымъ во время бытности его въ Прагѣ.

у насъ выражение духовности въ жизни торжественнъе, полнъе и разумнъе (ибо праздникъ не долженъ бы глядъть постомъ). Встречаю своихъ знакомыхъ раскольниковъ и вспоминаю, какъ я слышаль не далеко отъ Беркелей-Сквера поученіе какого-то бродящаго диссидента, окруженнаго толпою слушателей изъ простаго народа. Въ обоихъ мъстахъ религіозный интересъ хоть и дурно направленъ, но очевидно серьезенъ и живъ, то-есть, люди въруютъ или по крайней мърв искренно желаютъ върить. Наконецъ, въ обществъ есть довольно сильная умственная дъятельность. Недавняя перемъна въ начальствъ Университета была происшествіемъ для города, не потому, чтобы у этого начальства были значительныя связи, а потому, что общество дорожить Университетомъ и его успъхами. До сихъ поръ не умолкаютъ вопросы, конечно, мелкіе, объ общественной благотворительности, о богоугодныхъ балахъ, о нравственномъ вредъ отъ баловъ для дътскаго возраста, о неприличіи общественныхъ увеселеній во время поста и т. д. Конечно, болъе или менъе это явленія неважныя, но все-таки они свидетельствують о требованіи вопросовъ нравственныхъ и о желаніи участвовать въ нихъ.

"Кажется, мнѣ путешествіе принесло нѣкоторую пользу, не столько въ томъ отношеніи, что я узналь многое, мнѣ неизвѣстное (особенно въ Англіи), сколько въ томъ, что, отдѣлившись на время отъ своего домашняго, я могъ опять взглянуть на домашнее освѣженнымъ глазомъ и съ большимъ безпристрастіемъ" <sup>58</sup>).

### IX.

Среди физическихъ страданій, 25-го ноября 1845 года, С. Т. Аксаковъ, изъ своего Абрамцова, писалъ Гоголю: "Я затѣялъ написать книжку объ уженьи не только въ техническомъ отношеніи, но въ отношеніи къ природѣ вообще; страстный рыбакъ у меня также страстно любитъ и красоты природы: однимъ словомъ, я полюбилъ работу и надѣюсь, что эта

книжка не только будеть пріятна охотнику удить, но и всякому, чье сердце открыто впечатлѣніямъ ранняго утра, поздняго вечера, роскошнаго полдня и пр. Туть займеть свою часть чудесная природа Оренбургскаго края, какою я зазналь тому сорокъ-пять лѣтъ. Это занятіе оживило и освѣжило меня" <sup>54</sup>).

Въ 1847 году С. Т. Аксаковъ уже обогатилъ Русскую Литературу внигою Записки объ уженьи рыбы и во Вступленіи заявиль: "Я написаль записки объ уженьи рыбы для освѣженія своихъ воспоминаній, для собственнаго удовольствія. Печатаю ихъ для рыбаковъ по склонности, для охотниковъ, для которыхъ слово удочка и уженье слова магическія, сильно действующія на душу... Защитивъ уженье отъ незаслуженнаго презрвнія къ нему нікоторыхь и указавъ, что "самъ нашъ знаменитый полководецъ Румянцовъ преданъ былъ этой охотв до страсти", Аксаковъ съ одушевленіемъ описы-. ваетъ деревню: "Деревня, миръ, тишина, спокойствіе! Безыскусственность жизни, простота отношеній!.. На зеленомъ, цвытущемъ берегу, надъ темной глубью рыки или озера, въ твни кустовъ, подъ шатромъ исполинскаго осокоря, или кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями въ свътломъ зеркаль воды, на которомъ колеблются или неподвижно лежатъ наплавки ваши, -- улягутся мнимыя страсти, утихнутъ мнимыя бүри, разсыплются самолюбивыя мечты, разлетится несбыточныя надежды! Природа вступить въ въчныя права свои, вы услышите ея голосъ... Вмёстё съ благовоннымъ, свободнымъ, освѣжительнымъ воздухомъ вдохнете вы въ себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение къ другимъ... Непримътно, мало-по-малу, разсъется это педовольство собою, эта презрительная недовърчивость къ собственнымъ силамъ, твердости воли и чистотъ помышленій - это эпидемія нашего въка, эта черная немочь души, чуждая здоровой натуръ Русскаго человъка, но заглядывающая и къ намъ за гръхи наши..."

Хомяковъ отнесся въ этой внигѣ съ горячимъ сочувствіемъ. "Страстный рыболовъ", писалъ онъ,—"лишенный случайно-

стями жизни привычнаго наслажденія, онъ захотѣлъ вспомнить старые годы, прежнія, тихія радости..., и написалась книга, о которой авторъ и не мечталъ, чтобы она доставила ему литературную извѣстность. И читатель бралъ ее также добродушно... и потомъ, вчитываясь, онъ съ страннымъ удивленіемъ замѣчалъ, что ему все занимательнѣе становится предметъ, заманчивѣе и красивѣе прихоти водяныхъ потоковъ и разливовъ озеръ и прудовъ, милѣе самыя рыбы, отъ пошлаго пискаря до рѣдкаго лоха. Нашлисъ люди, которые догадались, что тутъ скрывается искусство, и искусство истинное...", и что тутъ "природа Русская раскинулась въ чудной красотѣ, и Русскій писанный языкъ сдѣлалъ шагъ впередъ даже послѣ Пушкина и Гоголя. Слава С. Т. Аксакова была упрочена и утверждена навсегда" 55).

Записки объ уженьи заинтересовали и Погодина. "Письмецо ваше", писалъ ему авторъ Записокъ (отъ 16 мая 1847 г.), — "мнѣ было очень пріятно прочесть. Особенно важно для меня то, что вы не охотникъ, даже не любите этой охоты! Стало быть, независимо отъ уженья, существуетъ интересъ въ моей книжкѣ: слышны дѣйствительность, правда, искренность. Признаюсь, что все это я находилъ въ ней... Что говоритъ Шевыревъ о моей книжкѣ? Я очень давно послалъ ему <sup>66</sup>.

Возлюбленный первенецъ Аксаковыхъ, послѣ успѣшнаго диспута, увѣнчавшаго его званіемъ магистра, пребывалъ въ самодовольствіи и пользовался авторитетнымъ положеніемъ въ семействѣ. Въ Дневникъ Погодина мы находимъ записи, весьма живо рисующія личность К. С. Аксакова и положеніе его въ семействѣ:

Подъ *3 января* 1847 года: "Къ Аксаковымъ. Что за суетность у Константина".

— 25 априля: "Къ Аксаковымъ прочесть (Исторію). Сначала длился споръ о Плесси, которая, по мнѣнію всего семейства, не можетъ быть хорошею актрисою, и что во Франціи нѣтъ актеровъ. Даже слышать несносно, какъ все семейство сводитъ съ ума Константинъ. Очень не хотѣлось

читать имъ Исторіи, но принесъ жертву старой пріязни. Всъ несчастные слушали, ожидая, что скажетъ Константинъ".

— 21 мая: "Объдаль у Аксаковыхъ. Самолюбіе жестокое Константина, который думаеть, что хорошо рисуеть. Непріятно становится у нихъ".

Въ дополнение къ этимъ записямъ Погодина приводимъ нижеслъдующия строки И. С. Аксакова, который, рекомендуя своему отцу двухъ студентовъ, сына Унковскаго и его товарища, писалъ: "Константина же прошу не выругать ихъ съ перваго раза, какъ нъкогда онъ сдълалъ это съ Ө. С. Унковскимъ, объдавшимъ у насъ по просъбъ Гриши, раздражившись тъмъ, что Унковский никакъ не могъ вдругъ понять, отчего у Віардо, прівхавшей изъ Петербурга, и голосъ долженъ быть скверенъ, и сама она подлецъ!.."

Въ это время К. С. Аксаковъ выступилъ противъ общественной благотворительности. Вотъ что писала А. О. Смирнова Гоголю (отъ 25 марта 1847 года) о проявленіи этой общественной благотворительности въ Москвъ: "А знаете ли, что было въ Москвъ Великимъ постомъ? Въ пользу бъдныхъ выдумали катанье по городу и глисады съ горъ съ факелами. Народъ толиился по улицамъ и вокругъ горъ и говоритъ: хорошо придумали господа! баринъ сядетъ, да къ себъ барыню посадить на колени, а тамъ ужинають, - воть ихъ постъ. Князь С. М. Голицынъ писалъ объ этомъ Генералъ-Губернатору; но такъ какъ его супруга предсъдательница Общества благотворительности, то письмо князя Сергія Михайловича осталось безъ вниманія. Говорять, что преосвященный Филаретъ тоже просилъ князя Щербатова отмвнить эти катанья, которыя К. С. Аксаковъ называеть богоугоднымъ коверканьемъ. Вспомните, что Тихонъ Задонскій тому семьдесять лъть, въ Воронежь, на масляниць, остановиль безчинствующій народъ однимъ словомъ. А преосвященнаго Филарета не послушался высшій кругъ, безчинствующій изъ ложныхъ понятій о благотворительности и просв'ященіи! На что - де намъ, людямъ просвъщеннымъ, постъ и соблюденіе церковныхъ постановленій! И все искупается словами: вт пользу бъдныхт. Вотъ пагубный примъръ для губерній! " 57). Этотъ возмутительный фактъ привель К. С. Аксакова въ благородное негодованіе, и онъ въ Московских въдомостях напечаталь статью подъ заглавіемь: Общественная благотворительность наших дней, безъ подписи автора. Въ концъ статьи означено: Сообщено по городской почть. "О, какъ весело благотворить! " писаль онъ между прочимъ, — "....Можно ли, смотря... на балы въ пользу бъдныхъ, на катанья въ пользу бъдныхъ и т. д., можно ли сомнъваться, что мы совершенствуемся. Стоить только посмотрыть на то, какъ благотворили прежде, это прежде и теперь еще хранится у крестьянъ... Прежде делали добро просто; заметьте, что даже самое слово благотворить какъ-то нейдетъ къ этому дъланію добра.. Мы знаемъ, какъ крестьянинъ, въ которомъ конечно сохранился древній быть, подаеть милостыню: крестится получившій, да крестится и давшій ее, и оба благодарять Бога, что привель ихъ поделиться между собою... Оно правда, но въдь это благотворительность... грубая, необразованная, не цивилизованная, однимъ словомъ мужицкая... Неужели же намъ брать примъръ съ необразованнаго, грубаго народа, который не умфеть и благотворить цивилизованно?.. Теперь нътъ нужды умиляться душою и непремънно имъть желаніе помочь; теперь все облегчено... Нъть, цивилизированная благотворительность не такова. Посмотримъ на прекрасное врвлище, ею представляемое. Заведены благородные театры въ пользу бъдныхъ, катанья въ пользу бъдныхъ, и мало ли еще чего въ пользу бъдныхъ. - Вообразите же, какъ все это удобно! Вы идете на балъ: правда, вы потратите на туалетъ свой очень много, но вёдь туть же вы даете и десять рублей въ пользу бъдныхъ: вы танцуете, вамъ весело, вы находитесь среди пышности, блеска, богатства, и все это въ пользу бъдныхъ!.. Посмотрите, еще примъръ: сгоритъ городъ, деревня, погорълые плачуть, рыдають... Поскорье баль, музыку, музыку!.. Намъ скажутъ, можетъ быть, что надо делать добро втайнъ... Но стоитъ ли на подобное возражение обращать внимание?.. О, тысячу разъ правы мы, сказавши, что теперь весело благотворить! Мы увърены, что эта веселая благотворительность будетъ дълать такіе успъхи, что удесятерится..., усотерится при нашей цивилизаціи число баловъ, катаній и прочихъ увеселеній въ пользу бъдныхъ,—и въ то же время, какъ подвинется мода, какъ усилится общественное довольство, сколько будетъ прелестныхъ, богатыхъ костюмовъ... О, чудная перспектива! О, какъ вы счастливы, бъдные нашихъ временъ! " 58).

У насъ имѣется листокъ, на которомъ рукою Шевырева написаны слѣдующіе стихи:

Благотворительность танцуеть, Благотворительность поёть, Благотворительность торгуеть, И ёсть, и тёшится, и пьеть. Благотворительность устала, Благотворительность полна: Благотворительность пропала, Забавё праздной предана.

"Ты върно прочтешь", писалъ С. Т. Аксаковъ своему сыну Ивану, — "въ Московской газеть статью Общественная благотворительность наших дней. Эта статья начинаеть поднимать и, безъ сомнвнія, подниметь ужасный шумъ. Знатнвитія дамы, попечительницы и благотворительницы рвуть на себъ волосы отъ гнва, а мужья и большая часть мужчинь ихъ поддразниваютъ. Выть великому шатанью! Я опасаюсь, чтобъ сочинитель и редакторъ не подверглись жестокому гоненію прекраснаго пола". На это И. С. Аксаковъ отвъчалъ: "Дъятельность Константина меня необывновенно радуеть: скачеть, вздить, рыскаеть, говорить, читаеть, пишеть драму и мимоходомъ статейки въ газетахъ. Статью объ общественной благотворительности я прочелъ, и она мнъ очень нравится: она такъ жива, и такъ мътка, такъ ловка, такъ егозиста, что я никакъ не ожидалъ этого отъ Константина. Увы! Огромныя С.-Петербуріскія Видомости начинають здісь мало-по-малу вытеснять Московскія. Статью эту здёсь едва ли кто замётиль, исключая старика Унковскаго, который мив ее указаль, изъявивь въ то же время предположеніе, что это должна быть или моя статья, или кого-нибудь изъ братьевь моихъ. Купцы Калужскіе, читающіе  $Bn\partial omocmu$ , обратили болве всего любопытное вниманіе на рожденіе какого-то жеребенка 59).

Но тотъ же И. С. Аксаковъ, получивъ возможность по служебнымъ обязанностямъ ближе познакомиться съ народнымъ бытомъ, вотъ что писалъ отцу своему изъ Углича 21 октября 1849 года: "Вчера явился ко мей міщанинь (между прочимь онъ ходить въ Русскомъ плать и съ широкой бородой) и удивиль меня, признаюсь, просьбою сдълать обществу предложеніе слідующаго рода. "Мы всін", говориль онь,— "и я вы томъ числъ, подаемъ каждую субботу нищимъ, но число нищихъ не уменьшается, потому что подаемъ зря и подаемъ большею частью недостойнымъ и обманщикамъ, между темъ какъ истинные бъдные, больные и престарълые или не хотять таскаться по окнамь, или же не въ силахъ и добрести до чужихъ дворовъ. А потому не лучше ли будетъ, чтобы каждый сосчиталь, сколько въ теченіе года онъ передаеть черезъ окошко (у купцовъ это делается довольно аккуратно), и эту сумму вложиль бы въ общій складочный капиталь, который такимъ образомъ и долженъ составиться: затемъ выбрать изъ среды себя нъсколько человъкъ, учредить комитетъ или въ родъ этого, который бы подлинно розыскиваль о всъхъ нищихъ и раздавалъ бы пособія истинно нуждающимся и пр." Словомъ, повторилъ общіе уставы подобныхъ учрежденій въ Москв'я и въ Петербург'я, -- учрежденій, съ которыми онъ впрочемъ не знакомъ. Это меня поразило. Да, какъ же, братъ, хотель я сказать ему, а статья Константина?.. Разумеется, я этого не сказалъ, но вспомнилъ тебя, Константинъ, тотчасъ. Вспомнилъ свои слова, сказанныя въ моей статейкъ, что мы почти готовы ревновать къ современности, если она выставить такой вопросъ, о которомъ не задумывалась старина. Подумалъ я также, что слишкомъ мы ръшительны въ своихъ выводахъ а priori о Русскомъ народъ, что изучая народъ по древнимъ памятникамъ, мы сами себъ ставимъ рамкислишкомъ правильныя, повидимому же, строго логическія, какъ иностранцы, слишкомъ правильно говорящіе на чужомъ языкъ; подумаль, не посягаемь ли мы черезь-чурь на свободу жизненнаго народнаго тока, если это выражение не покажется слишкомъ вычурнымъ... Я не имъю твердости убъжденій Константина, ръшился смиренно, безъ взглядовъ a priori изучать современные явленія и факты и, признаюсь, поколебалось во мнъ многое, оробъли мои умствованія, потерялъ я въру въ свои выводы. Выдвигая какое-нибудь положеніе, я говорю, какъ Каролина \*): "Да, можетъ быть, а можетъ быть и нътъ!" Ужасный 1848-й годъ и просто жизнь въ комъ не поколебали въры въ человъческія истины... Неужели ты не почувствоваль ихъ ударовъ? Но что касается до внутренняго моего духа, то онъ прожилъ тяжелое, удушливое время, -- да и теперь не легко".

Между тымь статья К. С. Аксакова возбудила полемику между Шевыревымъ и Мельгуновымъ. Мельгуновъ, прочитавъ статью Аксакова, безъ подписи автора, да къ тому же въ Московских Видомостях, редакторомъ которыхъ былъ въ то время одинъ изъ столповъ Московскихъ Западниковъ, впалъ въ забавное недоразумъніе. Онъ вообразилъ, что авторъ статьи самъ стоить за благотворительность современную и иронически относится къ благотворительности древней. По этому поводу Мельгуновъ въ Московских же Въдомостях напечаталь: Нъсколько слова ва дополнение ка статью: Общественная благотворительность наших дней. "Неизвъстный авторъ", писалъ между прочимъ Мельгуновъ, - "этой статьи беретъ сторону общественной благотворительности нашего времени и преследуеть насмешкой грубую частную благотворительность. Нельзя ему не сочувствовать во многихъ отношеніяхъ; но, съ другой стороны, нельзя въ немъ не признать и и некоторой односторонности. Мне кажется, было бы гораздо сообразнъе съ истиною, еслибъ онъ, признавъ необхо-

<sup>\*)</sup> Каролина Павлова.

димость и того, и другого рода благотворительности, вмъстъ съ тъмъ указалъ намъ на то, что въ каждой изъ нихъ есть истиннаго, и что ложнаго и пр. " 60).

Противъ послъдней статьи Мельгунова въ свою очередь выступилъ Шевыревъ и въ Московских Въдомостях напечаталъ мистерію подъ слъдующимъ заглавіемъ: Послъдніе на землю бъдные или человъколюбивая утопія, очеркъ драмы въ трехъ лицахъ и четырехъ дъйствіяхъ, съ эпилогомъ.

### Дъйствующія лица драмы:

- 1) Человичество, которому унизительно подавать.
- 2) Передпослюдній бюдный, которому еще не унизительно просить.
  - 3) Посльдній быдный, которому унизительно просить.

# Дъйствие І.

Передпослюдній бюдный, которому не унизительно просить: Челов'я челов'я подай милостыню!

*Человъчество*: Не хочу унизить ни себя, ни тебя: нѣтъ тебѣ милостыни.

Передпослюдній бидный: Человічество! подай милостыню во имя любви!

*Человпчество*: Любовь, а съ нею и благотворительность, должны быть на землѣ не нужны. Ты одинъ мѣшаешь исполненію этого идеала.

Передпослюдній быдный: Человічество! подай же милостыню во имя разума!

*Человъчество*: Разумъ долженъ уничтожить послѣднее безуміе на землѣ.

Передпослыдній быдный: умираеть съ голоду.

# Дъйствие ІІ.

#### Нъмая сцена.

Посльдній быдный, которому унизительно просить, молчить и терзается муками голода.

*Человъчество*, которому унизительно подавать, смотрить на него и не подаеть.

Посльдній быдный умираеть съ голоду.

## Дъйствіе III.

Человичество: Я торжествую: нъть на земль бъдныхь, не нужна милостыня.

Голост изт Человъчества: Да, мы торжествуемъ; но на насъ лежитъ разумная обязанность: предадимъ забвенію имя того бѣднаго, который еще унижался до просьбы о милостынѣ, но воздвигнемъ великолѣпный памятникъ изъ чистаго золота тому, кто не хотѣлъ этого униженія и умеръ съ голоду.

## Дъйствие IV.

На землѣ дѣлаются ужасныя бури, землетрясенія и наводненія. Разрушаются многія благоразумныя заведенія, которыя Человѣчество устроило для подобныхъ случаевъ. Богатые не подають, бѣдные не просять и умирають съ голоду. Занавѣсъ опускается.

#### Эпилогъ.

#### Предположение другого идеала.

На землѣ всѣ разумны и всѣ любять другъ друга: никто никого не обманываетъ, никто лишняго не издерживаетъ. Кто не нуждается, тотъ не проситъ; кто нуждается, тотъ, безъ ложной мысли объ униженіи, проситъ. Имѣющій не сомнѣвается въ томъ, который проситъ, и подаетъ ему. Бушуютъ бури, дѣлаются землетрясенія, наводненія; благотвореніе, основанное на всеобщемъ разумѣ и взаимномъ довѣріи, вездѣ готово: можетъ ли тогда нужда владычествовать надъ человѣкомъ?

Последнее слово въ этомъ споре Мельгуновъ оставиль за собою и въ Современникъ напечаталъ Отвът г. Шевыреву, въ которомъ, между прочимъ, читаемъ: "Я не люблю мистерій, начиная съ Греческихъ или какихъ угодно, и оканчивая

Парижскими. И потому на поэтическую мистерію Шевырева я буду отвѣчать простой и откровенной прозой". Въ заключеніе своего отвѣта Мельгуновъ замѣчаетъ: "Въ прологѣ къ своей мистеріи Шевыревъ намекаетъ, что мои слова, подавшія къ ней поводъ, были внушены новыми открытіями Политической Экономіи. Политическая Экономія—наука, а Шевыревъ — извѣстный ученый, то мнѣ кажется, что положеніе ея, хотя бы и ошибочныя, должны были бы вызвать съ его стороны болѣе серьезное опроверженіе. — Ему болѣе, чѣмъ кому-либо, должно быть извѣстно, какъ почтенны самыя заблужденія науки, если они искренни. На комъ же обязанность внушать уваженіе къ наукѣ, какъ не на ея служителѣ" 61).

Слѣдя за этимъ споромъ, Погодинъ отмѣтилъ въ своемъ Дневники: "Читалъ Московскія Впдомости и споръ Шевырева съ Мельгуновымъ. Мельгуновъ вѣрно задѣлъ за живое Шевырева давно, и тотъ не можетъ усповоиться" 62).

Въ то время, когда, возбужденный К. С. Аксаковымъ, шелъ такой горячій споръ объ общественной благотворительности, Н. В. Сушковъ издалъ въ Москвъ драму въ пяти дъйствіяхъ, подъ заглавіемъ: Бидность и Благотворительность. "Жаль", писаль М. А. Дмитріевь Погодину, — "что вы не воспользовались благотворительностію и б'єдностію Николая Васильевича! Говорять, что въ ней всего интереснъе предисловіе, гдь онъ довазываеть, что истинная философія, согласная съ Религіей, существуеть только въ Россіи. Судя по этому, въ его внигъ должно быть много новаго, чего мы еще не знаемъ! О, добрая душа!". По указанію М. А. Дмитріева познакомимся же съ этимъ предисловіемъ: "Сочинитель современной драмы: Бидность и Благотворительность имълъ въ виду: 1) Коснуться мимоходомъ ложныхъ мудрованій Запада и смішной стороны такъ называемыхъ Европейцевъ, или Западниковъ, бредящихъ ученіемъ Гегелистовъ, Коммунистовъ, Пантеистовъ и т. д., языкомъ не человъческимъ для Русскаго. Насмъшка и шутка — единственное противъ нихъ оружіе. Русская жизнь не сливается ни съ древними,

ни съ новыми философіями: наша философія береть свое начало въ въчныхъ истинахъ Божественнаго Откровенія, недостижимаго для пытливаго ума, въ духовности мышленія, въ чистоть правовь, въ священныхъ преданіяхъ Церкви. 2) Посм'вяться надъ ново-Вавилонскимъ лепетомъ и оградить Русскій языкъ, какъ одну изъ стихій, какъ одно изъ орудій народности, отъ искаженія чужеземными словами и оборотами. Гдъ уничтожался природный языкъ, тамъ разъединялись племена, дробились народы, слабъли правительства, распались государства. 3) Показать, что у насъ народная благотворительность, корень которой въ Святомъ Евангеліи, развита искони, вполнъ и во всъхъ слояхъ общества; что Москва, какъ сердце Россіи, особенно отличается подвигами любви къ ближнему; что Правительство наше поддерживаетъ, поощряетъ и распространяетъ христіанскую любовь въ Государств'я, не только къ бъднымъ и недугующимъ по стеченію обстоятельствъ, невинно, но и ко впавшимъ въ несчастія отъ необузданности страстей, отъ преступленій вольныхъ. 4) Выказать дурную сторону поддъльныхъ въ своемъ ремеслѣ нищихъ. Жалобы ихъ на Дамское Попечительство о бъдныхъ и на Комитетъ для разбора и призрвнія нищихъ - лучшая похвала начальству и его действіямъ, сообразно Высойшимъ целямъ. Впрочемъ и въ толив нищихъ введено лицо, кающееся и отказавшееся отъ всёхъ обмановъ и продёлокъ. Подобнымъ образомъ и бредни оксидантала, Льва и невъжи возвышають не ионятыя имъ чувства сострадательности и самоотверженія благотворителей и благотворительницъ. 5) Обратить вниманіе на особое сословіе б'єдныхъ — на сиротъ и вдовъ духовнаго званія и подвигнуть еще болье народъ на благотворитель-6) Выразить исконную любовь и преданность народа Помазанникамъ и Дому ихъ, и 7) Обнаружить похвальное, безотчетное, смежное съ священною любовью въ Отечеству, пристрастіе народа къ Матушкъ Москвъ 68).

## X.

Младшій сынъ С. Т. Аксакова, Иванъ Сергевичь, въ то время еще не вполнъ раздъляль убъжденія своего старшаго брата, хотя, въ особъ А. О. Смирновой, не меньше его ненавидёль Петербургь. Коментируя одни свои И. С. Аксаковъ писалъ своему отцу: "Эти стихи написаны были вследствіе негодованія, возбужденнаго во мне Петербургскими воспоминаніями А. О. Смирновой. Не даромъ прожила она двадцать лътъ въ этомъ вонючемъ мъстъ. Я не върю никакимъ клеветамъ на ея счетъ, но отъ нея иногда въетъ атмосферою разврата, посреди котораго она жила. Она показывала свой портфель, гдъ лежать письма, начиная отъ Государя до всёхъ почти извёстностей включительно. Есть такія письма, написанныя въ ней чуть ли не тогда, когда она была еще фрейлиной, которыя она даже посовъстилась читать вслухъ... Столько мерзостей и непристойностей. Много разсказывала она про всъхъ своихъ знакомыхъ, про Петербургъ, объ ихъ образѣ жизни и толковала про ихъ гнусный разврать и подлую жизнь такимъ равнодушнымъ тономъ привычки, вовсе не возмущаясь этимъ. Признаюсь, я подъ конецъ вечера ругнулъ всёхъ ея пріятелей довольно энергически" <sup>64</sup>).

Не смотря на эту ненависть И. С. Аксакова ко всему Петербургскому, вотъ что, 29 марта 1847 года, писалъ о немъ Боткинъ Анненкову: "Иванъ Аксаковъ не принадлежитъ къ Словенскому согласію и пишетъ иногда очень недурные стихи" 65). Справедливость этого показанія подтверждается и собственными признаніями самого Аксакова. "Я чувствую", писалъ онъ своему отцу,— "ежеминутную возможность или стать безбожникомъ, или сдѣлаться отчаяннымъ аскетомъ; противно мнѣ это равнодушное, ничего не разрѣшающее примиреніе, этотъ нравственный комфортъ…" Собираясь послать свои стихи, И. С. Аксаковъ писалъ отцу: "Хотѣлъ было

послать вамъ свои стихи, но раздумалъ, вообразивъ себъ живо, что стихи придуть въ самый разваль масляницы, когда человъкъ, наъвшись блиновъ, дълается скотиной, клонить его ко сну, а жизнь духа отложена до Великаго поста: Необыкновенно гадка мнѣ масляница, особенно, когда представлю себъ, что шестьдесять милліоновь челюстей ъдять въ одно время блины съ икрой, масломъ, сметаной, и шестьдесять милліоновь подбородковь засалены жиромь и лоснятся. Грустна мив также эта дътская черта человъчества, устроившаго себъ подобное обжорливое пиршество и безумное гръшное веселье — предъ Великимъ, постомъ. Церковь не такъ смотрить на это, и жизнь здёсь опять врозь съ Религіей. Мню это, пожалуй, все равно, но міръ, называющій себя христіанскимъ, не долженъ былъ бы узаконять подобнаго учрежденія... "Въ другомъ его письмѣ читаемъ: "Когда опять примусь за стихи, не знаю. Надобло мнъ это отвлеченное, не всемъ доступное содержаніе. Холодомъ веть отъ этихъ высовихъ мыслей, и ничьей души не грѣютъ эти порывы безприкладнаго благородства, все равно, какъ не грѣютъ они и моей. Прощайте. Поздравляю вась съ Великимъ постомъ. Я ему несказанно радъ".

На Страстной 1847 года И. С. Аксаковъ говълъ и послъ Причастія писалъ отцу: "На этой недълъ я говълъ и въ четвергъ пріобщился. Заутреню слушалъ здъсь на дому. Говънье мое было самое обыкновенное. Человъкъ такая дрянь и такое дитя, что дай ему глубокое содержаніе съ внъшними формами, онъ сейчасъ ухватится за однъ формы, а внутренній смыслъ убъжитъ. Поэтому-то я такъ и боюсь всякихъ опредъленныхъ, условныхъ формъ и не люблю пока монашескихъ уставовъ, которые назначаютъ человъку способы, виды и формы покаянія, напримъръ, прочти сто пятьдесятъ разъ акаеистъ и т. п. Грустно видъть, что въ церкви вамъ читаютъ правило такъ, что ни читающій, ни слушающіе ничего понять не должны и не могутъ, но всѣ расходятся предовольные сами собой и другъ другомъ: отстоялъ правило, ну

и совъсть спокойна. А какая чудесная служба! Весь послъдовательный историческій ходъ событія повторяется предъ глазами чрезъ осьмнадцать въковъ. Вообразите, что на нынъшней недълъ я не ълъ рыбы, а вчера весь столъ былъ изготовленъ безъ масла!..."

Поздравляя съ Свътлымъ Воскресеньемъ, И. С. Аксаковъ писалъ: "Свътлое Воскресенье встръчается въ Калугъ не очень торжественно: всему мъшаетъ чиновническій характеръ, какъ и во всъхъ губернскихъ городахъ. Въ 12 часовъ отправился я въ перковь, противъ дома стоящую, со всъми Унковскими, кромъ старика, который боленъ. Заутреня продолжалась почти три часа, по милости священно- и церковно-служителей, которые то и дъло что обходили церковь и собирали деньги то въ руку, то въ кружку".

Въ виду наступающаго лѣта И. С. Аксаковъ писалъ: "Слава Богу, что я не обремененъ животомъ древняго Русскаго боярина, и подобно ему, не обязанъ въ лѣтній зной носить горлатную шапку!" <sup>66</sup>)

Приведенные отрывки изъ писемъ знакомятъ насъ съ тогдашнимъ міросозерцаніемъ И. С. Аксакова и свидѣтельствуютъ о не-единомысліи его съ старшимъ братомъ Константиномъ. Это предположеніе наше подтверждается и слѣдующимъ свидѣтельствомъ В. П. Боткина, который (14 мая 1847 года) писалъ Анненкову: "У Аксакова есть братъ, который, по несчастію, не словенофилъ; онъ на канунѣ Вознесенья пошелъ смотрѣть Плесси въ театръ. На другой день вечеромъ были у нихъ гости, и тамъ все Словенство возстало съ упреками на молодого человѣка, какъ могъ онъ въ то время, когда народъ Русскій слушалъ всенощную, быть въ театрѣ да еще смотрѣть игру Французской актрисы! Онъ не зналъ, куда дѣться отъ упрековъ и нападковъ!" 67)

Въ то время, когда Хомяковъ велъ полемику съ Грановскимъ о Бургундахъ, Шевыревъ передъ Московскимъ обществомъ читалъ свой публичный курсъ объ Исторіи Всеобщей Поэзіи.

Свое публичное чтеніе Шевыревъ началъ 7 декабря 1846 г. такими словами: "Послѣ разлуки одного года слишкомъ я снова имѣю счастіе предстоять этому собранію. Вы опять готовы внимать публичному слову, которое предлагается отъ имени науки. Радуюсь не столько за себя, сколько за науку, что она болѣе и болѣе привлекаетъ общественное вниманіе. Есть скептики, которые разочаровываютъ, говорятъ, что это мода; но если это мода, то она не вынесла бы четырехлѣтняго опыта, и слишкомъ непріятно было бы для насъ подвергать науку превратностямъ моды: это обидно для ея достоинства.

"Два года тому назадъ я отврывалъ курсъ Исторіи Словесности Отечественной и обратиль вниманіе преимущественно на періодъ Древній, въ которомъ таится основа всей нашей жизни. Въ нынѣшнемъ году мысль влечетъ меня къ другимъ народамъ…" <sup>68</sup>).

Посътивъ первую лежцію Шевырева, Погодинъ писалъ ему: "Сата пристаетъ ко мнъ, чтобы я пустилъ ее на лекціи, любезнъйшій Степанъ Петровичъ, утверждаетъ, что поняла много, и уже я слышу въ детской имена Зодчества, Живописи и даже Ваянія. Сівдовательно, прошу тебя и проч. Давыдовъ сътуетъ, что ты не пригласилъ его на лекцію и не доставилъ билета, тъмъ болъе, что и жена его желаетъ слушать лекціи аккуратно. Я ув'єриль ихъ, что имъ никогда не нужно билетовъ для твоей лекціи, что они могутъ всегда, но онъ, блюститель формъ, никакъ не соглашается, следовательно, пошли. О лекціи твоей я долго думаль — говорить ли теперь или нътъ, и ръшился сказать: Заключеніе прекрасное, но вообще простве, простве, гораздо простве, и, Бога ради, не двлай измененія и возвышенія въ голосе. Читая твою статью въ началь года о Петербурискоми Сборники, я порадовался твоему воздержанію и умфренности и похвалиль съ удовольствіемъ (а тебъ это, къ моему тогдашнему огорченію, показалось непріятнымъ!!), но въ лекціи этого воздержанія не было вовсе. Въ этомъ отношении ты представлялся мнъ Щенкинымъ, ко-

торый, начиная роль, опасается, что зрители мало трогаются ею, и спъшить тронуть ихъ усиленіемъ, жаромъ и прочими способами, прежде нежели доходить до тъхъ мъстъ, на которыя долженъ беречь свой огонь. Не доказываю, потому что ты поймешь и такъ. Отчего Строгановъ убхалъ отъ лекціи, бывши предъ тъмъ въ Университетъ, и слушалъ Фишера и еще кого-то? Ты увъдомляй меня краткими записками обо всемъ, что будетъ касаться до тебя и твоего курса". Письмо это Шевыревъ прочелъ съ признательностью и писалъ Погодину: "Благодарю, благодарю тебя, другъ мой, за всв замвчанія. Они вылились отъ такого теплаго сердца, что мнъ пріятно. Буду стараться быть проще... Давыдову не посылаль потому, что думаль, что скоро вдеть въ Питеръ. Пошлю. Простота должна придти сама собой. Авось придеть. А замъчанія всь прекрасны и справедливы. Строгановъ извинялся чрезъ инспектора и лично, что не могъ быть. Былъ въ Комитетъ. Сегодня былъ очень любезенъ".

Послѣдующія лекціи Шевырева Погодинъ посѣщалъ изрѣдка и за это получилъ дружескій упрекъ: "Хорошъ ты: никогда и на лекцію не пріѣдешь, точно чужой читаетъ".

Но изъ посъщеній, хотя и ръдкихъ, Погодинъ выносилъ неблагопріятное впечатльніе отъ лекцій. Въ Диевнико его мы находимъ слъдующія записи:

Подъ 9 января 1847: "Съ Шевыревымъ говорить нельзя ничего. Не способенъ разсуждать хладнокровно въ первую минуту".

- 23 февраля: "Шевыревъ прівзжаль и удивиль меня своимъ экстазомъ. Страсть пропов'ядывать... Къ Аксаковымъ, которые подтвердили тоже".
- 25 февраля: "На лекціи Шевырева. Рѣшительно встревожент и говорить, что не слѣдуеть... Жаль его. Публики мало и скучаеть".

Сердечное участіе, принимаемое Погодинымъ во всёхъ дёлахъ Шевырева, понудило его написать ему слёдующее: "Другъ мой! Ты долженъ непремённо уменьшить твои заня-

тія и успокоиться. Ніть силь человіческих читать лекціи, учить, писать статьи, выважать, принимать, исправлять студенческія упражненія. Поневол'є взволнуется кровь отъ такихъ напряженныхъ занятій, со множествомъ разныхъ неудовольствій, въ придачу и досадъ, которыя въ такое время сильнъе напираютъ на сердце. Какъ уменьшить? Вопервыхъ, не пом'вщать двухъ лекцій въ одну, а читать по одной. Вчера ты прочель слишкомъ полтора часа, а это двъ университетскія лекціи. Шутка втискать всю Одиссею въ одну лекцію! Это тяжело и для публики. Не только Московская, даже Парижская не выдержить двухъ часовъ самыхъ красноръчивыхъ. Тѣ выводы, которые тебѣ услаждаютъ сердце, которыми дорожать знатоки, для нея не заключають въдь ничего особеннаго, потому что ей все ново, даже до имени Одиссеи. Отъ тона пропов'ядника изб'ятать, наприм'яръ: Я не хочу, итобъ здъсь было ито-нибудь лишнее. Это чистый Гоголь! Такъ близко къ сердцу принимаеть ты теперь всѣ впечатлѣнія, и они отражаются въ словахъ, въ голось, въ лиць, въ глазахъ. Я тебя знаю; когда ты прівхаль ко мнв въ воскресенье, въ полчаса я замътилъ, что кровь у тебя течетъ живъе и сердце взволновано. Ввечеру отправился въ городъ, будто за другими дълами, и среди разговоровъ, нечаянно выспрашиваль о лекціяхь, чтобь узнать, не зам'ятили ли чего особеннаго. Одинъ сказалъ мнъ, что послъ субботней лекціи не ходиль въ воскресенье къ объднъ. Другой пересказалъ мнѣніе о духѣ и душѣ, и проч. Вчера я пріѣхалъ самъ на лекцію и удостов рился. Весь споръ о благотворительности, весь Гоголь, — сквозиль для меня въ лекціи. Ужасный процессь въ тебъ совершался, мыслями загромождалась голова, воть отъ чего ты должень быль остановиться. Для публики эти процессы невидимы и непонятны. Но возвратимся въ рецепту. Вовторыхъ, никого не долженъ ты принимать и ни съ къмъ не говорить ни о чемъ текущемъ. Эти праздношатающіеся люди, эти сплетники безчувственные выведуть хоть кого изъ себя. Втретьихъ, не печатать ничего кромъ относящагося въ лекціямъ — ни Листика, ни Газетъ, ничего. Пока довольно. Повторю только первый совътъ: лекція должна быть въ 45, много въ 50 минутъ, пока дойдешь до новой Словесности.

"Написалъ бы больше, но и это пишу по долгомъ колебаніи. Вы всѣ такъ меня загнали, застращали, что я не смѣю выговорить слова. Можетъ быть, и ты разсердишься теперь. А что же мнѣ дѣлать! Я не могу выдержать ни за-что, чтобъ не сказать тебѣ, что думаю, справедливо ли то или нѣтъ. Обнимаю тебя!"

Но и это письмо Шевыревъ принялъ благодушно: "Благодарю тебя", отвъчаль онъ Погодину, -- "любезный другь, за совъты — и все исполню — что надобно. Ты подтвердилъ многое, что я и самъ уже сознавалъ въ себъ. Меня всего болъе разстроилъ Попечитель своимъ запрещеніемъ статьи Мельгунова въ отвътъ на мою и мнъніемъ, что я обвинилъ Мельгунова въ коммунизмъ, мнъніемъ, которое распустили по городу. Я решился никогда не возражать ни на что въ Москве выходящее, потому что мнъ отвъчать не позволютъ. На лекціи взволновали меня Нъмцы, особенно Нъмцы Русскіе. Сильнъе, чьмъ когда-нибудь, чувствую вредъ, ими приносимый. Высказалось задушевное — и я взволновался. Разстроили меня также подлые стихи въ честь Фишера \*), въ которыхъ сказано, что онъ образовалъ множество наставниковъ: всего одинъ \*\*) — и тоть едва ли имъ образованъ-и, къ сожаленію, вино Русское и того губить, а собственный сынь его, отнявшій каеедру Ботаники у Максимовича, причиною того, что Ботаника не идеть у насъ въ ростъ. Но надъюсь успокоиться отъ всего. Совътъ твой, сокращать лекціи, приму непремънно: онъ и тогда мнѣ былъ полезенъ. Читать ничего текущаго не буду, не принимать не возможно. Впрочемъ я вижусь съ весьма

<sup>\*) 22</sup> февраля 1847 года происходило въ Москвѣ великольпное торжество, которымъ чествовали пятидесятильтіе ученыхъ трудовъ "Его Превосходительства Григорія Ивановича Фишера фонъ-Валдгеймъ" (Московск. Впомости 1847 г., № 27).

<sup>\*\*)</sup> Рулье.

немногими, и даже свътъ почти покинулъ. Тотъ, кто сказаль тебъ объ объдни, знаю: это Перевозщиковъ. Врядъ ли онъ и прежде ходилъ. Ты по сужденіямъ его и какой-то дамы не можешь судить о лекціяхъ, потому что самъ ты не былъ. Къ твоимъ совътамъ напрасно ты еще не прибавилъ одинъ: Коль слушать всп людскія рыш и пр. Впрочемъ выслушивать все надобно, только спокойно. Слухи о лекціяхъ меня нисколько не раздражають. Лишь бы вздили, да слушали, а вниманіе не ослаб'вваетъ. Публика наша доросла до лекцій--и ты напрасно ею пренебрегаешь: причиной твое удаленіе отъ людей. Грановскій прошлаго года читаль по полтора часа. Я въ теченіе лекціи ни на одномъ изъ лицъ, предо мною сидъвшихъ, не замътилъ ни усталости, ни скуки. Но, разумбется, въ другой разъ полтора часа читать не буду. Съ одной стороны, ты дорожишь словами какихъ-нибудь отдёльныхъ лицъ, а не обратишь вниманіе на постоянное участіе такого многолюднаго общества, котораго не уважать было бы не только гордо, но и глупо. Имя Одиссеи, говоришь, было ново для публики (ужь это слишкомъ): зачёмъ же воображать всёхъ невъждами? Вотъ тутъ-то въ тебъ высказывается то презръніе, которое ты питаешь къ обществу, которое тебя удалило на Поле и виною многихъ твоихъ неудачъ. Содержание же Одиссеи было ново не только для публики, но, признайся, и для тебя, ученаго, въ томъ видь, какъ я разсказалъ его. А ты вёдь въ письмё своемъ коть бы слово сказалъ пользу его. Сколько труда, чтобы выяснить такъ поэму Гомерову — и дать о ней понятіе на полтора часа! Публика это признаеть - и ко мнъ ъздить и сидить, и не скучаеть. Върь, что во всъхъ людяхъ больше правды, чемъ въ каждомъ изъ насъ. Обнимаю тебя".

Между тыть наступило 15 марта 1847 года—день памяти Д. В. Веневитинова, и оставшіеся вы живыхы друзья покойнаго собрались вы Троицкій трактиры на дружескую транезу. Еще на кануны Шевыревы писалы Погодину: "Я только хотыль писать тебы о завтрашнемы дны, чтобы всымы обыдать

въ Троицкомъ. Завтра послѣ лекціи я заѣду домой надѣть сюртукъ — и оттуда въ Троицкій. Мельгунову ты бы далъ знать: онъ отъ тебя въ двухъ шагахъ. Хомяковъ и Кирѣевскій знаютъ. Павловъ также".

29 апръля 1847 г. Шевыревъ прочелъ послъднюю свою публичную лекцію. Ее посътиль Погодинъ и записалъ въ своемъ Дневникю: "Послъдняя лекція Шевырева пренеудачная, и я горъль за него, а всъ послъ принялись хвалить. Извольте же върить. Объдалъ у него. Онъ однакожъ спокоенъ".

По окончаніи публичнаго курса друзья Шевырева возъимѣли благое намѣреніе почтить его 7 мая 1847 г. торжественнымъ обѣдомъ. На канунѣ торжества Н. Ф. Павловъ писалъ Мельгунову: "Обѣдъ Шевыреву завтра, въ среду, 7 мая, въ домѣ Училища Живописи и Ваянія. На тебя я уже надѣюсь и твое имя внесъ въ реестръ. Окажи мнѣ ради Бога услугу. Погодину я предлагалъ участвовать, а онъ отвѣтилъ на это шуткой, что слѣдуетъ имѣть нѣсколько почетныхъ гостей, то-есть, ему хочется безъ денегъ, а этого я сдѣлать не могу. Пожалуйста увѣдомь его, что обѣдъ завтра, и если онъ хочетъ обѣдать, то получи съ него деньги и дай мнѣ знать. Вѣдь надо распорядиться съ поваромъ нынѣ же. Объясни Погодину, что тутъ, кромѣ Шевырева, почету никому не будетъ, и что онъ можетъ пожертвовать двѣнадцать руб. сереб. — въ честь своего сотрудника по Москвитянину и пр.".

Эту записку Мельгуновъ имѣлъ неосторожность представить въ подлинникѣ Погодину, и тотъ, разумѣется, обидѣлся и написалъ рѣзкую записку Павлову. Мельгуновъ оправды ваясь писалъ Погодину: "Павловъ получилъ твою записку, гдѣ ты, между прочимъ, говоришь, что нѣкоторыя изъ его выраженій, по крайней мюрю, неприличны. Выходитъ, что я quasi поссорилъ тебя съ Павловымъ. Мнѣ это очень прискорбно. Въ то утро мнѣ рѣшительно некогда было писать къ тебѣ пространно, и, признаюсь тебѣ, я какъ-то ничего не нашелъ неприличнаго въ его запискѣ, хотя она и назна-

чалась для меня одного. Онъ сказаль въ ней, что ты, повидимому, не хочешь взнести деньги за объдъ. Ну, что же? На то была твоя воля. То же самое, что Павловъ сказаль мню про тебя, мы всъ сказали во глаза Свербееву. Но ты возразилъ побъдоносно, пріъхавъ на объдъ.

Прошу тебя убъдительно, не упоминай больше объ этомъ при свиданіи съ Павловымъ, который также будеть молчать! Только не забудь же отдать ему двънадцать р. сер., въ которыхъ я ему поручился" 69).

Надо зам'єтить, что изв'єстый намъ публичный споръ Хомякова съ Грановскимъ прекратился одновременно съ окончаніемъ публичнаго курса Шевырева, и на об'єд'є въ честь посл'єдняго, по свид'єтельству В. П. Боткина, К. С. Аксаковъ "сводилъ Грановскаго и Хомякова для ихъ взаимнаго примиренія, которое состоялось, какъ и вс'є вн'єшнія примиренія, изъ приличія". О самомъ же об'єд'є Боткинъ писалъ Анненкову: "Что жъ сказать мн'є вамъ, мой тысячу разъмилый Павелъ Васильевичъ? Чёмъ отплатить мн'є вамъ за ваше мастерское описаніе выставки? Разв'є разсказомъ об'єда, даннаго Шевыреву, по случаю окончанія его публичныхъ лекцій? Но онъ зам'єчателенъ былъ только тіємъ, что Шевыревь предложилъ тостъ за поэзію и за представителя ея Ө. Н. Глинку въ особенности" 70).

Но на Погодина этотъ объдъ произвелъ пріятное впечатльніе, и подъ 7 мая 1847 г. онъ записаль въ своемъ Дневники: "Къ Шевыреву, и ръшился ъхать на объдъ къ нему. Повхали вмъстъ. За тостомъ засвидътельствоваль ему предъ всъми благодарность свою за его помощь, ободреніе, утъщеніе. Быль тронутъ и онъ, и я, и всъ. Потомъ онъ предложилъ тостъ за меня, еще Грановскаго, съ которымъ много было объясненій, и я радъ былъ его доброму расположенію. Предложилъ за здоровье молодыхъ ученыхъ. Все шло весело и хорошо. Пъсни и стихи".

#### XI.

Погодинъ, по своемъ выздоровленіи, занялся пристально Древнею Русскою Исторією, и окончательно отдѣлалъ, нѣсколько отрывковъ изъ нея, а именно о Святославѣ, Ольгѣ и пр... Эти отдѣланные отрывки ему вздумалось прочесть предъ "избраннымъ" Московскимъ обществомъ, предъ всѣми "образованными и знающими людьми", чтобы "судить о впечатлѣніи". Съ этою цѣлію онъ сдѣлалъ вечеръ. Мысль объ этомъ внушилъ Погодину его доброжелатель М. А. Дмитріевъ. "Хотѣлось бы", писалъ послѣдній 19 февраля 1847 года,— "послушать что-нибудь изъ вашей Русской Исторіи, чтобы могъ похвалиться внукамъ, что я изъ первыхъ ее слушалъ. Вспомните, что вы одинъ разъ сдѣлали параллель— насъ съ вами— съ дядей и Карамзинымъ".

Наконецъ, 4 мая 1847 года, Погодинъ рѣшился устроить вечеръ, на который созвалъ западныхъ и восточныхъ. "Изъ западныхъ, сколько мнѣ извѣстно, "писалъ ему Мельгуновъ, — "будутъ у тебя: Грановскій, Коршъ, Кавелинъ и Рѣдкинъ. Да еще, какъ слышу, князь Г. А. Щербатовъ. Поздравляю! "На свой вечеръ Погодинъ пригласилъ и С. М. Соловьева, который съ удовольствіемъ принялъ приглашеніе и писалъ ему: "Записку вашу я получилъ. Усерднѣйше благодарю за приглашеніе и буду непремѣнно самъ... Что же касается до моихъ товарищей, то... Катковъ боленъ, впрочемъ я увѣдомлю его о вашемъ желаніи, равно какъ Ефремова, Буслаева, Кавелина и Баршева".

Къ сожальнію Погодина на вечеръ не могь попасть его старинный пріятель С. Д. Нечаевъ. Сначала онъ принялъ приглашеніе и писалъ: "Если я уже такъ необходимъ для васъ, то всячески постараюсь добраться до васъ къ 8-ми часамъ"; но въ тотъ же день прислалъ отказъ: "Крайне со жалью, что лишенъ буду сегодня ръдкаго удовольствія послушать нашего Русскаго историка, въ полномъ смыслъ этого

эпитета. На пынъшній вечеръ хотъли ко мнъ собраться нъсколько добрыхъ пріятелей, чтобъ со мною проститься. Къ концу наступающей недъли я располагаю быть уже на пути къ Западному краю Словенскаго міра" 71).

На свой вечеръ Погодинъ разсудилъ пригласить и графа С. Г. Строганова, съ тою цълію, чтобы онъ, какъ пишетъ Погодинъ, "не имълъ причины предположить что-нибудь не литературное". На канунъ торжества Погодинъ отправился самъ къ нему съ приглашеніемъ. Графъ Строгановъ принялъ его "съ обычною любезностью" и принялъ приглашеніе, но завелъ съ нимъ колкій разговоръ:

*Графъ Строгановъ*: А какъ хорошо читаетъ лекціи Соловьевъ.

Погодина: Я очень радь, что онъ оправдываеть мое о немъ ходатайство предъ вами.

Графг Строгановт: Какъ отлично идутъ дѣла по Историческому Обществу. Бодянскій работаетъ неутомимо.

*Погодин*: И это мнѣ пріятно, потому что все-таки я представиль вамъ Бодянскаго.

*Графъ Строгановъ*: А *Москвитянинъ*-то вашъ идетъ какъ плохо!

*Погодинг*: Если и плохо, то въдь большею частію благодаря вашей цензуръ.

 $\it Ipa \it fix Cmpo \it fiances$ : Но исторических - то матеріалов , до которых дензура не касается, у васъ гораздо меньше, ч въ  $\it Hme uis x s$ .

Погодина: Захохоталь.

Графя Строганова: Чему же вы сметесь?

Погодина: Воть чему, графъ: я вижу, что вамъ хочется колоть меня, это-то и доставляеть мнв удовольствіе. Я говариваль вамъ прежде также горькія вещи, и мнв всегда казалось, что онв васъ не трогали, что вы пропускали ихъ мимо ушей, а теперь я вижу, что онв попадали прямо въ цёль, и вы за нихъ мнв теперь мстите. Я боюсь только по этому расположенію увидёть въ васъ завтра самаго строгаго судію.

 $\Gamma$ рафг Строгановт: Такъ вы не хотите, чтобъ я прівхалъ.  $\Pi$ огодинт: Нѣтъ, милости просимъ, я васъ просилъ и прошу  $^{72}$ ).

Возвратившись домой, Погодинъ нашелъ у себя слѣдующую записку М. А. Дмитріева: "Ваша Исторія — проста, живописна, подробна, какъ лѣтопись, и занимательна, какъ романъ. Если вы ее кончите, ее первую будутъ читать всю: и ученые, и народъ, и дамы, и пожилые люди, и отроки <sup>73</sup>). Но Погодинъ увидѣлъ въ этомъ отзывѣ пристрастіе дружбы.

На другой день, то-есть, 4 мая, вечеромъ, къ Погодину собрались профессоры, литераторы и всё его пріятели. Пріѣхалъ и Строгановъ. "Я", пишетъ Погодинъ,— "старался не оказывать ему никакого предпочтенія и, какъ теперь помню, говориль, разсаживая гостей: Тимовей Николаевичг (Грановскій), пожалуйте сюда, графъ, пожалуйте сюда. Онъ уѣхалъ послѣ перваго отрывка, и мнѣ не случилось спросить его о чтеніи" 74).

Вечеръ сошелъ повидимому благополучно. По крайней мѣрѣ вотъ что записалъ Погодинъ въ своемъ Дневникъ, подъ 4 мая 1847 года: "Начали съвъжаться поздно, и досадно. Опасался, что не соберутся. Сцена: Ермоловъ и Строгановъ. Однако всѣ собрались. Для вступленія сказалъ нѣсколько словъ очень неловко, коть и думалъ о нихъ. Чтеніе доставило, кажется, удовольствіе. Ну, радъ. Были и враги всѣ, кромѣ Бодянскаго. Были даже тѣ, у кого не былъ я никогда, и суетно-пріятно. Когда я ложился спать, образъ Лизы носился въ воображеніи, а мысли обращались къ другой".

Прочитанные отрывки: *Святослав*, *Ольга* и пр. Погодинъ напечаталъ въ *Москвитянинъ* <sup>75</sup>).

Съ сочувствіемъ, но и съ пристрастіемъ дружбы писалъ ему М. А. Дмитріевъ: "Святослава вашего два раза слышалъ въ вашемъ чтеніи (одинъ разъ, помните, при громъ и бури); и въ третій разъ прочиталъ съ тъмъ же свъжимъ удовольствіемъ, какъ новость. Такъ надо писать Исторію, чтобы читалась скоро, а оставалась въ памяти; чтобы читатель ви-

дѣлъ своими глазами, что разсказываетъ историкъ; наконецъ, чтобы она была книга для всѣхъ! Прочитавъ Святослава, я послѣ перваго впечатлѣнія, произведеннаго этимъ чтеніемъ, написалъ и о вашей будущей Исторіи, и о васъ къ моему Өедѣ; не помню, что именно, но что-то почти пророческое. Теперь хочу на пробу дать вашего Святослава прочитать Сонѣ; увѣренъ, что и на нее произведетъ это чтеніе, разумѣется, сообразно ея лѣтамъ, то же дѣйствіе".

И. И. Давыдовъ прочиталъ Святослава съ сочувственнымъ вниманіемъ, но и съ критикою, и по поводу его завязалъ съ Погодинымъ переписку. "Отправивъ къ вамъ", писаль опъ, - почтеннъйшій Михаиль Петровичь, письмо мое, я принялся за вашего Святослава; за чтеніемъ этого отрывка застало меня ваше письмо отъ 2 октября. Вы спрашиваете моего мивнія о немъ: и я готовъ передать вамъ свіжія впечатленія. Нарочно перечиталь я Соятослава въ Карамзине. Касательно содержанія въ вашемъ отрывкъ мнъ нравятся подробности, которыхъ нътъ въ Карамзинъ, болъе ясно описаніе м'єстностей, народовъ. Форма отрывка им'єсть св'єтлую сторону и темную. Свётлую сторону составляеть живой разсказъ, кстати вставленныя мъста изъ Лътописи; къ темной сторонъ относится неправильный тонъ повъствованія, недоконченность образовъ и ситуацій и промахи въ языкі. Объяснимся. Тонъ неправиленъ и неровенъ въ первой половинъ отрывка. Этотъ тонъ приличенъ журнальной статьъ, а не Исторіи, которая начертывается на скрижаляхъ. Такъ, ужели Кліо можетъ говорить: "И вотъ предъ нами необозримое Хвалынское море. Могли ль потомки Норманновъ преодольть искушение разгуляться по широкому его раздолью, поиграть съ его вътромъ и волнами... и проч. ". Святославъ не внималь убъжденіямь матери и, по словамь Льтописи, "продолжалъ творить норовы поганскіе". Но въ чему прибавлено: "юноша отворачивался отъ нея"? Недоконченность образовъ и ситуаціи. Возьмемъ картину свиданія съ Цимисхіемъ. Святославъ, говорите вы, приплылъ по р'яв' въ

простой лодку, а Цимисхій пріжхаль на берегь Дуная: въ чемъ или на чемъ? Карамзинъ сказалъ именно на конъ: и это довершило картину. Далъе: "Сидя на лавкъ въ ладьъ, говорилъ онъ съ Императоромъ". Гдъ жъ тогда былъ Императоръ и какъ онъ тутъ очутился? Карамзинъ съ намъреніемъ прибавилъ: Императоръ сошель съ коня; иначе ему нельзя было разговаривать со Святославомъ. Все изображеніе Святослава правильно и отчетливо у Карамзина: "Онъ былъ средняго роста, довольно строенъ, но мраченъ и дикъ видомъ; имълъ грудь широкую, шею толстую, голубые глаза, брови густыя, нось плоскій (а не съ плоскимь носомъ), длинные усы, бороду ръдкую (а не брилъ бороду) и на головъ клокъ (а не пукъ) волосъ... и т. д." Прекрасная картина. У васъ описаніе перебито: посл'є стройности стана говорится о глазахъ, носъ, бородъ - даже и о клокъ волосъи наконецъ о шев и плечахъ: это значитъ идти назадъ. Промахи въ язывъ. Милаго сына: почему милаго? — Тотчасъ начала убъждать: будто тотчась? -- Отвыдал ужь жизни? --Развъ христіанская религія запрещаеть отвъдать жизни? -Чёмъ мила жизнь-опять милый. Произошло сраженіевяло. — Произошла битва — опять произошла. — Тризны надъ собою Ольга отправлять заповидала. Напротивъ запретила; а заповъдать значить приказать. - Русь побъгла: какъ? Побъгла вмъсто побъжала. — Отъ пыли слипались глаза: мудрено слипаться отъ пыли. — Былъ ст голубыми глазами, носомт плоскимт, такъ не говорять. О наряжающихся въ Святки можно сказать такъ, а о природныхъ свойствахъ должно выразиться: глаза у него были голубые, носъ плоскій.

"Вотъ нѣсколько дружескихъ откровенныхъ замѣчаній. Обмолвки и недосмотры неизбѣжны у всякаго художника. Буду говорить объ этомъ отрывкѣ съ Сергіемъ Семеновичемъ Уваровымъ".

Въ другомъ письмѣ Давыдовъ писалъ: "Воззрѣніе здѣшнее на Святослава вашего вы теперь знаете. Перемѣните тонъ и колорить—и будетъ прекрасно. Вѣдь Кліо не Аспазія, а степенная и величавая Муза. Странно бы было, еслибы мы съ вами пустились вальсировать, какъ нѣкоторые изъ Московскихъ профессоровъ дурачатъ себя: послѣ всякаго бала, на которомъ бывали подобныя каррикатуры, я слыхалъ отъ студентовъ насмѣшки. Однажды самъ командиръ (то-есть, графъ С. Г. Строгановъ) надъ этимъ смѣялся. Вотъ какъ важно соблюденіе decorum".

По поводу зам'вчаній И. И. Давыдова о тон'в Исторіи Погодинъ отвѣчалъ пространнымъ письмомъ: "Наконецъ собрался я отвъчать вамъ на послъднее письмо ваше, почтеннъйшій Иванъ Ивановичь, хотя собственно отвъть готовъ быль у меня тотчась по его прочтеніи. О тон'в Исторіи своей, о тон'в Исторіи вообще для нашего времени я думалъ ни много, ни мало лътъ десять; принимался писать въ продолжение этого же времени нъсколько разъ, и недовольный оставляль; смотря и слушая Гоголя, записаль на своей тетради, 1840 года, января 5: вотъ какихъ живыхг людей надо въ исторію; вышель изт. Университета на два года (какъ полагалъ сначала) въ особенности для того, чтобъ на досугв, въ уединеніи, безъ заботы о текущихъ двлахъ, найти желанный тонъ, и найдя приняться за прежнее дёло, пишучи между тёмъ Исторію. Дёла оборотились иначе, какъ вы знаете. Прошли два года, несчастные въ моей жизни. Въ концъ прошедшаго отдохнувъ, воскликнулъ я: нашелъ, нашелъ! и принялся писать, написаль до Удёловь, созваль къ себъ семьдесять толковниковь, друзей и враговь, образованныхь людей и необразованныхъ, знатныхъ и съ бородами, стариковъ и дътей, пожилыхъ дамъ и дъвицъ, Русскихъ и полу-Русскихъ. Мив хотвлось подметить впечатленіе, вниманіе или скуку, прислушаться къ толкамъ, разумбется, заглазнымъ, --и я удостов фридся, что тонъ мой настоящій для нашего времени, и я держусь его, и буду держаться, благодарный за частныя замічанія. - Иногда, смотря по предмету, онъ мъняется и будетъ мъняться у меня, возвышаясь и понижаясь, но главное: простота и живость должны остаться

характеристикою сочиненія. Простолюдинъ долженъ читать ее, между тъмъ какъ ученикъ Шлецера, строжайшій историкокритикъ, не долженъ найти ни сучка, ни задоринки (все всл'єдствіе точн'єйших разысканій - девять томовь), и св'єтскій человъкъ находитъ удовольствіе въ живыхъ картинахъ, драматическое участіе. Я хотёль было дать первому періоду колорить саги, сообщить характерь піэтическій, но благодаря, или лучше не благодаря своимъ изследованіямъ, зналь о немъ столько истиннаго, върнаго, несомнъннаго, что никакъ не могъ отнимать его отъ Исторіи. Decorum Карамзинъ соблюль въ высшей степени, но въ его мантію не см'ветъ наряжаться уже никто. Онъ драпировался такъ, какъ никому уже не удастся. Покушеніе тщетное! Языка его никто не перейметь. Самое искусное подражаніе всегда останется подражаніемъ, лишеннымъ жизни. Я дёлалъ опыты написать къ нему окончаніе, то-есть, довести его пов'яствованіе до избранія Романовыхъ — выходило порядочно, но Кановину даже руку знатокъ отличить всегда отъ древней статуи. Можеть быть, современемь я это однакожь сдёлаю, то-есть, допиту его двв главы, дабы показать между прочимъ нашимъ читателямъ, что могу управлять языкомъ по произволенію. Живопись Карамзина — мало хроматическая. И Олегъ, и Мстиславъ, и Иваны языкомъ его подводятся подъ одинъ уровень, между твмъ какъ эти люди совершенно различные. Скажу еще воть что: съ его decorum нельзя даже положить имъ различіе: такъ онъ связываеть А у меня, кажется, выскочить нищій изъ среды трепещущихъ Псковитянъ и закричить царю: Ивашко, Ивашко, долго ли лить теб' кровь христіанскую. Такія черты Карамзинъ долженъ былъ заваливать въ примъчаніяхъ. О выходахъ царей Михаила Өеодоровича и пр. нельзя въдь говорить съ важностью, а надо представить живо, какъ обветшали старыя формы ея. Герои Печерскаго монастыря, они суть и герои Русской Исторіи (отверженные ею до сихъ поръ), -- явятся у меня въ полномъ decorum своего высокаго смиренія, созерданія и благочестія.

Навонецъ вы, воспитанникъ Древности, не обращаете вниманіе на духъ времени. Знаю, что вы будете отвъчать на это въчностью законовъ изящества и проч. Но надо различить и въ духъ времени его преходящее, постоянное и не постоянное, которое принадлежитъ ему по тъмъ же въчнымъ законамъ развитія. Простоты, простоты онъ требуетъ, и Расинъ, Ливій, Карамзинъ не могутъ произвести теперь на нашихъ современниковъ никакого дъйствія. Задача для историческаго писателя—не унизить простоты до пошлости. Вотъ отъ этого паденія прошу друзей искусства, людей вкуса, меня удерживать. Съ этою цълію я ръшился печатать отрывки".

Въ отвътъ Погодину на это письмо И. И. Давыдовъ писалъ: "Все, что вы пишите о тонъ Исторіи, справедливо и върно; но точность описываемыхъ характеровъ и событій извъстнаго какого-либо времени зависитъ не отъ слога, а отъ самого изображенія, равно какъ в рность портрета въ живописи бываеть не отъ врасовъ, а отъ очертаній, или рисовки. Брюловъ и карандашемъ начертитъ портретъ сходнъе, нежели другой живописецъ красками. Отъ того картины Карамзина, не смотря на яркость и прелесть красокъ слога, не върны, не соотвътствуютъ своему времени въ древней Исторіи. Но тѣ же самыя краски, тоть же самый слогь какъ хорошъ тамъ, гдъ и рисовка върна, напримъръ, съ Исторіей Годунова. На этомъ основаніи я и повторяю, что выражаться должно такъ, какъ выражался Карамзинъ, а воззрение на времена, событія, действующія лица должно быть другое болъе точное, согласное съ каждымъ періодомъ времени. О герояхъ монастырей говорите, какъ говорилъ Карамзинъ о Филиппъ митрополитъ. Восклидание нищаго во Псковъ: Ивашко, долго ли тебѣ лить кровь христіанскую, ни мало не помѣшаетъ изящному разсказу величавой Кліо. Вѣдь Исторія — особый міръ Божій: развѣ прелесть вещественнаго міра нарушается отъ того, что тамъ, гдв водятся слоны и львы, водится и мартышка?"

И. И. Давыдовъ не ограничился замъчаніемъ о тонъ

Исторіи, но дёлалъ Погодину и другія замічанія: "Заповідь, говорите вы, то же, что запрещеніе. Поэтому заповідь: ити отща и матерь твою—есть запрещеніе? Заповідный лісь—говорять у насъ справедливо. Да что жъ это значить? Лісь, который заповідано беречь, заповидано не рубить. Наконець припомните слова: Учаще ихъ блюсти вся, елика заповидах вамъ. Развів здісь заповидах значить: запретиль. Побигла никогда не употребляется грамотными".

Послѣднее замѣчаніе И. И. Давыдова о словѣ побтила приводить на память замѣчаніе митрополита Филарета, сдѣланное ректору Московской Духовной Академіи Алексѣю по поводу примѣченныхъ митрополитомъ въ переводѣ Лпствичника простонародныхъ выраженій: "Начинать съ Бога. Надобно говорить: начинать от Бога. Почему же переводчикъ говорить иначе? Не видно иной причины, какъ потому, что такъ, по его мнѣнію, говоритъ народъ, и притомъ безграмотный. Надобно ли, чтобы и въ Духовную Словесность проникало это идолопоклонство народу, отъ котораго падаетъ не одна Словесность".

Письмо свое въ Погодину И. И. Давыдовъ заключаетъ такими словами: "Для образованія формъ съ языкомъ бываютъ изв'єстные періоды, по совершеніи которыхъ формы, какъ лава, остываютъ, крѣпнутъ—и тогда нововведенія не позволительны".

Отдавая справедливость историческимъ отрывкамъ Погодина, М. А. Максимовичъ былъ противъ печатанія ихъ въ Москвитянинъ. "Какъ они ни прекрасны", писалъ онъ,— "сами по себѣ, но для журнала постоянное ихъ помѣщеніе едва ли будетъ такъ занимательно, какъ было бы совмѣстное ихъ помѣщеніе въ цѣльной книгѣ. Журналъ отъ того не столько выиграетъ, сколько будущая книга утратитъ интересъ новости. Одинъ, два отрывка—это иное дѣло! Такъ по крайней мѣрѣ мнѣ кажется. Въдъ ужъ теперь отъ Погодина Русская Исторія должна быть не то, что его прежняя, или Устряловская. Она должна быть монументальная, должна быть цѣль-

нымъ, изящнымъ созданіемъ, поэмою. Господь да благословить тебя на это дёло! А я того мнёнія, что это дёло при изданіи журнала и Изслёдованій—не можетъ исполниться".

Съ полнымъ сочувствіемъ къ Историческимъ отрывкамъ Погодина отнесся писатель, принадлежавшій къ Карамзинской школѣ и тогда доживавшій свои послѣдніе дни. "Вашъ Святославъ", писалъ Погодину Н. Д. Иванчинъ-Писаревъ,— "написанъ съ знаніемъ историка и съ чувствомъ русскаго. Напрасно думаютъ новые писаки, что Исторію Государства должно писать такъ, чтобы не узнали, кто писалъ ее, китаецъ или французъ, японецъ или русскій. Я стою, вмѣстѣ съ Карамзинымъ, въ противномъ этому. Гдю нюмъ любви, сказалъ онъ, тамъ ньт души".

"Мит нужна", писалъ Шевыревъ Погодину (13 іюня 1847 г.), "потядка. Хочется освтиться и отдохнуть". Желаніе Шевырева исполнилось. Пользуясь вакаціонными днями, онъ предпринялъ потядку на Стверъ. Предъ отътвомъ онъ просилъ Погодина доставить ему Житія Корнелія Комельскаго, Нила Столбенскаго, Павла Вологодскаго, Макарія Колязинскаго и Никиты Переяславскаго 76).

М. Н. Катковъ, узнавъ о предпринятомъ Шевыревымъ путешествіи, не безъ нѣкоторой зависти писалъ А. Н. Попову: "Шевыревъ хочетъ этимъ лѣтомъ сдѣлать поѣздку по нѣкоторымъ губерніямъ, какъ-то: Тверской и Новгородской, для своихъ розысканій. Доброе дѣло, давно бы пора! Какъ бы хотѣлъ отправиться и я на такую поѣздку" 77).

24 іюня 1847 г. Шевыревъ вывхаль изъ Москвы. "Мнв нуженъ былъ отдыхъ", писалъ онъ, — "отъ трудовъ академическаго года. Я хотвлъ согласить его съ занятіемъ по сердцу. Ни на чемъ такъ нельзя отдохнуть человвку, утомленному кабинетною жизнію, какъ на пути скоромъ и и дъятельномъ. Здъсь мысль, не прерывая своего занятія, живетъ внѣшними предметами. Впечатлѣнія смѣняются быстро: душа, освѣжившись, бодрѣй возвращается въ свой внутренній міръ. Давно желалъ я взглянуть на предѣлы нашего Сѣвера.

Особенно хотѣлось мнѣ посѣтить Бѣлозерскія мѣста, съ которыми связана память преподобнаго Кирилла, одного изъпросвѣтителей тамошнихъ краевъ въ эпоху Татаръ".

Намфреваясь подфлиться съ соотечественниками впечатлъніями своего путешествія, Шевыревъ писаль: "Мыслящая бесёда съ замёчательнымъ человёкомъ, живыя рёчи простолюдиновъ, мъстность природы, впечатлънія городовъ и селъ, памятники древней Руси, монастыри, храмы, иконы и хартіи, обычаи и нравы, преданія, языкъ народный и его физіогно-· мія — все взойдеть въ мой разсказъ, безъ строгаго порядка и связи, все, какъ случилось". Вмѣстѣ съ тѣмъ Шевыревъ возстаетъ противъ тъхъ, которые готовы осмпять даже мысль о путешествій по Россій. "Выдавая себя за строгихъ поклонниковъ Запада, они въ этомъ случай однако позволяютъ себъ отступать отъ него, потому что Западъ не только не пренебрегаетъ такими путешествіями, но ввелъ ихъ въ моду и безпрерывно обогащаетъ свою литературу ихъ описаніями. Мы также весьма охотно читаемъ ихъ, но въ этомъ чтеніи насъ не столько занимають разсказы объ нашемъ Отечествъ, сколько мнёніе, вакое объ насъ составили западные путешественники. Данныя мы всегда признаемъ невърными, неосновательными, и даже извиняемъ въ томъ: гдъ же иностранцу, говоримъ мы, не знающему языка, ни исторіи нашей, собрать вірные факты о землъ и народъ? Но мнъніе, не смотря на то, для насъ все-таки имфеть великую цену и важность, хотя логически следовало бы такъ заключить: данныя неосновательны, следовательно, и мненіе, изъ нихъ выведенное, таково же. Но подобное завлючение требуетъ другого условія. Надобно имъть для того мнъніе о самихъ себъ, какъ націи, а мы покамъстъ его еще не составили - и потому дорожимъ мнъніемъ другихъ" <sup>78</sup>).

Возвратившись въ Москву, Шевыревъ извѣстилъ о своемъ пріѣздѣ Погодина (24 іюля 1847): "Пріѣхалъ я вчера, другъ мой, и очень доволенъ своей поѣздкой. Разговоровъ будеть много" <sup>79</sup>).

Благодаря этой повздкв, Русская Литература обогатилась драгоцвиною книгою, вышедшею въ сввтъ только въ 1850 году, подъ следующимъ заглавіемъ: Попздка въ Кирилловъ Бълозерскій монастырь. Вакаціонные дни профессора С. Шевырева въ 1847 году.

По поводу выхода въ свътъ этой книги Погодинъ между прочимъ писалъ: "Далеко ушла бы Русская наука, еслибъ всъ наши ученые работали такъ, какъ Шевыревъ отдыхаетъ. Онъ поъхалъ прогуляться послъ трудовъ, да и открылъ про-исхожденіе Святославова Сборника, нашелъ новое слово Сераніоново, открылъ примъчательный образъ въ Переяславлъ, познакомилъ публику съ житіями Святыхъ и пр., и пр., и пр." Въ заключеніе своей краткой рецензіи Погодинъ замътилъ: "Всякому Русскому человъку" книга Шевырева "принесетъ истинное удовольствіе, а кто морщится от ладона, тому лучше и не читать ея" 80).

## XII.

Лѣтомъ 1846 года Погодинъ выпустилъ въ свѣтъ три тома своихъ Изслъдованій, Замъчаній и Лекцій о Русской Исторіи. Это событіе своей жизни Погодинъ отпраздновалъ обѣдомъ. По этому поводу въ Дневникъ его, подъ 8 іюня 1846 года, находимъ слѣдующую оригинальную запись: "Обѣдалъ у меня Шевыревъ. Праздную окончаніе изданія. Приглашены покойники: Карамзинъ, Шлецеръ, Кругъ. Они рады моему труду. А изъ живыхъ? Не друзья, а развѣ посторонніе. Шевыревъ принималъ нѣсколько участіе. Дмитріевъ спрашивалъ — и только".

Въ предисловіи въ своимъ Изслѣдованіямъ Погодинъ между прочимъ сообщаетъ и автобіографическія данныя. "Предлагаемые нынѣ три тома", писалъ онъ,—"Изслѣдованій о Русской Исторіи (862—1054 г.) были давно уже приготовлены къ печати, хоть и не вполнѣ, но изданіе ихъ замедлялось по разнымъ причинамъ.

"Сначала ожидалъ я возвращенія Археографической Экспедиціи, въ надеждѣ получить отъ ея поисковъ какія-нибудь новыя важныя свидѣтельства. Потомъ останавливало меня мнѣніе, поданное ею, въ Хронологическомъ указаніи источниковъ Русской Исторіи (1834) \*), что наши Лѣтописи не такъ древни, какъ мы полагали, и что извѣстные подъ этимъ именемъ сборники принадлежать къ XIV столѣтію.

"Это объявленіе было для меня слишкомъ важно, ибо всѣ мои изслѣдованія основывались на Несторѣ, какъ лѣтописателѣ XI вѣка. Должно было ожидать доказательствъ новаго мнѣнія, которое, противоположное моему, измѣняло совершенно видъ дѣла, чтобы, сообразуясь съ ними, исправить, передѣлать, или дополнить, подтвердить мои положенія. Желая вызвать скорѣе эти доказательства, я бросилъ тотчасъ противникамъ перчатку разсужденіями о Несторѣ, кои началь печатать въ журналахъ; но отвѣта не воспослѣдовало, и я вскорѣ увидѣлъ, что шумъ былъ сдѣланъ по пустому, какъ говоритъ Шекспиръ, и что бояться за Нестора нѣтъ никакихъ причинъ, а сомнѣнія такъ названной скептической школы, начавшей почти тогда же свой дѣтскій лепетъ, не заслуживали никакого вниманія знатоковъ.

"За то, съ другой стороны, Копенгагенское Общество Сѣвѣрныхъ Антикваріевъ сообщило ученому свѣту свое намѣреніе издать Русскія Древности (Antiquitates Rossicae), обѣщая извлечь изъ сѣверныхъ источниковъ, большею частію неизвѣстныхъ, свидѣтельства, до насъ касающіяся, точно какъ Стриттеръ сдѣлалъ то съ Византійскими лѣтописями. Новая причина останавливаться—уже отъ радости, какъ прежде отъ отъ страха: я ласкалъ себя надеждою утвердить свое мнѣніе новыми доказательствами.

"Копенгагенское изданіе откладывалось однакожъ годъ отъ году по разнымъ уважительнымъ причинамъ, и я по тщет-

<sup>\*)</sup> Хронологическое указаніе матеріалов Отечественной Исторіи, Литературы, Правовидинія, до начала XVIII столитія П. М. Строева, стр. 7.

помъ ожиданіи рѣшился приступить къ своему, по врайней мѣрѣ, — издать вступленіе: въ 1838 году напечатанъ былъ мой *Несторъ*, дополненный новыми разсужденіями, въ особенности о древнихъ договорахъ, въ отношеніи въ Несторовой Лѣтописи, — договоровъ, которые составляли главный камень преткновенія для новыхъ судей. Въ 1840 году, мая 4 дня, Императорское Московское Общество Исторіи и Древностей Россійскихъ, содѣйствовавшее, въ послѣднее время, своимъ пособіемъ всѣмъ трудамъ въ Москвѣ по части Русской Исторіи, опредѣлило печатать продолженіе моихъ изслѣдованій на свой счетъ, и я занялся происхожденіемъ Руси, вопросомъ, который, по моему мнѣнію, наименѣе могъ измѣниться при какихъ бы то ни было новыхъ открытіяхъ.

"По окончаніи его, въ 1842 году, отправился я въ Копенгагенъ, чтобъ познакомиться съ тамошними знаменитыми учеными и узнать навѣрное, что и когда должно ожидать отъ Общества Сѣверныхъ Антикваріевъ. Изданія его только что обдумывались, приготовлялись. Притомъ я удостовѣрился, что Русская Исторія должна ожидать отъ нихъ величайшей пользы въ смыслѣ дополненій, поясненій, подтвержденій, но отнюдь не переворотовъ, и что мои изслѣдованія не могутъ ни въ какомъ случаѣ подвергнуться значительнымъ измѣненіямъ.

"Итакъ, возвратясь, я принялся опять за изданіе. Кто знакомъ съ подобными трудами, тотъ согласится, что книга, съ тысячами справокъ и подлинныхъ словъ изъ разныхъ свидътельствъ, не можетъ идти слишкомъ скоро. Я приближался къ половинъ, какъ вдругъ тяжкая бользнь и разныя несчастныя обстоятельства прервали мои занятія въ 1844 году.

"Уже въ 1845 г., собравшись съ силами, я могъ предаться имъ вполнѣ, — и теперь кончилъ три первые тома, лежавшіе у меня камнемъ на сердцѣ.

"Первый томъ посвященъ источникамъ древнѣйшей Русской Исторіи, и преимущественно Несторовой лѣтописи. Въ составъ его вошло прежде напечатанное, извѣстное публикѣ, изслъдованіе, къ которому присоединены замъчанія о прочихъ источникахъ, какъ-то: Русской Правдъ, церковныхъ уставахъ, съверныхъ сагахъ и проч.,—также разборъ всъхъ мнъній о Несторовой льтописи, вопросовъ, къ ней соприкосновенныхъ, разборъ всъхъ разсужденій скептической школы, объясненіе ея недоразумъній и разръшеніе ея сомнъній. Разборы эти были слишкомъ для меня скучны и утомительны, отняли у меня много драгоцъннаго времени, но я почелъ обязанностью очистить заданный себъ вопросъ со всъхъ сторонъ, отклонить всякій поводъ или предлогъ къ обвиненію въ неполнотъ, вразумить молодыхъ людей, готовыхъ всегда гоняться за новизною, расположенныхъ по природъ болъе къ сомнънію и отрицанію, чъмъ утвержденію и довърію, и, наконецъ, предохранить Русскую Исторію на будущее время отъ подобныхъ покушеній.

"Предметь второго тома есть происхождение Варяговъ-Руси. Здёсь помёщено первое мое разсуждение объ этомъ предметъ, исправленное и дополненное новыми открытіями и изслъдованіями, сділанными въ продолженіе двадцати слишкомъ літь послъ его перваго изданія, какъ мною, такъ и другими, отъ чего оно увеличилось почти вдвое. Я почелъ также необходимымъ разобрать новыя мнёнія о происхожденіи Варяговъ-Руси, опровергнуть возникшія сомнінія, какъ у противниковъ, такъ и у поборниковъ, и отвъчать на всъ относящіеся сюда вопросы. Ко второму тому присоединилъ и левціи свои о Словенахъ, въ коихъ заключается краткое извлечение изъ Словенских Древностей Шафарика, переведенныхъ Бодянскимъ, почти вездъ собственными словами автора. Извлечение это делаль я воть съ какою целію: мне хотелось показать при этомъ случав, въ какой связи Русская Исторія находится съ древле-Словенскою, на которую многіе молодые люди. начали обращать у насъ особенное вниманіе, чего отъ нея, на какихъ путяхъ, ожидать можно, и отъ какихъ заблужденій остерегаться должно; наконець это извлеченіе доставляеть данныя, съ коими следуеть приступать къ разсмотренію нашихъ Словенъ, пропускаемыхъ нами до сихъ поръ безъ вниманія, хотя изъ нихъ собственно составилось государство.

"Третій томъ- содержить изслідованія и замідчанія о событіяхь и прочихь явленіяхь перваго періода, который я называю Варяжскимь или Норманскимь (862—1054), съ объясненіемь, по принадлежности, всіхь мість Несторовой літописи, и наконець сравненіе нашего начала съ началомь прочихь Западныхь государствь, гді показань источникь различія между ихъ послідующими исторіями, даже до настоящаго времени".

Въ заключение своего предисловія Погодинъ обращается къ молодымъ друзьямъ Русской Исторіи: "Посвящаю мои Изследованія молодымъ друзьямъ Русской Исторіи, студентамъ университетовъ, и въ особенности студентамъ Московскаго Университета, между которыми произошли они, среди лекцій, въ продолженіе двадцати літь. Желаю искренно, чтобы ученики мои воспользовались моими трудами и распространили ихъ далъе и далъе, лучше и лучше, на пользу науки, на славу Отечества, къ чести своего имени. Русская Исторія, по своей обширности, по богатству источниковъ, по своему значенію въ кругу наукъ, по своей важности въ систем' гражданскаго образованія, по своимъ отношеніямъ въ настоящему времени, которое можеть, если захочеть, научиться отъ нея многому, и наконецъ по своей близости къ нашему сердцу, къ нашей плоти и врови, есть предметъ достойный изученія внимательнаго, глубокаго, постояннаго! Чёмъ больше будемъ мы искать въ ней, темъ больше находить.

"Методъ, употребленный мною, смѣю почитать сообразнѣйшимъ съ цѣлію, еще болѣе—думаю, что только посредствомъ его можно и достигать до заключеній вѣрныхъ и положительныхъ. Прежде всѣхъ разсужденій, толкованій и высшихъ взглядовъ должно, по моему мнѣнію, собирать всѣ мѣста изъ лѣтописей, грамотъ и другихъ источниковъ, объ извѣстномъ предметѣ, и потомъ уже, имѣя ихъ предъ глазами, дѣлать выводы объ его значеніи и отношеніи, въ ка-

комъ онъ находится къ другимъ смежнымъ предметамъ, и вообще ко всей Исторіи, пов'єряя свои выводы прочими св'ьдъніями. Работа трудная и вмъстъ легкая, за которую можеть приниматься всякій юноша, не им'я даже нужды въ особливыхъ способностяхъ. Объясните намъ такимъ образомъ бояръ, дътей боярскихъ, пасынковъ, дътскихъ, дворянъ, жильцовъ, тіуновъ, цёловальниковъ, куны, гривны, рубли, деньги, города, слободы, помъстья, отчины, поле, правежъ, полюдье, кормленіе, опричину, поклоны, пошлины, дары; составьте сводныя грамоты всёхъ родовъ; разберите по частямъ все управленіе, духовное, гражданское, военное, такимъ образомъ въ теченіе немногихъ льтъ Русская Исторія возведена будетъ на степень, на которой быть ей подобаеть, и вразумленная публика перестанеть толковать о вещахъ, противныхъ нашему духу, развитію, происхожденію, научится уважать свой народъ, воспользуется своими опытами, и начнетъ искать добра тамъ, гдъ его найти можно, то-есть, въ своей землъ, а не подъ тропиками Рака или Козерога.

"Я говориль о работь, доступной для всякаго трудолюбиваго молодого человъка, но она не должна останавливать другихъ, одаренныхъ особенными способностями, чующихъ въ себъ присутствіе высшей силы. Пусть такіе избранные обращаются въ самой Исторіи, выбирають себъ тоть или другой періодъ — Нормановъ, Монголовъ, Москву, Новгородъ, пятнадцатый въкъ, Смутное время, Малороссію, стръльцовъ, или посвящають свое перо одному какому-либо лицу — Ивану третьему, Грозному, Годунову, Хмельницкому, Петру. У насъ распространилось недавно пов'врье, что за такія сочиненія приниматься не время еще теперь, пока не обработаны всв источники, и пока не кончились всв приготовительные труды. Это мивніе совершенно ложное. Еслибъ имвли его Татищевъ, Стриттеръ, Карамзинъ, то до сихъ поръ у насъ не было бы никакой Исторіи. Если же Татищевь, Стриттерь, Карамзинъ принимались въ свое время за сочинение Исторін и поступили въ этомъ случа прекрасно, то кольми паче возможно это теперь, послѣ ихъ трудовъ, при обнародованіи матеріаловъ, когда проложена уже, такъ сказать; столбовая дорога Исторіи. Лишь быль бы умъ, жаръ, талантъ, даръ Божій! Отъ Историка не должно спрашивать новыхъ изслѣдованій, а только искусства воспользоваться сдѣланными. Всякій вѣкъ имѣетъ свои требованія и свой взглядъ на вещи, и во всякомъ вѣкѣ должна возобновляться картина Исторіи, сообразно съ состояніемъ науки и матеріаловъ въ его время.

"Я почель нужнымь сказать здёсь нёсколько словь объ этомь повёрьё, опасаясь, чтобъ оно не задержало какой-нибудь таланть испытывать свои силы на прекрасномъ и блистательномъ поприщё.

"Но довольно—въ слѣдующихъ томахъ молодые читатели увидятъ еще яснѣе мои совѣты о предлежащихъ работахъ для Русской Исторіи: четвертый и пятый томы, объ удѣльномъ періодѣ, которые мнѣ должно только исправить и дополнить по новымъ изданіямъ Археографической Коммиссіи, надѣюсь я издать въ слѣдующемъ году; о прочихъ томахъ, обнимающихъ продолженіе Русской Исторіи, до единодержавія Петра I, хотя не смѣю теперь ничего загадывать, но могу сказать, что приложу все свое стараніе, дабы кончить ихъ какъ можно скорѣе и отдать полный отчетъ соотечественникамъ въ своей университетской службѣ.

"Закончу мое предисловіе словами мниха Лаврентія, которому одолжены мы древн'яйшимъ спискомъ Несторовой Л'ятописи, положеннымъ въ основаніе этихъ изсл'ядованій:

"Радуется купецт прикупт створивт, и кормий вт отишье приставт, и странникт вт отечество свое пришедт; такоже радуется и книжный списатель, дошедт конца книгамт... И нынь, господа отии и братья, оже ся гдъ буду описалт, или переписалт, или не дописалт, чтите исправливая Бога дъля, а не клените!..."

Вскор'й посл'й изданія въ св'йть своихъ изсл'йдованій Погодинь встр'йтился съ однимъ изъ молодыхъ друзей Русской

Исторіи съ С. М. Соловьевымъ и съ грустью записаль въ своемъ Дневникъ: "Соловьевъ не подошелъ поговорить объ изслъдованіяхъ" <sup>81</sup>).

Какъ на Шевырева, такъ и на преосвященнаго Иннокентія произвели непріятное впечатлѣніе рѣзкіе отзывы Погодина, въ его предисловіи, о такъ называемыхъ скептикахъ. "Мнѣ кажется", писалъ Шевыревъ, — "что ты напрасно задѣваешь Строева, а потомъ скептиковъ. Какъ можно на заглавіи такого труда помнить о нихъ, а не выдержать спокойствія! Все ты какъ-то раздраженъ. О молодыхъ людяхъ неопытныхъ и легкомысленныхъ—я бы оставилъ". Въ томъ же укорялъ Погодина и преосвященный Иннокентій: "Видите, я правду говорилъ, что напрасно вы въ своихъ лекціяхъ слишкомъ бранили школу Каченовскаго. То же замѣчаютъ въ Отечественныхъ Запискахъ и дѣльно! Брань вамъ не къ лицу. Вамъ надобно быть добрымъ для всѣхъ и со всѣми".

Много утвшенія доставляло Погодину то сочувствіе, съ которымъ приняли его изследование Троицкие ученые. "Усерднъйше благодарю васъ за драгоцънныя ваши книги", писалъ ему А. В. Горскій, — "въ которыхъ древняя наша Исторія и быть народный разсматриваются такъ подробно, какъ еще не бывало на Руси. Сколько дорогихъ замътокъ и для нашей Церковной Исторіи. Между прочимъ я съ удовольствіемъ встрътиль убъжденіе, съ какимъ высказана у васъ мысль о вліяніи на насъ христіанства чрезъ Варяговъ. Мнѣ кажется, что этими обстоятельствами можно объяснить и ту загадку, почему Св. Ольга посылала къ Императору Германскому за Епископомъ, когда уже сама крестилась въ Константинопол'в и пребывала твердою въ Православіи. Не позволительно ли думать, что она это сдёлала для собравшихся въ Кіевъ христіанъ Латинской въры изъ Варяговъ? Отвергать, что довольно было у насъ Варяговъ Латинской веры, какъ делаетъ о. Макарій, значитъ заподозревать несколько историческія свид'єтельства, или перетолковывать ихъ совершенно произвольно" 82).

Не смотря на то, что М. А. Максимовичъ былъ противникъ Норманской теоріи, Погодинъ ему одному изъ первыхъ послалъ свои Изследованія. "Вотъ тебе и Изследованія", писаль онь 16 іюня 1846 г.;— "что ты совсёмъ пропаль?" 83).

Отвівчать Максимовичь не торопился и только 14 декабря 1846, г., изъ Кіева, отправиль Погодину отвітное письмо, въ которомъ между прочимъ читаемъ: "Я воображаль тебя уже въ Палестинъ; но слышу, что ты опять въ Москвъ... Спасибо за Изслюдованія, которыя прочель съ великимъ вниманіемъ. Третій томъ особенно интересенъ и важенъ, — но воля твоя: натяжевъ на Скандинавство слишкомъ много. Объ этомъ я настрочилъ тебъ предлинное посланіе, которое, какъ удосужусь, перепишу и доставлю тебъ".

Вмёстё съ тёмъ Погодинъ упрекалъ В. В. Григорьева за молчаніе объ его Изслюдованіяхг. На это Григорьевъ написаль ему откровенный отв'ьть, который едва ли понравился Погодину. "Упревъ-зачими не напишу я чего-нибудь о ваших лекціях и пр.? Затімь, - что я не чувствую довольно силь и не имъю довольно свъдъній, чтобъ взяться за серьезный разборъ такой книги. Писать же что-нибудь — и охоты нътъ и ни къ чему бы не повело. Потомъ, признаюсь, лекціи ваши не произвели на меня сильнаго впечатлънія Все это было уже читано прежде. Процессъ мышленія совершается у васъ, какъ у нъмца, въроятно, оттого, что вы выросли въ уваженіи къ Німецкимъ авторитетамъ. Вы сами не знаете, сколько въ васъ Нъмецкаго. Вы до сихъ поръ занимаетесь Русскою Исторіею, идя по следамъ Немцевъ. Былъ бы я профессоромъ Русской Исторіи, не знаю до чего бы дошелъ, а повель бы дело иначе. Вследствие всего сказаннаго разборъ мой вашихъ денцій, еслибы я его написаль, быль бы довольно враждебный, а толку отъ него было бы не много: къ чему же писать?"

Сдёлавъ этотъ весьма не лестный отзывъ, Григорьевъ сообщаетъ Погодину слёдующее: "Что васается до Святославова похода—я не писалъ ничего отдёльнаго объ немъ,

а бросиль только одну замѣтку въ Обзорт Политической Исторіи Хазаровт и въ Походахт Руссовт на Востокт. Картѣ похода Руссовъ на Бердау дѣлать не къ чему. До Дагестана могли они пробраться точно также, какъ Петръ Великій, во время похода на Персію: по Волгѣ до Астрахани (или до Итиля); тамъ берегомъ Каспійскаго моря; а тамъ, встрѣтивъ въ горахъ сопротивленіе или физическія трудности, сѣли на суда, которыя сопровождали ихъ около берега отъ Итиля до Дагестана,—и моремъ въ устье Куры. Не понимаю, въ чемъ видите вы трудности, мимо которыхъ я, по выраженію вашему, имыгаю".

Чрезъ Надеждина Погодинъ отправилъ экземпляръ своихъ Изслюдованій къ Уварову для представленія ихъ Государю и другимъ членамъ Императорской Фамиліи; но Надеждинъ очевидно не торопился ихъ представить по принадлежности. Погодинъ обратился съ запросомъ къ И. И. Давыдову, и послѣдній отвѣчалъ: "До сихъ поръ Графъ не могъ представить Государю Императору Изслюдованій вашихъ, потому что до сихъ поръ Надеждинъ не доставилъ экземпляра. Я самъ у него былъ, не засталъ дома, и все дожидаюсь, не пожалуетъ ли онъ ко мнѣ. Пока ожиданія напрасны".

За свои Изслюдованія Погодинъ мечталь получить чинь дійствительнаго статскаго совітника. Но эта мечта не осуществилась. Во всеподаннійшемь докладів Уварова (5 мая 1847 г.) было сказано: "Иміно счастіе представить Вашему Императорскому Величеству по одному экземпляру нынів изданныхь бывшимь профессоромь Московскаго Университета Погодинымь сочиненій: 1) Изслюдованія, Замичанія и Лекціи о Русской Исторіи и 2) Историко-критическіе отрыски. Профессорь Погодинь есть одинь изь самыхь ревностныхь воздільвателей Отечественной Исторіи. Вь изданныхь имь книгахь заключаются объясненія и разрішенія, боліве или меніве удовлетворительныя, на всі вопросы о древнемь періодів Русской Исторіи. Въ уваженіе этого достоинства сочиненія Погодина всеподданнійше испрашиваю дозволенія

объявить автору Высочайшее Вашего Императорскаго Величества благоволеніе". На этомъ докладѣ Государемъ начертано карандашемъ: "Согласенъ".

Но Погодинъ, очевидно, остался недоволенъ результатомъ поднесенія, и въ своемъ Дневникъ подъ 13 мая 1847 года записалъ слѣдующее: "Въ газетахъ мнѣ благоволеніе. Вотъ тебѣ и награда. Подлецы!"

И. И. Давыдовъ, желая успокоить Погодина, написаль ему (10 іюля 1848 г.): "Мнѣ любопытно было прочесть представленіе, сдѣланное Графомъ Государю о васъ, при поднесеніи книгъ вашихъ: къ величайшему моему удовольствію, узналъ я, что оно продиктовано было Графомъ и согласовалось съ вашимъ желаніемъ. Но сердце Царево въ руцѣ Божіей: на представленіе послѣдовало извѣстное рѣшеніе. Будемъ надѣяться на будущее. Повторяю, что и прежде писалъ: за Богомъ молитва, а за Царемъ служба не пропадаютъ. Наслѣднику книги ваши были представлены, о чемъ я также удостовѣрился лично, но отвѣта не было, вѣроятно, по той причинѣ, что представленіе книгъ совпадаетъ съ семейными заботами Августѣйшаго Супруга и Отца. Что же дѣлать? Вѣдь отчета спрашивать не будешь. Терпѣніе, товарищъ, терпѣніе. Этой добродѣтели хоть у меня поучитесь..." 84).

Все это нѣсколько успокоило Погодина, и онъ записалъ въ своемъ Дневникто: "Уваровъ представлялъ меня, кажется, въ дѣйствительные статскіе совѣтники, а Царь, видно, не захотѣлъ, а я было разсердился на Уварова и хотѣлъ было писать ему укоризненное письмо".

## XIII.

Изслидованія, Замичанія и Лекціи о Русской Исторіи подверглись нападенію со стороны Западниковъ. Въ Отечественных Записках появилась рецензія на нихъ, написанная К. Д. Кавелинымъ <sup>85</sup>). Погодинъ, "имѣя въ виду особенно поясненіе своихъ мыслей для молодыхъ друзей Исторіи

и читателей его книги", напечаталь въ Москвитянинъ: Отвът моим рецензентам.

Кавелинъ свои нападенія на книгу Погодина началъ съ заглавія ея, въ которомъ онъ почему-то усмотрѣль неискренность. На это Погодинъ отвѣчалъ вопросомъ: "Какъ же приличнѣе мнѣ назвать книгу? Я не смѣлъ дать ей имя Изслѣдованій, потому что о нѣкоторыхъ, хотя немногихъ, предметахъ дѣлаю только замѣчанія. Замѣчаніями назвать могъ еще менѣе потому, что большая часть ея состоитъ изъ Изслѣдованій. Лекцій же помѣщено только пять или шесть. Изслѣдованіями назвать мою книгу слишкомъ гордо. Замѣчаніями слишкомъ смиренно, лекціями вовсе невѣрно".

Далѣе Кавелинъ обвинялъ Погодина въ ненависти къ теоріямъ, въ пристрастіи къ частностямъ. На это обвиненіе Погодинъ восклицаетъ:

"Милостивый государь! Я учился подъ вліяніемъ Шиллинговой философіи, въ 1829 году перевелъ Астово введеніе въ Исторію, а въ первой своей лекціи, вступая на канедру Всеобщей Исторіи, сказаль: "Мірь нравственный со всёми своими явленіями, върно, подчиненъ такимъ же непреложнымъ законамъ, какъ и міръ физическій. Сотвореніе міра физическаго происходило высовимъ порядкомъ, -- это сказуетъ намъ Моисей, и объясняють и доказывають Лаплась, Кювье, Филаретъ. Царство прозябаемыхъ, напримѣръ, возникло прежде животныхъ, а суша устроилась, когда слились воды; свътъ сосредоточился по разделеніи хаоса, и за вторымъ днемъ не могъ следовать пятый, но третій. Такъ, верно, происходило и въ Исторіи. В'врно, духъ челов'вческій также постепенно выдълывался, какъ природа; върно, дъйствія его составляютъ такую же непрерывную цёнь, какую составляють естественныя произведенія, въ которой всякое кольцо необходимо безъ излишку и недостатку, держится всвми предыдущими и держить въ свою очередь всв последующія; верно, и для сотворенія природы нравственной есть вторые шесть дней творенія, коихъ историкомъ долженъ быть новый Моисей". Я люблю,

люблю въ особенности общія, мысли, ничто не доставляєть мив столько удовольствія, какъ ясныя обозрвнія, и л горько собользную, что въ наше время, даже въ Европейской Литературь, при множествь талантовь второкласныхь, общихь мыслей объ Исторіи встрівчается очень мало, — на высоту нивто не возводитъ, -- горизонтъ Исторіи сузился, -- историки обмелѣли,-и Шлецеры, Гердеры, Миллеры остаются безъ наследниковъ. Корпя надъ буквами, разбирая кавыки и запятыя, сличая свидётельства, подводя мёста, роясь въ подземельв, въ пыли, въ хламу, убивая въ некоторомъ смысле свое время, я дёлаю насиліе своей душё, приношу жертву Русской Исторіи, или, лучше, необходимости. Не обработавъ источниковъ, нёкоторыхъ хотя вчернё, нельзя разсуждать, нельзя строить системъ: вотъ въ чемъ рано я убъдился, и почему принялся за трудъ тяжелый, скучный, утомительный. Двъсти лътъ отъ Рюрика до удъловъ разобралъ я и анализироваль по слову, во всёхь источникахь, и напечаталь свои Изследованія. Вторыя двести леть, до Монголовь, поступають въ печать въ нынѣшнемъ году. Третьи двѣсти лѣтъ, до Ивана III, приготовляются та печати въ следующемъ. Но продолжать своего труда въ одинаковомъ объемъ болъе мнъ нельзя вслёдствіе ужаснаго размноженія источниковъ съ ХУ стольтія. Воть почему приглашаль я, и приглашаю, молодыхъ друзей Исторіи, къ обработанію источниковъ".

На обвиненіе Кавелина въ насмѣшкахъ Погодина надъ высшими взглядами послѣдній отвѣчаетъ такъ: "Я дѣлалъ свои изслѣдованія о Норманскомъ періодѣ въ то время, какъ Полевой издавалъ Телеграфъ, ругалъ Карамзина, путалъ Исторію Русскаго народа, получалъ рукоплесканія въ Петербургскихъ журналахъ и цитаты даже въ сочиненіяхъ Академическихъ. Не противъ высшихъ взглядовъ и теоріи вообще я вооружался, а противъ высшихъ взглядовъ Полеваго, къ которымъ теперь присоединяю такіе же высшіе взгляды Соловьева, и нѣсколько—извините—вашихъ (напримѣръ, о поэзіи царя Ивана Васильевича Грознаго), хотя скажу вамъ искренно, у васъ я

вижу гораздо болѣе отчетливости и послѣдовательности, нежели у вашего товарища, который построилъ на пескѣ новые города, пустилъ по воздуху дружинников спорить о мъстах за небывалыя отношенія, а восхищаться ими на землѣ разставилъ остальных — черныхъ людей! Вотъ такихъ высших взглядовъ и теорій я не люблю, и буду ихъ преслѣдовать критикой, какъ преслѣдовалъ Славистовъ и скептиковъ Каченовскаго".

Затемъ Погодинъ переходить въ третьему пункту обвинительнаго противъ него акта Кавелина: "Принадлежа къ школѣ толкователей, экзегетиковъ", говоритъ Кавелинъ о Погодинъ, -, а не историковъ въ настоящемъ смыслъ слова, онъ никогда не могъ подняться до высшаго историческаго возэрвнія. Отсюда его несправедливая, пристрастная, крайне ограниченная оцънка соперника, котораго имя, если не навсегда, то на долго будетъ памятно для всъхъ, занимающихся Русской Исторіею: мы говоримъ о покойномъ Каченовскомъ. Каченовскій первый почувствоваль неудовлетворительность прежняго, теперь мало-по-малу исчезающаго, натянутаго, неестественнаго воззрѣнія на Русскую Исторію. Онъ не быль геніальнымъ челов комъ, но быль человъкомъ съ талантомъ, начитанный, знакомый съ требованіями науки и критикой. Подъ перомъ Карамзина наше прошедшее, только относительно къ последующему важное и значительное, выросло въ нъчто колоссальное и величественное. Каченовскій возсталь противь этихь преувеличеній и старался привести Русскую Исторію въ ея естественнымъ размърамъ, снять съ глазъ повязку, которая показывала многое въ превратномъ видъ, и возвратить, или, правильнъе, привести насъ къ возврѣпію, равному времени, въ которое совершались событія". вібличь побиль бинт воде

На это Погодинъ отвѣчалъ: "Этой мысли, милостивый государь, чуть ли не сто уже лѣтъ! Эта мысль была общею ва пятьдесятъ лѣтъ въ нашемъ ученомъ мірѣ, и подъ вліяніемъ этой мысли изслѣдователи всѣхъ послѣднихъ поколѣній, съ нашимъ включительно, начинали свои занятія и изслѣн

дованія... Выразиль ее всёхь рёзче и прежде Шлецерь, за которымъ повторяли прочіе. Но между тімь какъ мы здісь остановились на Шлецеръ, въ Европъ мысль о первоначальной дикости была приведена въ потрясение. Добровский своими изследованіями о Словенскомъ языки началь доказывать, что такого языка не могъ имъть народъ дикій. Гриммъ разсуждаль такъ о Германцахъ, разсматривая ихъ языкъ и древности. Вильгельмъ Гумбольдтъ сказалъ вообще послъ изследованія о Кельтахъ и Иберахъ: "Мы должны остерегаться, чтобы народовъ, которыхъ древніе называють варварами, не смѣшивать съ дикарями, находимыми въ новѣйшее время въ Америкъ и на Южномъ океанъ; степень образованія, которой достигли первые, была совершенно иная. И даже по сю пору еще никъмъ удовлетворительно не ръшенъ важный вопросъ о послёднихъ: дикость или одичалость представляютъ они... " Всѣ эти мысли начали распространяться мало-по-малу съ начала нынёшняго столётія, и навонецъ старая теорія была уничтожена. Слышите-ваша теорія, которую вы даете намъ за новость, которой объщаете тріумфъ еще въ будущемъ времени, была проповъдуема еще въ прошломъ столътіи и уничтожена повсемъстно почти за пятьдесять леть! Шафарикь дополниль, распространиль, утвердиль изследованія Добровскаго о Словенахъ; новое мненіе его принято въ ученомъ мір'є и нашло продолжателей. Слушайте! Языкъ доказываетъ намъ развитіе понятій. Пъсни доказывають намъ развитіе чувствованій. Разд'яленіе земли доказываетъ какъ бы то ни было политическое развитіе. Находимыя монеты доказывають развитіе торговли и промышленности. Воть сь какой точки должно начинать теперь изследованія о древней Русской Исторіи, а вы указываете намъ на Шлецерову, совершенно опровергнутую. Каченовскій за двадцать пять лёть отсталь на этомъ пути отъ современныхъ требованій науки, а вы хотите оборотиться въ нему, и посылаете следующія поколенія за нимъ следовать. Неужели это прогрессъ? — Развъ ретроградивный. "

Четвертое обвинение Кавелина касалось тона, съ которымъ Погодинъ говорилъ о Каченовскомъ. "Въ этомъ" питеть Погодинь, - "я готовь сознаться, готовь повиниться. Еслибъ я писалъ теперь, то, разумвется, не подвергался бы такому упреку. Но вы обратите внимание на обстоятельства, въ которыхъ я говорилъ, впрочемъ-не о немъ, а объ его мысляхъ. Система его была въ полной силъ: всъ студенты писали разсужденія съ заключеніемъ, что Рюриковъ и Олеговъ должно считать минами, что Несторъ не сочиняль лътописи, что древнимъ нашимъ свидътельствамъ върить нельзя, что Русь пришла съ Востока и проч. — Такія разсужденія награждались медалями и получали почетное мъсто въ Ученых Записках, издаваемыхъ Московскимъ Университетомъ. Одинъ изъ молодыхъ людей, —С. М. Строевъ, кончивъ курсъ, выступиль противъ меня подъ именемъ Скромненка и разругаль меня въ Сынь Отечества, даже почти какъ Соловьевъ. Журналисты назвали школу скептическою, провозгласили побъду новаго направленія. Ученые восклицали, что мы стоимъ на прагѣ преобразованій Русской Исторіи (точно какъ теперь), и добрые пріятели, встрічаясь со мною, уже улыбались сострадательно! А я былъ убъжденъ, какъ 2+2=4, что всв эти господа заблуждаются и вводять другихъ въ заблужденіе; я быль уб'яждень и не могь нигд'я сообщить своего убъжденія. Мудрено ли было мив выразиться въ своихъ запискахъ ръзко, или даже сильно! Вамъ хорошо говорить: "Укажите теперь хоть на одного человъка, который бы серьезно сомнъвался въ подлинности и древности источниковъ нашей Исторіи". А каково было мнъ терпъть, и каково было мнъ бороться, имъя врагами-въ университетской публикъ Каченовскаго и въ журнальной Полевого, съ союзными ему Петербургскими журналистами"!

Любопытно, что, когда любимый ученикъ Погодина, Н. В. Калачовъ, задумалъ издавать свой Архивъ, то вотъ что писалъ онъ Кавелину: "Теперь на счетъ Каченовскаго. На насъ лежитъ священный долгъ отдать ему должную честь. Въ Москвъ

къ нему еще слишкомъ холодны; въ последнемъ заседания Общества Исторіи и Древностей я было заговориль объ его біографіи, —никто не отозвался. Благо вамъ, что вы отдадите ему все следующее, и вашимъ словамъ публика, конечно, повърить больше, чъмъ всякому другому. Вотъ почему я бы радъ быль служить вамъ всёмъ, чёмъ могу, но, къ сожалёнію, объ Каченовскомъ у меня очень мало библіографическихъ свъдъній. Пошлю сегодня же къ Перевлъсскому, который собираетъ матеріалы біографій: если онъ доставитъ мив что-нибудь особенное, тотчасъ же вамъ перешлю. Пока же воть все, что могу сказать. Возьмите Роспись Россійскими книгама Смирдина. Тамъ въ Указатель авторовъ вы найдете ссылку едва ли не на всѣ болѣе замѣчательныя изданія Каченовскаго. Потомъ, чтобы познакомиться полнъе съ его взглядомъ на Исторію, переберите всв статьи по Русской Исторіи, напечатанныя въ Ученых Записках Московскаго Университета. Онъ написаны почти исключительно подъ его вліяніемъ, какъ сознается самъ Каченевскій, и даже въ указаніяхъ подъ этими статьями. Наконецъ, издававшійся въ послёднее время Каченовскимъ Выстник Европы въ 1808 г. и въ 1811 г. до 1830 г. укажетъ вамъ на всв его мысли, убъжденія и, сверхъ того, познакомитъ васъ съ его журнальною деятельностью, его статьями по этой части и разными предпріятіями. Дело не къ спеху, можеть быть, я еще буду въ состояни служить вамъ. Другія зам'єтки и отчасти касающіяся до служебной дъятельности Каченовского вы найдете въ Трудахъ Московскаго Общества Исторіи и Древности (особенно въ льтописяхъ) и въ Москвитянини (если не отибаюсь) за 1842 годъ, гдъ напечатана библіографія его, составленная И. И. Давыдовымъ, и извъстія о немъ Погодина \*). Знаю я тоже изъ личныхъ отзывовъ многихъ знакомыхъ Каченовскаго,

(Примъчание Д. А. Корсакова).

<sup>\*)</sup> Біографія Каченовскаго, написанная И. И. Давыдовымъ, помѣщена не въ Москвитянинъ, а въ Ръчахъ и отчеть о состояніи Московскаго Университета за 1842 г. Некрологъ Каченовскаго, написанный Погодинымъ, помѣщенъ вѣ Москвитянинъ 1842 г., кн. V, стр. 208—210.

что онъ отличался чрезвычайною честностью, благородствомъ души и прямотою; литературными трудами и службой нажиль себъ въ Москвъ домъ тысячъ въ пять—едва ли не все имущество, оставленное имъ, кромъ книгъ, дътямъ; былъ женатъ на нъмкъ, имълъ двухъ сыновей и одну дочь, уже теперь взрослыхъ, и отличался строгимъ формальнымъ исполненіемъ обязанностей. Въ семейной жизни былъ кротокъ и добродушенъ и любилъ лътомъ съ пріятелями бесъдовать въ саду, который находился при его домъ".

Сдѣлавъ это невольное отступленіе, перейдемъ къ пятому пункту обвинительнаго акта. Этотъ пунктъ имѣетъ общее значеніе, хоть и предложенъ косвенно: "Возьмите, напримѣръ, профессора Русской Исторіи", говоритъ Кавелинъ,— "что прикажете ему дѣлать. Налечь на какую-нибудь спеціальную сторону предмета и читать ее цѣлый годъ, потомъ въ двѣ, три, лекціи изложить все прочее? Наука черезъ это выиграетъ, правда, но слушатели, навѣрное, потеряютъ. Цѣль преподаванія — дать полное обозрѣніе предмета, а не частности, мелочи, важныя въ наукѣ, неважныя и ненужныя для того, кто ищетъ только общаго образованія".

Слова эти Погодинъ, разумъется, принялъ на свой счетъ и отвъчалъ: "Радъ случаю объясниться (не публичныхъ обвиненій я боюсь, а приватныхъ). Объясняюсь и съ другою цѣлью: доставить своимъ товарищамъ по ремеслу данное, которое они могутъ принять къ свъдънію и употреблять по благоусмотрънію. Самъ я читать университетскихъ лекцій, въроятно, нигдъ уже не буду, и потому могу говорить свободно и безпристрастно. Точно — я налегалъ во всякій курсъ на одну какую-нибудь спеціальную сторону предмета, и читалъ въ одинъ годъ преимущественно о Новъгородъ, въ другой о Норманскомъ періодъ, въ третій о происхожденіи Руси, въ четвертый о Монголахъ, въ пятый о Несторъ, Петръ Первомъ, и проч. Почему я поступалъ такъ? Не безъ разсужденія, молодой мой товарищъ! Берегись бросать въ меня камень, хоть я и не остерегаюсь отъ твоего (и ни отъ чьего)

удара, а лучше выслушай меня: Фридрихъ Шлегель, кажется, въ предисловіи къ лекціямъ своимъ о Всеобщей Исторіи, сказаль, что при занятіяхь этой наукой всего полезнье подробное, всестороннее, долговременное изучение одного какогонибудь предмета: это частное изученіе, говорить опытный ученый, дасть масштабь, руководство, точку опоры, върное пособіе для правильнаго взгляда на всю Исторію и на какое угодно ея отделеніе. Справедливость этого замізчанія я испыталь на себъ очень рано: нъсколько лътъ посвятиль я вопросу о происхожденіи Руси, перечель по ніскольку разъ вев источники, изучиль вев мнвнія, и овладель имъ, какт мню казалось, совершенно. За то къ какому предмету послъ я ни приступаль, занятіе шло у меня легко, и, повторяю какт мню казалось, успъшно: тотчасъ открывался путь, раскидывался горизонть, представлялись средства, обозначались вопросы, требованія, однимъ словомъ, будто въ рукахъ былъ у меня ключь. Это хотълъ я передавать всегда и студентамъ, забывая, можеть быть, что изъ нихъ не всв сдвлаются учеными. Общее обозрѣніе предмета in statu quo, расчитываль я, могуть они получить всегда, прочтя пять-шесть книгь, кои мною и требовались. Пристрастіе въ этой мысли обольщало меня надеждою, что она принесеть имъ пользу даже и во всякой службъ, не только въ наукъ. Это была моя idée fixe! А вотъ въ чемъ состояли личные мои недостатки: я приготовлялся въ каждой лекціи, и въ двадцать літь не наберется, можетъ быть, двадцати, кои читалъ я не приготавливаясь, хотя плодомъ приготовленія бывала иногда одна строка, которую несъ я на лекцію, какъ сокровище, и которая пропадала для большинства! (Не такъ думаю я теперь, когда, спокойный, смотрю на пройденное поприще, а тогда, на оборотъ, думалъ я, что эта строка именно и блеснетъ-то ярко во всв глаза, осввтить мракъ и произведеть двиствіе). Далве — читать известное всегда казалось мив скучнымъ: когда я кончиль изследование о Несторе, мне уже тяжело было повторять объ немъ одно и то же, узнанное, ясное для меня:

я ссылался большею частію на книгу, и выбираль другой темный предметь, читая который могь изслідовать! Наконець: одні части Исторіи я любиль, другія ніть, напримірь, Новую Исторію. Это уже общій порокь профессоровь: изъ нихь у всякаго бываеть свой конекь. Можеть быть, я ошибался, можеть быть, большинство студентовь точно теряло; особенно сначала, оть такой методы, которая слилась у меня съ жизнію, но въ оправданіе себі могу я сказать, что съ этою методою я накопиль восемь или девять томовь изслідованій, которыя пригодятся для студентовь, равно какь и для профессоровь всіхь поколіній, и оть которыхь не откажется, можеть быть, наука. Теперь читать будеть легче, кто захочеть идти по моему пути: главные матеріалы о первой половинів Исторіи почти всіх обработаны, и разсуждай кому какь угодно!"

Нижеслъдующія строки Кавелина задѣли Погодина прямо за живое. "Споръ старый", писалъ Кавелинъ,— "а потому уже скучный, споръ о томъ, какое значеніе имѣетъ для насъ́ современниковъ, прошедшее Руси. Узнавъ его, мы поймемъ себя, яснѣе увидимъ путь, по которому двигаемся въ Исторіи, но вмѣстѣ съ тѣмъ, чего никакъ не должно забывать, поймемъ и необходимость, заставившую насъ искать добра не у себя, а у другихъ. Наука можетъ дать вамъ средства облегчить путь, сдѣлать его сознательнымъ и чрезъ это возможно менѣе тяжкимъ, но перемѣнить его не можетъ. Притомъ, что умерло, того уже не воскресимъ. Мы теперь не знаемъ только, почему умерло, хотя и догадываемся, а тогда будемъ знать: вотъ и все. Смотрѣть иначе на науку Исторіи — значить не понимать ея".

На это Погодинъ писалъ: "Радъ случаю замѣтить здѣсь различіе между Западнымъ и Восточнымъ толкомъ, между Словенами и Фрягами (имени Европейцевъ едва ли они заслуживаютъ), двумя партіями, раздѣляющими современную нашу Литературу, какъ ни бѣдна, какъ ни слаба она Вотъ одинъ изъ пунктовъ ихъ раздѣленія: Фряги признаютъ "не-

обходимость заставившую искать добра не у себя, а Словене утверждають, что надо было искать добра у себя. (Оттънки въ отношеніи къ слѣдующему времени: больше у себя, чъмъ у другихъ; сперва у себя, потомъ у другихъ; ультра: только у себя).

"Вы говорите: что умерло, того не воскресишь. Такъ! Что умерло, того не воскресишь, — но гдѣ же вы научились, чтобы въ Исторіи что-нибудь умирало! Этого не завѣщалъ и Гегель. Мѣстничество сожжено, а Табель о рангахъ развѣ не есть Мѣстничество, исправленное и усовершенствованное, по времени и обстоятельствамъ. Обветшалыя формы возобновляются, укрѣпляются и начинаютъ безпрестанно новую жизнь въ Исторіи. Такъ Рейнъ упалъ въ Констанцское озеро, а потомъ выбрался же изъ него, и потекъ своей дорогою".

Послѣ общихъ обвиненій Кавелинъ предложилъ въ своей рецензіи "частныя замѣчанія", отвѣтъ на которыя Погодинъ заключилъ такими словами: "Я долженъ поблагодарить Кавелина за указаніе мнѣ нѣсколькихъ обмолвокъ, неточностей, просмотровъ, наконецъ, за желаніе его быть безпристрастнымъ, по крайней мѣрѣ, при оцѣнкѣ частностей. О моемъ такъ названномъ имъ остроумно историческомъ мистицизмѣ имѣетъ право онъ говорить, что угодно. Что я увлекаюсь мыслію о мирномъ занятіи въ противоположность западному завоеванію, при объясненіи нѣкоторыхъ событій, въ началѣ Русской Исторіи, и оно бываетъ отъ того натянуто, — можетъ быть, онъ правъ.

"Вообще онъ пишетъ ясно—большое достоинство! Понимаешь всегда, что онъ хочетъ сказать, видишь, съ какой точки онъ смотритъ. Въ этомъ отношеніи онъ беретъ большее преимущество предъ Соловьевымъ, который рѣшительно видитъ все на выворотъ и не помнитъ, что говоритъ, хоть и говоритъ, пишетъ, легко и живо. Оба они отдълали или хотъли отдълать меня одинаково (знать сильны!), слѣдовательно, и въ этомъ отношеніи я могу судить объ нихъ, не склоняясь ни на чью сторону. Въ успѣхѣ Соловьева я отчаяваюсь,

окончимъ сравненіе, если онъ не подвергнется радикальному леченію, а на успѣхъ Кавелина я надѣюсь, лишь только откинь онъ предублжденія.

"И для этого-то успѣха, для успѣха науки я приглашаю васъ, господа, заниматься вмѣстѣ, сообща. Личности я желаю всякаго благополучія, свободу мнѣній уважаю — повѣрьте, что вы отъ меня получите больше, чѣмъ я отъ васъ, а наука выиграетъ безъ сравненія.

"Послѣ вашихъ въ высшей степени несправедливыхъ, не говорю уже неприличныхъ, выходокъ, коими вы, на первыхъ порахъ, хотѣли показать свое преимущество предо мною, старымъ учителемъ, другой не сталъ бы и думать объ васъ, а я подаю руку, для пользы любимаго предмета, для пользы вашей. Не хотите принять ее — прощайте! "86).

## XIV.

1847-й годъ — былъ годомъ полнаго расцвъта ученой дъятельности С. М. Соловьева. По своимъ убъжденіямъ онъ не принадлежаль ни къ Западникамъ, ни къ Словенофиламъ. "Это человъкъ", писалъ Бълинскій, — "совершенно чуждый намъ". "...Онъ не хочетъ принадлежать ни къ какому журналу исключительно. Онъ наклоненъ къ Словенофильству, но его отношеніе къ Погодину не позволяеть ему печатать статьи въ Москвитянинъ. Поэтому для него Отечественныя Записки и Современника все равно; и мы будемъ ему очень благо дарны, если, печатая въ Отечественных Записках, онъ будеть и намъ давать свои статьи " 87). Религіозное чувство, которое сохраниль Соловьевь до конца своей жизни, сближало его съ Словенофилами и отталкивало отъ Западниковъ. "Соловьевъ", писалъ Боткинъ къ Краевскому, — "находится въ близкихъ отношеніяхъ съ Словенами, а Словене ругаются Отечественными Записками; действительно, на участіе въ Отечественных Записках ему надобно рёшиться, и въ этомъто ръшении состоить вся трудность. Чтобъ сколько-нибудь подвинуть его, я готовъ ему кадить, сколько его душѣ угодно. Его заподозриваютъ въ Словенизмѣ, но онъ держится какогото juste milieu. Та и другая стороны упрекаютъ его въ нерѣшительности, даже назначенъ былъ какъ-то вечеръ, чтобъ выслушать его profession de foi, но до сихъ поръ вечеръ не состоялся".

Въ Словенофильскомъ кружкъ Соловьевъ былъ особенно близокъ съ Д. А. Валуевымъ, В. А. Пановымъ и К. С. Аксаковымъ. Но въ то же время, по собственному сознанію Соловьева, пристальное занятіе Русскою Исторіе не дозволяло ему сделаться настоящимъ Словенофиломъ. Боткинъ, представляя Анненкову образчикъ нетерпимости Словенофиловъ, писаль ему: "Соловьевь до того вчитался въ летописи и старыя грамоты, что усвоиль языкъ ихъ; онъ свободно говорить имъ и пишеть. Изъ шутки завель онъ на немъ переписку съ Аксаковымъ. Въ одномъ обществъ Аксаковъ читаетъ одно изъ посланій къ нему Соловьева. Вдругъ Иванъ Кирвевскій, бывшій туть, сь негодованіемь возстаеть, какь смъть употреблять языкъ, на которомъ написаны наши Священныя Книги, для писанія шутливых записокъ; это такъ возмутило его, что онъ сдълался боленъ. Вотъ корифеи Словенства! "

Не смотря однако на близость Соловьева къ Словенофиламъ, Боткинъ, по порученію Краевскаго, продолжалъ принимать всё мёры, чтобы привлечь Соловьева къ Отечечественным Записками. "Я", писалъ Боткинъ Краевскому,— "съ Соловьевымъ незнакомъ, хотя и встрёчался съ нимъ у Свербеевыхъ, да я и нарочно бы съёздилъ къ нему, но не выхожу еще. Я рёшился снестись съ нимъ письменно... Я говорилъ объ этомъ съ Грановскимъ, который увёряетъ, что Соловьевъ съ удовольствіемъ приметъ ваше предложеніе; но въ настоящее время онъ готовится къ докторскому экзамену и сидитъ дома..."

Получивъ отвътъ отъ Соловьева, Боткинъ писалъ Краевскому: "Вчера получилъ я письмо отъ Соловьева: онъ бла-

годарить вась за ваше предложение, но теперь не можеть дать рушительнаго отвута, потому что, какъ онъ говорить, надо за всякое дело приниматься подумавши. Весь этотъ мъсяцъ, пишетъ онъ, будетъ онъ занятъ сначала экзаменомъ (на доктора), а потомъ приготовленіемъ къ диспуту и наконецъ самымъ диспутомъ, - вследствіе этого и просить "подождать его решительнаго ответа до окончанія наступающаго мъсяца. Впрочемъ", прибавляетъ онъ, — "я не хочу стъснять этимъ Андрея Александровича: онъ имбетъ полное право искать себъ другого сотрудника". Я на это отвъчалъ ему, благодаря его за добрый отвътъ, и прибавилъ, что Андрей Александровичъ столько дорожить его сотрудничествомъ, что до полученія отъ него ръшительнаго отвъта онъ остановится пріисканіемъ себъ сотрудника по части критики Русской Исторіи. Не будете ли вы меня бранить за такую галантерейность, но она сдёлана была вследствіе моего большого желанія втянуть Соловьева въ Отечественныя Записки. Въдь это человъкъ очень дъльный, хотя, къ сожаленію, и очень сухой. Его статьи важны для людей спеціально занимающихся Русскою Исторіей; но во всякомъ случав это дельный сотрудникъ". Въ конце концовъ домогательства Боткина ув'внчались усп'ехомъ, и Соловьевъ сдёлался постояннымъ сотруднивомъ Отечественных Записокъ. Извъщая объ этомъ Краевскаго, Боткинъ писалъ: "Вчера я быль у Соловьева и получиль оть него решительный ответь, и прилагаю при семъ его условія. По данному вами мнъ полномочію я ихъ приняль, потому что не нашель въ нихъ ничего для васъ отяготительнаго; но хотя я ихъ и принялъ, а все вашъ голосъ тутъ необходимъ, - потому напишите сами къ Соловьеву. Долго былъ онъ въ колебаніи; я просилъ Грановскаго убъдить его, и Грановскій принялся за это съ жаромъ и намъ много помогъ. Галаховъ будетъ сегодня или завтра у Соловьева, чтобъ переговорить съ нимъ на счетъ рецензій мелкихъ книгъ; хотя Соловьевъ не упоминаетъ объ этомъ въ своемъ писанномъ условіи, но на мое объ этомъ замѣчаніе онъ мнѣ отвѣтилъ, что займется и этимъ: Соловьевъ

затруднялся еще тъмъ обстоятельствомъ, что объщалъ свои статьи въ Современникъ, но я представилъ всю важность для него постояннаго участія въ одномъ журналѣ, и въ особенности критическое участіе, ну и прочее; я говорилъ очень хорошо, какъ вы легко можете представить себѣ; впрочемъ, постоянное участіе его въ Отечественныхъ Запискахъ нисколько не мъщаетъ ему, по данному имъ слову, послать иногда статью въ Современникъ запискахъ нисколько не мъщаетъ ему, по данному имъ слову, послать

Между тъмъ приближалось время довторскаго экзамена и защиты написанной Соловьевымъ диссертаціи: Исторія отношеній между Русскими князьями Рюрикова Дома. Экзаменъ прошель блистательно, о чемъ свидътельствуетъ М. Н. Катковъ въ письмъ своемъ А. Н. Попову (отъ 1 мая 1847 г.): "Соловьевъ кончилъ свой экзаменъ и защищалъ въ факультетскомъ засъдани свою диссертацію съ блистательнымъ успъхомъ. Не правда ли, какой чудесный трудъ его диссертація? Какъ все въ ней зръло, обдуманно и живо? Прекрасно разработаны Москва, Иванъ Васильевичъ. Честь ему и слава! " 89). На этотъ экзаменъ Погодинъ приглашенъ не былъ. "Удивляюсь", писаль ему И. И. Давыдовъ изъ Петербурга, -- "что васъ не пригласили на экзаменъ Соловьева. Что жъ смотритъ Степанъ Петровичъ Шевыревъ. Въдь на него только и надежда. Такъ повторяется это здъсь въ кабинетъ Министра" 90). Вообще следуеть заметить, что И. И. Давыдовь, переселившись въ Петербургъ, сталъ въ Соловьеву во враждебныя отношенія. Въ другомъ своемъ письмі онъ писаль Погодину: "Хвастовство Соловьева на лекціяхъ, какъ слышно, доходитъ до нахальства... " Посътивъ же Шевырева, Погодинъ записалъ въ своемъ Дневники: "Къ Шевыреву, который разсказывалъ диспуть Соловьева. Досадно слушать о подлыхъ кажденіяхъ "91). Еще до публичнаго защищенія Соловьевымъ своей диссертаціи И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: "Слышно, что Соловьевъ представилъ чудную диссертацію на степень доктора: Іоання *Грозный*. Читали ли вы ее и что это за трудъ?" 92)

Наконецъ, 6 іюня 1847 года, состоялся публичный диспутъ

С. М. Соловьева. По свидътельству Московскихъ лътописцевъ, "диспуть быль блестящій" и происходиль въ большой аудиторіи Московскаго Университета, которая, не смотря на лѣтнее время, была полна. Передъ диспутомъ Соловьевъ "съ чувствомъ" объяснилъ мысль, что нынъ болье, нежели когда-либо, необходимо открыть въ нашей Исторіи внутреннюю связь настоящаго съ прошедшимъ, разумное оправданіе одной эпохи другою. Возражать Соловьеву началъ Грановскій и между прочимъ заметилъ, что въ диссертаціи Соловьева "начало родовое проведено съ такою исключительностью, которая не допусваеть вліянія начала семейнаго, и что этоть средній терминъ какъ бы опускается Соловьевымъ въ излагаемой имъ начала родового съ началомъ государственнымъ". Второе возражение Грановскаго коснулось вліянія Монголовъ, которое Соловьевъ ставить на второй планъ. Послъ Грановскаго вступиль въ диспуть Бодянскій. Начну ст конца, началъ онъ, и прочиталъ последнее положение: "Періодъ времени отъ Іоанна III до пресъченія Рюриковой династіи характеризуется послёднею ожесточенною борьбою между родовыми и государственными отношеніями". По мевнію Бодянскаго, эту борьбу не должно почитать следствиемъ однихъ родовыхъ понятій... Въ боярахъ, съ которыми боролся Іоаннъ, онъ преследоваль и затьи феодального Запада, принесенныя въ намъ выходцами изъ Бѣлоруссіи... Другое возраженіе Бодянскаго относилось къ основной мысли всего сочиненія Соловьева: Бодянскій утверждаль, что междоусобія князей объясняются борьбою за право родича, что первое мъсто въ этихъ междоусобіяхъ занимаетъ право собственника, отчина. Сторону Бодянскаго принялъ Кавелинъ. По окончаніи ученаго обряда диспута громкія рукоплесканія свидетельствовали объ уваженіи посетителей и посетительниць къ трудамъ молодого ученаго. Погодина на диспутъ не было 93). Болъе подробныя и интересныя свёдёнія объ этомъ диспутё мы находимъ въ письмѣ М. Н. Каткова къ А. Н. Попову: "Вчера былъ диспуть Соловьева. Возражали Грановскій (ex officio), Бодянскій, Кавелинъ и еще кто-то. Вы, я думаю, замѣтили, читая диссертацію Соловьева, нѣсколько рѣзкій систематизмъ въ первой главь, гдь рычь идеть о родовых отношеніяхь. Эта рызкость отчасти полезна и нужна, производя и впечатлъвая рѣшительнѣе внутреннее начало древняго быта; но тѣмъ не менъе этимъ изложеніемъ производится невърный видъ, древній быть управлялся какь бы заранье обдуманною и постановленною системою. Эта система еще только сама вырабатывалась жизнію и потому везд'є вылита не въ строгихъ очеркахъ, а въ смътении съ другими ингредіентами, вслъдствіе которыхъ фактъ слагался часто иначе, нежели какъ можно было ожидать. На это бы и следовало обратить вниманіе; но Кавелинъ завязаль споръ, не оставляя своей любимой мысли о присутствіи и развитіи подъ сънью родовыхъ отношеній другого начала, именно семейнаго, которымъ разлагалась и разстраивалась система первыхъ, откуда будто бы исключительно выходить вотчинный характерь Сфверныхъ княженій. Оба противника вспылили, но споръ кончился не совсимь удовлетворительно или, лучше сказать, быль оставленъ безъ конца" 94).

Боткинъ въ письмѣ своемъ къ Анненкову дополняетъ извъстіе о диспутѣ Соловьева новыми свѣдѣніями: "Былъ диспутъ Соловьева на доктора" писалъ онъ,—"на которомъ самымъ сильнымъ и рѣзкимъ противникомъ Соловьева оказался Кавелинъ. Но вопросы были поставлены такъ рѣзко и радикально, что Шевыревъ вмѣшался въ споръ и прекратилъ его, оставя каждаго при его мнѣніи; отчетливость мысли и выводовъ были вполнѣ на сторонѣ Кавелина" <sup>95</sup>). Свой споръ съ Соловьевымъ Кавелинъ перенесъ изъ аудиторіи въ Современникъ и тамъ напечаталъ обширную критику на диссертацію своего друга.

"Основная мысль этой книги", повъствуетъ К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, — "и ея главная заслуга зачлючаются въстремленіи найдти связь между періодами, и связь не внъшнюю, а внутреннюю, прослъдить ростъ Русскаго общества и

намѣтить смѣну его общественныхъ состояній. Въ предисловіи авторъ возстаетъ противъ названія періодовъ: удѣльный, Татарскій; доказываетъ, что въ первое время не было удѣловъ и что не Татарамъ, а внутреннимъ причинамъ надо приписать измѣненіе въ общественномъ строѣ Русской земли. Онъ признаетъ два начала, смѣною которыхъ характеризуется время до конца Рюриковой династіи: родовое и государственное; родъ, полагаетъ онъ, разложился подъ вліяніемъ началъ государственныхъ, появленіе которыхъ, по его мнѣнію, объясняется гипотезою о старыхъ и новыхъ городахъ... Книга Соловьева вызвала жаркую полемику: первый выступилъ Погодинъ вобърственных появленіе которыхъ и новыхъ городахъ...

Вскоръ послъ диспута Соловьева И. И. Давыдовъ писалъ Погодину изъ Петербурга: "Новое поколъніе превозносить до небесъ Соловьева; но посмотримъ и подождемъ конца. Право, я не вижу, что новаго сказалъ онъ? Развъ въ перифразахъ содержится новая мысль? Онъ знаетъ уловки своего поколънія—выворотить на изнанку старое. Во всемъ этомъ я вижу дътство и удивляюсь, какъ С. П. Шевыревъ смотритъ на это равнодушно. Юное поколъніе умъетъ его обнять, а потомъ и располагать имъ по своей волъ. Будущему преемнику попечителя много будетъ стоить трудовъ привести хаосъ въ космосъ" 97).

## XV.

Успѣхъ Соловьева не могъ радовать Погодина, и ему вздумалось печатно побесѣдовать съ своими учениками, въ томъчислѣ и съ Соловьевымъ, объ ихъ трудахъ по Русской Исторіи. Въ Москвитянинъ онъ напечаталъ статью подъ слѣдующимъ заглавіемъ: О трудахъ и. Бъляева, Бычкова, Калачева, По-пова, Кавелина и Соловьева по части Русской Исторіи.

"Почитаю долгомъ", писалъ Погодинъ, — "побесъдовать съ молодыми учеными, которымъ имълъ я честь преподавать Русскую Исторію въ Московскомъ Университетъ, и которые,

къ особенному моему удовольствію, выступили теперь съ такимъ жаромъ, блескомъ, честію или почетомъ, на поприще этой прекрасной науки; предложить имъ нѣсколько замѣчаній, можетъ быть, не безполезныхъ тѣмъ, кто захочетъ принять ихъ не для спора, наконецъ, подать имъ нѣсколько совѣтовъ, внушенныхъ искреннимъ желаніемъ добра и успѣха, какъ имъ, такъ и наукѣ. Буду говорить съ ними откровенно, какъ говорилъ всегда, и постараюсь, чтобъ по моей рѣчи не было замѣтно, кто мнѣ лично, по сохранившимся дружескимъ отношеніямъ, пріятенъ, и кто, по какимъ-нибудь обстоятельствамъ, отошелъ далече".

Порядокъ бесёды Погодинъ выбираетъ по старшинству курсовъ, когда кто окончилъ оный. И начинаетъ съ И. Д. Бёляева, который напечаталъ въ то время: Разсужденіе о Несторё, объ его хронологіи, о Русскомъ войскё до Михаила Өедоровича, о древней монетной системѣ на Руси, о станичномъ распоряженіи, разборъ Изследованій Погодина. Сверхъ того, онъ трудился надъ писцовыми книгами, надъ исторіей Москвы какъ города, надъ исторіей пошлинъ и даней и описаніемъ Погодинской библіотеки; но это описаніе никогда не выходило въ свётъ.

Въ виду такого разнообразія предметовь, изучаемыхъ И. Д. Бълевымъ, Погодинъ совътуетъ ему ограничиться однимъдвумя предметами, и отдълавъ ихъ, приступать въ прочимъ. "Всего вдругъ", замъчаетъ Погодинъ, — "передълать нельзя. Эти господа рвутся на работу, кавъ будто опасаясь, что ихъ предупредятъ, и что имъ ничего не останется дълать. Похвальное рвеніе, которое служитъ въ чести молодости, но которое остается обывновенно безъ послъдствій въ исторіи науки. Они могутъ успокоиться: не только мы, но наши дъти и внуки найдутъ себъ работы. Наши предшественники трудились не меньше нашего, а мы въдь говоримъ же, что ничего не сдълано для Русской Исторіи, и что мы только начинаемъ! Требованія науки безпрестанно возобновляются, увеличиваются, распространяются. Особенно посовътую я Бъ

ляеву, какъ окончившему курсъ уже давно, избрать себъ одинъ предметъ, напримъръ, войско отъ Іонна III до Петра I, или исторію пошлинъ, или наконецъ описаніе моей библіотеки. Если Востоковскій каталогъ принесъ столько пользы наукъ и чести автору, то что же можетъ объщать ему описаніе библіотеки, которая втрое или вчетверо обширнъе Румянцевской, не говоря о выборъ рукописей".

Затьмъ Погодинъ разсматриваетъ каждое изъ названныхъ разсужденій Бъляева.

Въ Чтеніях Императорскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ (1846 г.) А. Ө. Бычковъ напечаталъ краткое Изслидование о Новгородском посадники Моторищинь, отысканномъ имъ въ одномъ послесловіи. По поводу этого изследованія Погодинь съ большою похвалою отозвался объ ученыхъ трудахъ А. Ө. Бычкова. Его "пріемы въ изслъдованіи прекрасные, настоящіе ученые, и ихъ можно поставить въ примъръ верхоглядамъ". Побесъдовавъ съ А. О. Бычковымъ о посадникъ Моторицинъ и давъ ему нъсколько совътовъ, Погодинъ переходитъ къ Н. В. Калачову и къ его Русской Правда. "Это", писалъ Погодинъ. — самый "тщательный изъ всёхъ молодыхъ ученыхъ, любящій науку для науки, трудолюбивый. Онъ готовъ быть нашимъ...; не поставлю его идеаломъ, потому что похвалы въ наше время, послѣ всѣхъ заемныхъ и покупныхъ, сделались просто гадкими, и почти всякому молодому человъку онъ могутъ причинить вредъ, а не принести пользы". Сдёлавъ и Калачову замёчаніе за раздъленіе текста Русской Правды, Погодинъ преподаетъ молодымъ людямъ следующее наставление: "Разница-читать летопись или памятникъ для разсужденія объ немъ, или читать его просто, къ сведению. Всемъ этимъ господамъ, съ которыми теперь я имъю честь бесъдовать, извъстно, что Несторову лътопись я знаю почти всю наизусть, и однакожь скажу имъ теперь, она произвела на меня иное впечатленіе, когда я прочель ее сподрядь по изданію Археографиической Коммиссіи, нежели когда я изследоваль ее по частямь. Знатокъ

древностей, читая Правду, не можетъ не почувствовать, что первыя семнадцать статей дышать древностію. Воть первые записанные законы! На это чутье должно обращать вниманіе. Нын'в въ мод'в см'вяться надъ авторитетами. Вообще-пожалуй; еще Шлецеръ сказалъ: вз царствъ истины нътз авторитетовъ. Это правило имъетъ однакожъ исключенія: собирая лътъ двадцать нять Русскія Древности, я встръчался и встръчаюсь со многими людьми, которые, не зная даже грамоть, отличають безошибочно въкъ рукописей. Отчего? отъ опыта, отъ наглядности. Такъ другіе въ образахъ различають письмо Греческое отъ Новогородскаго, Московскаго, не зная почему. Древности, въ высшемъ значеніи, то-есть, по содержанію, имбютъ также свои примъты, доступныя вслъдствіе многольтнихъ занятій; слідовательно, авторитетами пренебрегать нельзя. Вы хотите, напримъръ, описывать библіотеку - ступайте же въ П. М. Строеву, описавшему ихъ двадцать, и просите у него совъта, а одни вы потеряете много труда попусту, прежде нежели попадете на прямую дорогу. Для изданія справляйтесь съ Шлеперомъ!"

Обращаясь затёмъ къ сочиненію Н. В. Калачова о Русской Правди, Погодинъ восклицаетъ: "Самъ Шлецеръ объявилъ бы автору свое благоволеніе. Это—важнѣйшее изъ всѣхъ разбираемыхъ мною здѣсь сочиненій. Многіе изъ нихъ только красивые мыльные пузыри въ сравненіи съ этимъ изданіемъ, украшающимъ литературу".

Приступая къ бесъдъ съ другими своими учениками А. Н. Поповымъ, К. Д. Кавелинымъ и С. М. Соловьевымъ, Погодинъ дълаетъ слъдующее предварительное замъчаніе:

"Перехожу къ трудамъ другого направленія, обнаруживающимъ болѣе желаніе разсуждать (raisonner), чѣмъ разыскивать. Это направленіе хорошо, но въ свое время, когда накоплено много свѣдѣній, когда пріобрѣтена опытность, когда умъ созрѣлъ, а до тѣхъ поръ оно не обѣщаетъ никакой пользы, хотя профессоръ Никитенко и предрекаетъ отъ него Русской Исторіи большой успѣхъ, а какіе-то невѣжи ждутъ

даже переворотовъ. Совътую молодымъ людямъ не увлекаться минутными успъхами, столько у насъ легкими, за недостатвомъ истинныхъ судей, и не обольщаться похвалами невъждъ и ихъ помощниковъ, помня стихи Сумарокова:

Достойной похвалы нев'вжда не умалить, А то не похвала, когда нев'вжда хвалить".

Съ А. Н. Поповымъ Погодинъ бесъдуетъ о Шлецеръ: "Поповъ", пишетъ онъ, — "напечаталъ (въ Московскомъ Сборникто) разсужденіе о Шлецеръ, прекрасно, — бойко и живо, — написанное, но грустно мнъ было прочесть его. Я самъ не пристрастенъ къ Нъмцамъ, но Шлецеръ, Миллеръ, Стриттеръ — это благодътели Русской Исторіи, и забывать ихъ услуги или отзываться объ нихъ какъ о людяхъ обыкновенныхъ, своекорыстныхъ, — есть просто неблагодарность. Результаты Шлецеровы теперь ничего уже не значатъ, на три тома его изслъдованій можно надиктовать пять въ пять недъль: все это не уменьшаетъ его чести и славы. Его метода, его пріемы, его уроки, его впечатлънія, его огонь — о, ихъ достанетъ еще на много покольній, имъющихъ уши слышати и разумъ разумъти! Студентъ, который на первыхъ годахъ не восхитится Шлецеромъ, тотъ не занимайся Русской Исторіей..."

Защиту свою Шлецера Погодинъ завлючаетъ такими словами: "Перестанемъ тревожить прахъ его, не станемъ заставлять его ворочаться въ могилѣ (которой никакъ не могъ я отыскать прошлаго года, хотя нарочно заѣзжалъ въ Геттингенъ поклониться ей), не станемъ заставлять его ворчать, что Русскіе все еще не вразумились въ его наставленія, и ступивъ три шага впередъ, обыкновенно отступаютъ на два назадъ".

Мы уже знаемъ, что К. Д. Кавелинъ напечалъ въ Современникъ 1847 года свое замъчательное разсуждение объ Юридическомъ бытъ Древней Россіи. Разсуждение это обратило на себя всеобщее внимание и между прочимъ Ю. Ө. Самарина, который въ Москвитянинъ выразилъ о немъ свое мнъние. Главная мысль этого разсуждения та, "что въ древней нашей

Исторіи не развилась личность, а начинается это развитіе съ Петра I, которому Іоаннъ Грозный быль въ этомъ отношеніи предшественникомъ и образцемъ". Приступая къ бесёдё съ своимъ ученикомъ, Погодинъ дълаетъ слъдующее предварительное зам'вчаніе по поводу его разсужденія: "По всему видно, что Кавелинъ не извлекъ системы изъ Исторіи, а приложиль ее готовую къ Исторіи". Замътивъ это, Погодинъ продолжаеть: "Личность очень хороша. Кто не пожелаеть ей добраго развитія; но Кавелинъ видитъ ее тамъ, кажется, гдв ея нътъ, и не видитъ тамъ, гдъ она, или что-нибудь ей соотвътственное, однородное, параллельное, есть. Оттуда у насъ большое разногласіе; личность, пожалуй, мы любимъ одинаково, но лица-совершенно различно! Говорить объ этомъ въ нашихъ предёлахъ какъ-то неловко, но вкратцё я представлю ему однакоже следующія замечанія на разсужденіе: Бояре въ древней Россіи им'єли право переходить отъ князя къ князю, имъли право считаться родами и службою. Крестьяне имъли право жить гдъ угодно и переходить съ мъста на мъсто. Спрашивается, что есть соотвътственнаго этимъ явленіямъ въ законодательствъ Петра I и проч.? А что касается до Ивана Грознаго, то въ одно время, какъ я прочелъ у Кавелина панегирикъ его личности и поэзіи, получилъ я отъ Свіяжскаго архимандрита Мартирія списокъ съ виденнаго мною въ Свіяжскомъ Германовомъ монастырѣ поминанья: "помяни, Господи, души усопшихъ рабъ своихъ побитыхъ". Таковыхъ рабовъ Божіихъ, ихъ же имена Онъ въсть, Господи, насчитывается не одна тысяча! Какова личность и какова поэзія! Избави насъ Богъ отъ той и другой! Нетъ, Исторія противоречить систем'я Кавелина. Точно съ такимъ же основаніемъ онъ думаетъ, что Опричнину учредилъ Иванъ, желая возвысить худородныхъ людей: совсёмъ нётъ! Въ Опричнину онъ бралъ и князей, и бояръ наравнъ съ людьми худородными. Онъ просто выдёлилъ себъ частицу изъ всего народа, какъ и изъ всей земли, для своего личнаго употребленія, если можно такъ выразиться".

Отъ Кавелина Погодинъ переходитъ къ С. М. Соловьеву и бесъдуетъ съ нимъ о его системъ древнихъ и новыхъ городовъ, которая служитъ основаніемъ его диссертаціи: Объ отношеніях Новагорода к Великим Князьям. "Главная мысль автора", писалъ Погодинъ, — "относится въ различію между древними и новыми городами. Мысль эта принадлежить Карамзину, а авторомъ лишь доведена до крайности. Не различіе между городами важно, а различіе во времени. Одинъ и тотъ же городъ, древній, новый, то-есть, построенный княземъ, Русскій и иностранный, переходять въ теченіе времени разныя степени политического развитія. Одинъ и тотъ же Парижъ при Гуго Капетъ, не то, что при Филиппъ Августъ, Францискъ, Лудовикъ XIV или Луи Филиппъ. Древній Кіевъ не то при Олегъ, что при Мономахъ, Всеволодъ III, Олгердъ, Александръ или Петръ. Одна и та же новая Москва не то при Калить, что при Донскомъ, Ивань III или Петрь І. Городъ XII иля XIII въка не похожъ на городъ X или XI въка, точно также какъ и Донской не похожъ на Георгія Долгорукаго. Что Соловьевъ приписываетъ древности и новости городовъ, то другой припишетъ различію племенъ, Малороссіянъ и Великороссіянь, третій времени выступленія ихъ на сцену, четвертый Монголамъ и другимъ обстоятельствамъ, развитію княжеской власти и пр. Но Исторія ничего не выиграеть отъ всёхъ этихъ предположеній, какъ бы иныя изъ нихъ и не были блистательны, а только ослёпятся глаза тёхъ, у кого впрочемъ вообще не слишкомъ надежно зрѣніе. Составьте списокъ древнихъ и новыхъ городовъ, и вы увидите тотчасъ, что вся система разлетится отъ одного дуновенія. Попытайтесь объяснить, чёмъ Рязанскій князь отличался отъ Владимірскаго или Тверского. Попытайтесь доказать, что Суздаль и Ростовъ повиновались менъе Боголюбскому, чъмъ Владиміръ, а древніе Кіевъ и Новгородъ были одинаковы". Также неодобрительно отнесся Погодинъ и къ только-что защищенной диссертаціи Соловьева: Исторія отношеній между Русскими князьями Рюрикова Дома. Туть Погодинь вооружился противъ положеній автора, что у насъ не было удпловт, и что Монголы не имѣли на насъ того вліянія, какое имъ приписывають. Разобравъ это положеніе, Погодинъ снисходительно замѣчаетъ: "Извинимъ парадоксы молодого человѣка; они служатъ намъ знакомъ его силы, а примърное трудолюбіе его ручается, что онъ останется не долго подъ ихъ властію".

Бесвду съ своими учениками Погодинъ заключаетъ такими словами: "Теперь же обращусь съ покорнвишею просьбою къ некоторымъ молодымъ ученымъ, чтобъ они съ мыслями и замічаніями, переданными имъ на лекціяхъ, обходились несколько... поделикатнее: берите ихъ целикомъ-о, для меня это очень пріятно, ибо всякая мысль, публично сказанная на лекціи, есть достояніе общее; но мнъ досадно бываеть встречать мысли, разделенныя на две, на три части, изъ коихъ одна поносится, а другая поступаеть во владеніе, только не благопріобрѣтенное. Подождите, пока я напечатаю сполна всв свои Лекціи и Изследованія, тогда делайте съ ними что угодно! Причина моего неудовольствія ясная: мысль, вырванная изъ цёлой системы и изуродованная или украшенная на другой ладъ (даже указанное мъсто изъ лътописи), лишается до времени своей силы, свъжести и новости. Я укажу для примъра на одну: о происхождении дворянства отъ благородныхъ пришельцевъ. Этой мыслію я очень дорожу: она имъетъ значение въ цълой системъ моихъ изслъдованій о Русской Исторіи, въ систем'я моихъ понятій о Словенахъ, наконецъ, въ системъ моего историческаго мистицизма, который справедливо зам'вчаеть во мн Кавелинъ. Она была у меня заявлена еще въ 1833 году: послъ пустили ее въ ходъ, да какимъ образомъ? Сосчитавъ роды, по Бархатной книгъ или родословной, откуда-де сколько вышло, и выведя разныя пропорціи: "За исключеніемъ изъ общаго счета 163 княжескихъ родовъ Рюриковичей и 96 родовъ, неизвъстно откуда пришедшихъ, оказывается, что на 36 родовъ не пришлыхъ приходится 351 вывхавшихъ въ Россію со всёхъ концовъ міра, въ томъ числе изъ Франціи, Италіи,

Англіи, Цесаріи, Венгріи и проч. 65; изъ Пруссіи 65; изъ Польши и Литвы, считая и Гедиминовичей, 214; изъ Нѣм-цевъ и Варягъ 56; изъ Грековъ, Сербовъ и проч. 17; изъ разныхъ Татарскихъ Ордъ, Сарацинъ, Кафы, Персіи, Грузіи 143; слѣдовательно, отношеніе какъ 1 къ 15 \*).

"Все это было бы очень хорошо и остроумно; но дёло-то въ томъ, что изъ чужихъ странъ вышли къ намъ не всё эти роды, а только родоначальники, отъ которыхъ чрезъ пятьдесятъ, сто, двёсти, триста и болёе лётъ, расплодилось такое множество родовъ. Пришелъ къ намъ одинъ Рюрикъ, а чрезъ нёсколько столётій, произошло отъ него 150 или болёе родовъ. Какъ нельзя сказать, что къ намъ пришло 150 княжескихъ родовъ, такъ точно нельзя считать и дворянскіе. Пришло ихъ десять, двадцать, а прочіе разродились у насъ. Вотъ что значитъ взять чужую мысль!

"Впрочемъ—эти очень непріятныя обстоятельства им'єють и свою хорошую сторону для меня, побуждая сп'єшить изданіемъ моихъ Изсл'єдованій" 98).

## XVI.

Бесёды Погодина съ своими учениками причинили много ему непріятностей. Ученики возстали противъ учителя. Кавелинъ ёдко осм'ялъ его въ Современникъ, а Соловьевъ вступилъ съ своимъ учителемъ въ непріятную для посл'ёдняго полемику.

"Къ числу истинно утѣшительныхъ явленій", писалъ Кавелинъ,— "въ современной Русской Литературѣ— безспорно принадлежитъ недавно вышедшая статья г. Погодина: О трудахъ п. Бъляева, Бычкова, Калачова, Попова, Кавелина и Соловьева по части Русской Исторіи. Посреди безплодныхъ

<sup>\*)</sup> Зам'ятимъ зд'ясь кстати: этоть счеть пришлымъ родамъ сд'яданъ не по Бархатной Книго, а по приложенію къ ней издателя ея, исторіографа Миллера (см. сочиненіе моего брата Александра Барсукова, изданное Императорскою Академією Наукъ: "Обзоръ источниковъ и литературы Русскаго родословія". С.-Петербургъ, 1887.

литературныхъ распрей и битвъ, приправленныхъ всегда желчью и какими-то затаенными arrière-pensées, она является отраднымъ и умилительнымъ исключеніемъ. Любовь и первобытная простота, руководившая перомъ г. Погодина, живо возрождають передъ вами времена давно прошедшія и служать тижкимъ укоромъ современному злому, развращенному человъку. Въ самомъ дълъ, посмотрите, что за прекрасная картина! Въ половинъ XIX въка маститый ученый, послъдній представитель старой Русской исторической школы, мирно, дружески беседуеть съ бывшими своими питомпами! Все они съ жаромъ бросились на "прекрасную науку Русской исторіи"; но нікоторые, по пылкости, свойственной юнымъ лівтамъ, осмвлились не совсвмъ уважительно отозваться о трудахъ своего заслуженнаго наставника; другіе даже дерзновенно возмечтали, что прокладываютъ новые пути въ изученіи Русской исторіи. Золотая молодость! Конечно, эти замашки заслуживають некоторое поридание: оне показывають неблагодарность..., но Богъ съ ними! это увлечение такъ естественно! : 1 - эт этай и цента на 1936 и Пробежения стаки

# То-кровь кипить, то-силь избытокъ!

"Такимъ ли грѣхамъ молодости опечалить или раздражить опочившаго на долголѣтнихъ лаврахъ знаменитаго изслѣдователя Русской исторіи? Нѣтъ! Стоя на недосягаемой высотѣ, онъ съ кротостью смотритъ на всѣ эти впрочемъ невинныя уклоненія отъ прямого пути и благодушно извиняетъ ихъ: "Поповъ—говоритъ знаменитый изслѣдователь—придирается въ Шлецеру, какъ Кавелинъ ко мнѣ. Ко мнѣ, пожалуй, можно придираться, хоть и не изъ чего" или: "извинимъ парадоксы молодого человѣка". Вотъ какими чувствами онъ проникнутъ къ молодымъ подросткамъ Русской исторической литературы. Гдѣ, скажите, встрѣтишь подобные примѣры въ нашъ вѣкъ, исполненный вражды? Прислушайтесь, какъ просто, патріархально, маститый ученый бесѣдуетъ съ своими слушателями. Много генерацій прошло передъ нимъ въ Университетѣ, въ продолженіи его слишкомъ двадцатилѣтней про-

фессуры. Время быстро течеть! Нівоторые изъ его учениковъ уже заняли канедры въ томъ же Университетв, гдв онъ такъ блистательно проходилъ свое ученое поприще; всъ стали болье или менье дыйствительными, самостоятельными гражданами; но для г. Погодина они остались тъми же студентами, молодыми людьми двадцати лътъ, и не смотря, можетъ быть, на искреннее желаніе объясняться съ ними иначе, онъ, конечно, по привычкъ, все продолжаетъ бесъдовать съ ними по прежнему, тономъ профессора съ студентами, какъ бесъдоваль леть пятнадцать, двадцать тому назадь. Перебирая по порядку учениковъ, г. Погодинъ обращается, между про-Калачову: "Теперь — говорить онъ — чередъ къ доходить до Калачова и его Русской Правды. Это самый тщательный изъ всёхъ молодыхъ ученыхъ, любящій науку для науки, трудолюбивый. Онъ готовъ быть нашимъ... не поставлю его идеаломъ, потому что похвалы въ наше время, послѣ всѣхъ заемныхъ и покупныхъ, сдѣлались просто гадки, и почти всякому молодому человъку онъ могутъ причинить вредъ, а не принести пользы". Въ другомъ мъстъ: "Совътую молодымъ людямъ не увлекаться минутными успъхами, столько у насъ легкими за недостаткомъ истинныхъ судей, и не обольщаться похвалами невъждъ и ихъ помощниковъ, помня стихи Сумарокова:

Достойной похвалы невізжда не умалить, А то не похвала, когда невізжда хвалить".

"Поистинѣ эти слова трогають душу! Такъ мы видимъ иногда, что неохотно отецъ хвалить своего пятидесятилѣтняго сына, чтобъ онъ не зазнался и не возмечталь о себѣ Богъ знаетъ что! Почтенный старецъ и не подозрѣваетъ, что его сынъ давно совершеннолѣтній. Умилительное заблужденіе! По обычаю старины, г. Погодинъ не церемонится и съ молодежью. Да и зачѣмъ! Сочиненій своихъ учениковъ онъ разумѣется и не читаетъ, да и зачѣмъ ему читать слабые опыты незрѣлыхъ, полустуденческихъ сочиненій? Ему ли, достопочтенному ветерану Русской исторіи, тратить время на такіе

пустяки! Статью Кавелина, пом'ященную въ первой книжк нашего журнала за 1847 годъ "онъ просмотр'яль случайно"; о новомъ сочиненіи Соловьева говорить: "Я не прочель всей книги, потому что вид'яль съ первыхъ страницъ путь не прямой, путь, не ведущій къ ц'яли". В'ядь не учиться же въ самомъ д'ял'я Нестору Русской исторической литературы у начинающихъ юношей! Онъ зам'ятилъ безпорядокъ въ изученіи Русской исторіи. Ну, и надо было того пожурить, этого немножко похвалить, другого похвалить побольше, еще другого, заблудшаго, направить на прямой путь, а для этого стоило ли внимательно читать статейки.

"Маститости лътъ и заслугъ свойственна иногда брюзгливость. Что дёлать! всякій возрасть имбеть свои неизбёжныя слабости! За то какъ ошибаются тв, которые думають, что она признакъ ожесточенія или досады! Если вы, читатель, имъли несчастіе впасть въ такое заблужденіе, -- прочтите статью Погодина, вотъ лучшее опровержение! У достопочтеннаго изследователя Русской исторіи сердце такое доброе, такое кроткое! Прочитавъ свое твореніе, когда оно было уже напечатано, онъ замътилъ, что мъстами слишкомъ строго отозвался о своихъ питомцахъ; разумвется, онъ не подумалъ о невозможной съ ихъ стороны досадъ; могутъ ли они быть щекотливы или придирчивы, слушая бывшаго заслуженнаго наставника, который такъ отечески о нихъ печется? Нътъ; но воть бъда: они опечалятся, впадуть въ уныніе, потеряють всякую въру въ свои силы. За что жъ губить молодость, Богъ съ ней, пусть себъ работаетъ, будетъ современемъ умнъй. И подъ вліяніемъ этой кроткой, ніжной мысли г. Погодинъ оторваль клочекь бумажки и написаль: "Я указаль главные, существенные недостатки, въ похвалахъ теперь распространяться не стану; впрочемъ могу завърить, что не останется ни одной хорошей мысли, ни одного дельнаго замечанія во всвхъ сихъ трудахъ, коимъ не отдамъ я въ своемъ мъств должной чести". Урокъ, подумалъ онъ, имъ надо было дать, ну за то вотъ имъ и утвшеніе, чтобъ слишкомъ не горевали" 99).

Эта статейка Кавелина привела въ восторгъ Бълинскаго. "Это не просто зло", писалъ онъ—"с'est mordant. И чъмъ эта злость добродушнъе и спокойнъе, тъмъ востръе ея щучьи зубы. Какъ все ловко, мътко, какъ съ начала до конца ровно выдержанъ тонъ! Этого я, признаться, и не ожидалъ отъ васъ, ученый другъ мой. Ваша статья, не смотря на ея содержаніе и тяжесть многихъ доводовъ, вышла истиннофельетонная — родъ сочиненій, который такъ ръдко дается Русскимъ литераторамъ, не говоря уже объ ученыхъ. Что еслибы вы такъ же высъкли Самарина, какъ Погодина! " 100).

Въ девятой книжкъ Чтеній въ Императорскомъ Обществъ Исторіи и Древностей Россійскихъ 1847 года М. А. Максимовичъ напечаталъ Отрывокт изт Записокт профессора Московскаго Университета Харитона Андреевича Чеботарева о Русской Исторіи, содержащій въ себъ вступленіе "въ настоящую Исторію Россіи".

Разбирая эту книгу Чтеній въ Современники, К. Д. Кавелинъ воспользовался Записками Чеботарева, чтобы еще разъ кольнуть ими своего наставника Погодина. "Чеботаревъ", писаль Кавелинъ, -- "сколько мы можемъ судить по Отрывку, быль человъкъ трудолюбивый, знающій и умный. Не теряясь въ фантазіяхъ и ничъмъ не подтверждаемыхъ гипотезахъ -этой язвъ нашего времени, онъ строго придерживался положительныхъ фактовъ, и когда они ничего не говорили, онъ, какъ человъкъ здравомыслящій, воздерживался отъ всякаго заключенія. Оттого правила исторической критики, которыя опъ изръдка, мимоходомъ, высказываетъ, очень бы пригодились иному и теперь. Взглядъ его и разделение на періоды (Шлецеровское, Россія рождающаяся, разделенная, порабощенная, побъдоносная), разумъется, теперь ужь никуда не годятся; но мы не станемъ за это винить автора, потому что время и понятія были другія". Высказавъ это, Кавелинъ переходитъ къ Погодину и язвительно замъчаетъ: "Между прочимъ мы узнаемъ изъ Записокъ, чего никогда не подозрѣвали, а именно, что г. Погодинъ составилъ свою вступительную лекцію по За-

писками повойнаго профессора". Въ доказательство приводимъ следующій отрывовъ изъ начала Чеботаревскихъ Записока: "Писать Россійскую Исторію какое см'влое предпріятіе! Почти теряюсь въ веливости о ней. Писать Исторію такого Государства, которое составляеть девятую часть всего обитаемаго земного шара и вдвое больше цёлой Европы; такого Государства, которое вдвое обширнъе самого древняго Рима, бывшаго обладателемъ цълаго міра; —писать Исторію такого народа, который уже более девяти соть леть на театре міра играетъ большую роль, и который въ наши времена господствуетъ съ съвера на югь, отъ Ледовитаго и Балтійскаго моря до Чернаго, Каспійскаго и Байкала, а съ запада на востокъ, отъ ръки Кименя, Вислы и Днъстра до Анадыра и Авачи, яко дальнъйшихъ предъловъ багряныя зари; —писать Исторію такого Государства, которое подъ скипетромъ своимъ соединяеть Словенъ, Нёмцевъ, Финновъ, Татаръ, Самобдовъ, Калмыковъ, Тунгусовъ и Курильцевъ, народовъ совсъмъ различнаго языка и различнаго происхожденія, и которое граничить со Шведами, Пруссавами, Турками, Нерсами, Бухарцами, Китайцами, Японцами и Гуронами; словомъ писать Исторію Россіи, сей, такъ сказать, великой колыбели, изъкоторой вышли столь многіе народы, разрушившіе въ Европ'є и вновь основавшіе многія знаменитыя государства!

"Раскройте лѣтописи всѣхъ временъ и народовъ и покажите мнѣ такую Исторію, которая бъ пространствомъ своимъ не обширнѣе, но только бъ равна была Россійской. Она не Исторія земли какой простой, но знаменитой части свѣта, она не Исторія одного какого, но множества народовъ, которые всѣ и языкомъ, и религіею или закономъ, и нравами, и происхожденіемъ своимъ различны, но завоеваніями, неисповѣдимою судьбою и счастіемъ Россовъ соединены въ одно государство".

Сравнивая этотъ отрывовъ съ вступительною лекціей Погодина, Кавелинъ говоритъ: "нельзя не быть поражену необычайнымъ сходствомъ. Въ послѣдней есть только нѣкото-

рыя распространенія, но они такъ ловко подлажены къ основному взгляду, что и не видно спаекъ. Источникъ, можетъ быть, немножко слишкомъ старъ и несовремененъ; но въ этомъ случав г. Погодинъ поступилъ на основаніи личнаго вкуса; онъ издавна быль поклонникомъ старины и недовърчиво смотрълъ на всякую новизну-до того недовърчиво, что даже, противодъйствуя ей, не всегда разбиралъ средства. Въчный поклонникъ и защитникъ всякаго рода авторитетовъ, г. Погодинъ въ блестящую эпоху своей дъятельности представлялъ въ нашей исторической литературъ вспять идущее направленіе, вездъ гибельное, тъмъ болъе у насъ, гдъ покуда нечего останавливать, а надо еще понукать. Чёмъ больше, выше была его ученая репутація, тъмъ вреднье его вліяніе, наложившее печать на столькихъ людей. На немъ вина, что многіе замъчательные дъятели по Русской Исторіи были забыты, или несправедливо и пристрастно оценены современной литературой и критикой. Ни литературу, ни критику нельзя въ этомъ винить. Могли ли онъ поступать иначе, когда взгляды и понятія, давно отжившіе свой вікь, начали выдавать публикі за непреложныя истины и навязывать молодежи подъ страхомъ отлученія? Къ счастію, это время проходить: мысль проясняется; все противное здравому смыслу видимо теряетъ авторитетъ. Теперь каждый можеть безпристрастно судить о Русскихъ писателяхь всёхь вёковь и всякихь направленій, не боясь явиться поддержкой и поборникомъ исторического обскурантизма, и мы очень счастливы, что можемъ исполнить этотъ долгъ въ отношении къ Чеботареву, не смотря на разительное сходство его взглядовъ съ воззрвніями г. Погодина".

## XVII.

Мы уже знаемъ, что въ бесёдё съ учениками своими Погодинъ сдёлалъ одному изъ нихъ, а именно С. М. Соловьеву, замёчанія: за его систему древнихъ и новыхъ городовъ, за отрицаніе удёловъ и Монгольскаго періода, за родовой бытъ; а также и за остальныя его сочиненія, а именно: о значеніи слова черный, о містничестві.

Но ученикъ не остался безмолвнымъ и, какъ иронически замъчаетъ К. Д. Кавелинъ, "явилъ своему бывшему профессору чувства глубокой признательности".

И дъйствительно, 17 іюля 1847 года, въ Московских въдомостях появился Ответ С. М. Соловьева г-ма Погодину и М-му на их вотывы в моих сочинениях. Отвыть этоть былъ таковъ, что Погодинъ, прочитавъ его, въ тотъ же день записаль въ своемъ Дневники: "Получилъ газеты и нахожу ругательство подлъйшее и невъжественное Соловьева. Вотъ подлецъ-то. И какъ разъ открылся 101. Вмёстё съ тёмъ Погодинъ недоумъвалъ: отвъчать ли, и за совътомъ обратился къ Шевыреву. "Сейчасъ пришли газеты", писалъ онъ, — "читалъ ли? Это изъ рукъ вонъ уже? Неужели отвъчать мнъ? Стыдно связываться надолго съ такимъ мальчишкой и вмёстё съ такимъ негодяемъ! Что за честь топтать его! Все выдумки и плутни! Или доколачивать? А каковъ Строгановъ! У меня исключилъ самыя легкія выраженія, и позволяеть что и кому! Не написать ли къ нему второго письма, а первое отправиль я. Дайте же мив совътъ. Не увидишь ли ты Павлова. Посовътуйтесь вмёсть". Шевыревъ посоветоваль ответить. Написавъ ответь, Погодинъ отправилъ его для напечатанія въ Московскія Впдомости; но редакторъ ихъ Е. Ө. Коршъ не согласился печатать въ органъ Московскаго Университета бранный отвътъ Погодина и писалъ ему (отъ 20 іюля 1847 г.): "Я никакъ не ожидалъ, чтобы вы, имъя свой органъ, обратились именно къ Университетским Вподомостями съ целью ратовать въ нихъ противъ преподавателей Университета. Согласитесь, что еслибъ я допустилъ подобную вещь, то заслуживалъ бы немедленно лишиться своего редакторства " 102).

"Не могу скрыть моего удивленія отъ вашего письма", отвѣчалъ Погодинъ Коршу. — "Европейскій ли редакторъ написаль оное? Предъ кѣмъ должны оправдываться обвиняемые? Разумѣется — предъ кѣмъ обвинены были. Такъ бываетъ во всей

образованной Европъ, куда вы себя причисляете. Я не думаль ратовать, а оправдываюсь, объясняюсь объ дёлё. Вы не допускаете; но зачёмъ же допустили противное? Развѣ я не преподаватель, хотя умольшій, но все-таки членъ Университета. Неужели только нынёшніе имбють право на охрану въ Московских Вподомостях ? А вчерашних в можно позорить безнавазанно? Вы могли бы помъстить статью г. Соловьева въ такомъ случат, когда я отказался бы отъ нея, когда бы ему нельзя было защищаться. Но я не отказывался, какъ вамъ извъстно было и прежде. Согласитесь, что такъ дъйствовать можно только въ Азіи. Не говорите же по крайней мъръ объ Европ'в! " Въ конц'в концовъ Погодинъ настоялъ на своемъ, и Отвыт его Соловьеву быль напечатань въ Московских Видомостяхи. Въ этомъ Отепти, по поводу положенія Соловьева, что название Монгольского періода должно быть исключено изг Русской Исторіи, потому что Монголамг нельзя приписать такого сильнаго вліянія, какое до сих порт имт приписывали, Погодинъ между прочимъ замъчаетъ: "Исключить легко сказать, но чего стоило нашимъ предкамъ прожить этотъ періодъ? Исключить однимъ почеркомъ пера воспоминаніе о двухъ слишкомъ столетіяхъ рабства, позора, страданій, слезъ, крови, убитаго чувства, -- двухъ слишкомъ столътіяхъ, въ продолженіе коихъ всё князья должны были, какъ сказаль я, ъздить въ Орду, на берега Амура и Волги, для поклоненія ханамъ, всв митрополиты, между коими были Петръ и Алексій, смиренно просить ярлыковъ даже для свободнаго Богослуженія, всв граждане должны были преклонять свою голову предъ последнимъ татариномъ, и считать себя рабами, - о, это такой періодъ, на который Татары наложили глубоко клеймо свое, и исключать ихъ имя изъ него, - не знаю, значить ли понимать этотъ періодъ? Не нужно мнв обращаться въ журнальной стать в ни "къ фактамъ, ни къ свидетельствамъ летописцевъ, ни въ актамъ неоспоримымъ", хотя и они представили бы для меня слишкомъ много доказательствъ внутренняго, пагубнаго вліянія Монголовъ, остановившихъ насъ на

пути нашего развитія и образованія, -- нъть, одинь кнуть, которымъ Европа упрекала Россію до нашего времени, и отъ котораго избавилась она только въ нынёшнее царствованіе, два года тому назадъ, - вотъ свидътель, ужасный свидътель, укрѣпляющій за этими варварами ихъ кровавое право звудля насъ въ имени страшнаго періода и напоминать намъ вмёстё, къ нашему утёшенію, что Россія въ древней своей исторіи, точно какъ и въ настоящемъ положеніи, имфетъ много залоговъ твердости, жизни и долговъчности. Да, тълесныя наказанія неизв'єстны были въ Россіи до Татаръ, и справедливо говоритъ Карамзинъ, что "можетъ быть, самый нынёшній характеръ Россіянь еще являеть цятна, возложенныя на него варварствомъ Монголовъ". Я привожу слова Карамзина, думая, что лучше повторить чужую мысль, дёльную и основательную (впрочемъ не присвоивая ее себъ), чъмъ придумывать напряженно свою новую, которая не всегда можетъ имъть означенныя качества".

Отвътъ свой Погодинъ заключаетъ такъ: "Соловьевъ говоритъ наконецъ о моемъ непониманіи Исторіи, о моемъ незнаніи фактовъ, о моей недобросовъстности въ изслъдованіяхъ. Объ этомъ спорить я не могу, — можетъ быть — все это и правда. Пусть судятъ другіе, а мое дъло стараться понять, чего не понималъ; узнать — чего не зналъ, и учиться, учиться, учиться: ибо чъмъ больше учишься, тъмъ болье узнаешь, что знаешь меньше того, чего не знаешь. Лътъ двадцать назадъ, мнъ казалось, что я постигъ всю Исторію, и она была у меня какъ на ладони, а теперь — нътъ; часто задумываюсь я, часто перо останавливается, и отхожу я ко сну, послъ труднаго рабочаго дня, не съ отвътомъ, а съ вопросомъ!

"Я надёюсь, что молодой ученый освободить меня *теперь* отъ такого же обстоятельнаго разбора его такъ называемыхъ мыслей о пригородахъ, которые онъ смёшалъ съ новыми городами, о мёстникахъ и дружинникахъ, которыхъ списокъ разстроитъ такъ же его систему, какъ и списокъ городовъ; о черныхъ людяхъ, которыхъ напрасно лишилъ онъ ихъ опре-

дѣленнаго цвѣта. Если же онъ пожелаетъ—то я не отказываюсь предложить его на листахъ *Москвитянина*, который быль, есть и будетъ готовъ помѣщать также всѣ возраженія, и всѣ антикритики, чьи бы то ни было" 103).

Ответт Погодина произвель на этоть разь благопріятное впечатлівніе какь на его друзей, такь и на нівкоторых его противниковь. "Браво, браво! писаль ему Шевыревь: — "славно написано. Только сділай милость уничтожь халатныя и ночныя подробности, которыя ты любишь. Что за діло до вечеровь и до того, что у тебя глаза слипались вчера мы съ Грановскимь читаемь въ письмі Н. Ф. Павлова Погодину, поворили объ вась, а сегодня вы объ немь. Онъ многое хвалить мні въ вашей стать в Но В. Н. Лешковь какь бы съ упрекомъ писаль Погодину: "Что же вы такъ немилосерды къ Соловьеву? 104

Но этотъ упрекъ можно также отнести и къ Соловьеву: и онъ былъ немилостивъ къ своему учителю. Въ следующемъ же нумеръ Московских Вподомостей онъ напечаталъ рызкій Отвот и-ну Погодину на его Отвот. Въ этомъ Ответь Соловьевь, защищая Монголовь, писаль: "Погодинъ, вооружаясь опять противъ моего положенія о Монголахъ, опять приводить голословное свидетельство Карамзина!.. Говоритъ также о кнутъ, какъ остаткъ Монгольскаго ига, и что до Монголовъ не было телеснаго наказанія. Но за то, отвѣчаю, не было ничего опредѣлено юридически, господствоваль полный произволь, князья и народь, въ припадкахъ гнъва, безъ соблюденія всякихъ законныхъ формъ, терзали и умерщвляли, не разбирая ни сана, ни святости... Погодинъ указываетъ на кнутъ, а я укажу на пытку, которая хуже кнута, а потому и прежде уничтожена. Откуда же получили пытку? Все отъ Татаръ? Какъ будто во всей Западной Европъ не существовала она! " 105). Останавливаясь передъ этою картиною, Погодинъ, въ своемъ заключительномъ отвътъ, восклицаетъ: "Вотъ вамъ и Древняя Русская Исторія! Возражать ли на это мъсто или обойти его? Пощадимъ —

обойдемъ". И вмъсто отвъта представляетъ противоположное изображение древняго нашего быта, сдёланнаго Ю. Ө. Самаринымъ въ его статъв противъ Современника: "Кажется", писаль онъ, -- "значеніе Кіевскаго княжества досель никъмъ еще не было принято. Карамзинъ навелъ на него, какъ и на весь періодъ удёловъ, ложный колоритъ. Въ этомъ, разумфется, его винить нельзя. Последующие ученые занялись спеціальными изследованіями, и ни одинь изъ нихъ не обняль тогдашней жизни во всей ея полнотъ. Теперь, благодаря изданію Ипатьевской Льтописи и многихъ памятниковъ церковной Литературы, воскресаеть передъ нами эта древняя, свътлая Русь. Она озарена какимъ-то весельемъ, праздничнымъ сіяніемъ. Разноплеменное населеніе окрестностей Кіева, торговый путь Греческій и другіе, проходившіе мимо Кіева или примыкавшіе къ нему, безпрерывныя сношенія съ Византією и съ Западною Европою, церковныя торжества, соборы, княжескіе събзды, соединенныя ополченія, привлекавшія въ Кіевъ множество народа изъ всёхъ концовъ Россіи, довольство, роскошь; множество церквей, засвидътельствованное иностранцами, рано пробудившаяся потребность книжнаго ученія, при этомъ какая-то непринужденность и свобода въ отношеніяхъ людей различныхъ званій и сословій, наконецъ внутреннее единство жизни, всеобщее стремленіе освятить всв отношенія религіознымъ началомъ, такъ ярко озарившееся въ воззрѣніи нашего древнъйшаго лътописца - все это вмъстъ указываетъ на такіе условія и зародыши просв'єщенія, которые не вс'є перешли въ наслъдство къ Руси Владимірской и Галицкой. Въ Кіевскомъ періодъ не было вовсе ни тъсной исключительности, ни суроваго невъжества позднъйшихъ временъ. Это не значить, чтобы Исторія пошла назадъ; явились иныя потребности, иныя цёли, которыхъ необходимо было достигнуть во что бы то ни стало; теченіе жизни стеснилось-и за то пошло быстрве по одному направленію; но Кіевская Русь остается какимъ-то блистательнымъ прологомъ къ нашей Исторіи " 106).

Въ заключении послъдняго Отвота Соловьева мы читаемъ: "Погодинъ говоритъ, что ему не нужно во журнальной статью обращаться къ фактамъ, свидътельствамъ льтописцевт, актамт неоспоримымт. Къ чему же хочеть обращаться Погодинъ въ своихъ журнальныхъ статьяхъ? Отъ души благодарю Погодина за это наивное признаніе, потому что въ такомъ случат я не могу продолжать съ нимъ споръ, ибо оружіе будеть неравное: и въ журнальной статью, какъ во всякомъ ученомъ трудъ, я могу обращаться только къ фактамъ, къ свидътельствамъ лътописцевъ, къ актамъ неоспоримымъ; не могу, признаюсь откровенно, говорить съ читателями о томъ, какъ я ложусь спать, -- съ вопросомъ, или съ отвътомъ: это можетъ дълать только г. Погодинъ; не отставать же ему отъ своихъ старыхъ привычекъ!.. И такъ, повторяю, споръ нашъ конченъ, потому что у насъ оружіе неравное. Это мое последнее слово г. Погодину и всемъ его сотрудникамъ " 107).

Одновременно съ Погодинымъ противъ Соловьева выступилъ и Мстиславскій и тоже порывался продолжать полемику; но Шевыревъ умолялъ Погодина не печатать въ *Москвитянинъ* "возраженія Мстиславскаго на Соловьева"; ибо, какъ писалъ Шевыревъ: "Мстиславскій радъ тебѣ навязывать свои статьи, потому что ихъ не хочетъ брать Современникъ".

На Соловьева Погодинъ жаловался И. И. Давыдову, и тотъ писалъ ему изъ Петербурга: "Я нѣсколько дней провелъ въ Царскомъ Селѣ и потому запоздалъ отвѣтомъ на послѣднее ваше письмо, душевно уважаемый Михаилъ Петровичъ. Тревогу вы подняли сами: слѣдовательно, должны терпѣтъ. Притомъ, назвавшись грибомъ, полѣзай въ кузовъ. Развѣ журналистъ можетъ освободиться когда-либо отъ такихъ тревогъ? Вамъ прискорбно, что ученикъ вашъ поноситъ васъ? А помните ли, какъ мой ученикъ в поносилъ меня въ вашемъ же журналѣ? Ужели вы ожидаете благодарности отъ тѣхъ, кому

<sup>\*)</sup> Ө. И. Буслаевъ.

вы оказали добро? Полемики газетной впредь начинать не совѣтую: тутъ моськи и шавки всегда восторжествують, потому что этого люда всегда больше. Графъ С. С. Уваровъ также не желалъ бы, чтобы вы выходили на эту травлю. Развѣ вы убѣдите дерзкое и наглое самолюбіе, желающее отличиться? Если толпа говорить: Ай, моська, знать она сильна, что лаетъ на слона — моська и довольна... Вѣра Александровна изъявляетъ вамъ глубочайшее почтеніе. Она поручила написать вамъ, что, послѣ полемики вашей, она перестала читать Московскія Въдомости. Дерзость и наглость вашихъ противниковъ оскорбляютъ чувство, не привыкшее къ этому " 108).

Но не смотря на совъты Давыдова и на нежеланіе Соловьева продолжать полемику, Погодину все-таки хотелось оставить за собою последнее слово, и въ эпилоге онъ писалъ: "Грубыя, бранныя и дерзкія выходки Соловьева, напечатанныя въ Московских Видомостях, я пропустиль мимо ушей, надъясь, что такое умолчаніе на него подъйствуеть, но во второй статьв, тамъ же напечатанной, ихъ явилось еще болье... Осворблять меня онь не могуть, а признаюсь, мнъ грустно, очень грустно, даже тяжело было ихъ читать и объ нихъ слышать! Отвъчать на нихъ я опять не стану... Но чёмъ же кончу я свою статью? Какъ нарочно въ эту минуту приносить мнь одинь мой коммиссіонерь-антикварій внижку, напечатанную при Петръ I, подъ заглавіемъ: Кратких витіеватых и нравоучительных повъстей книги три, 1711 года. Развертываю и читаю следующее место объ Аристипие, которое пусть и будеть моимъ заключеніемъ: Нюкоему лающу его, молча, иде прочь от него, оному же за німь въ слыдь гонящу и глаголющу: что бъжіши и почто? рече Арістіпъ: того для, яко ты импеши сілу злая глаголати: азг же имамъ мочь того не слушати" 109).

Хотя Аксаковы, по словамъ Погодина, и негодовали на Соловьева за его полемику, но тъмъ не менъе поддерживали съ нимъ дружескія сношенія. Это раздражало Погодина, и

онъ записалъ въ своемъ Дневники: "Какъ жаль Аксаковыхъ, которые, покорные своему изувъру, принимаютъ Соловьева такъ же, какъ меня. О, скоръе прочь отъ всъхъ". И вотъ однажды, когда Погодинъ сидълъ у Аксаковыхъ, является "вдругъ женихъ Соловьевъ". Доброе сердце Погодина взяло верхъ, и у него, по его собственному свидътельству, не оказалось "мъсто враждъ и еще что-то въ этомъ родъ. Я по- цъловалъ Соловьева со слезами, сказавъ, "что всегда желалъ ему добра, а теперь кольми паче". 110).

Бесъды Погодина съ учениками накликали на него негодованіе и графа С. Г. Строганова, который написаль ему по этому поводу письмо, о ръзкости коего можно судить по сохранившемуся черновому отвъту Погодина: "Наконецъ я разобраль, въ прискорбію моему, всв неясныя и мудреныя черты въ письмъ вашего сіятельства. Вы пишете, что я взяль диктаторскій тонг, не импя на то никакого права. Имълъ ли я право употребить избранный мною тонъ — должны судить люди, знающіе Исторію; для прочихъ доказательство моего права-въ званіи академика, почетнаго члена Университета за отличныя въ ученом смысль заслуги, оказанныя Русской Исторіи, какъ сказано въ диплом'в, подписанномъ вашимъ сіятельствомъ, и мои печатные труды, которыхъ никакая ненависть, никакая клевета и никакое невъжество уничтожить уже не могуть. Что касается лично до вась, то я могу напомнить вамъ собственныя ваши слова при моемъ увольненій: вы считали себя счастливыми, что ваши сыноки успълз воспользоваться моими уроками. Были ли студенты моими слушателями только, какъ вы пишете, а не учениками, отвътять вамь они сами. Впрочемь, и безъ ихъ отвъта всякій посторонній челов'якь, видя, что двадцать челов'якь принялось вдругъ писать о Русской Исторіи, изъ одного Московскаго Университета, не припишетъ ихъ стремление одному просвъщенному и великодушному, безпристрастному попечительству вашего сіятельства. Еслибы вы ихъ одни образовали, то мы должны бы были имъть отличныхъ юристовъ,

натуралистовъ и по крайней мѣрѣ вдвое болѣе... Есть еще филологи — ученики Шевырева, въ доказательство, чье ученіе было плодотворно, и чье производило одинъ пустоцвѣтъ...." Когда съ этимъ отвѣтомъ своимъ графу Строганову Погодинъ познакомилъ И. И. Давыдова, то сей послѣдній писалъ ему: "Письмо къ графу Строганову, по моему мнѣнію, весьма умѣренное. Я слыхалъ, какъ вы лично съ нимъ объяснялись, и послѣ знакомыхъ мнѣ объясненій подобныя письма учтивость".

Не одни враги, но и друзья отнеслись несочувственно къ бесъдъ Погодина. "Твои статьи", писалъ ему М. А. Максимовичь изъ своей Михайловой Горы, отъ 6 декабря 1847 года, -- "объ историческихъ трудахъ твоихъ учениковъ, хоть и дъльны, да непріятны: не въкъ же имъ считаться у тебя учениками; и что за радость тебъ навязываться въ учители, когда они иураются этого! Это великій въ тебъ порокъ; явился онъ въ последнее время; имъ пропитаны твои Изслыдованія и прочее. — Подчась, конечно, можно о себъ замолвить; но съ учениками возня твоя, право, непріятна, именно по тону твоему. Ты другъ Исторія — всякъ знаетъ это, какъ дважды - два четыре: но почему же тв не друзья, кто не такъ думаетъ, какъ ты. Не сердись на меня за эти непустыя теб'в слова. Я золъ на тебя, потому что люблю тебя, золь за Москвитянина, потому что вижу всю его важность и необходимость въ настоящее время... Но Богъ въ помощь тебъ и ему! Отъ души желаю ему всевозможной силы и успъха".

Впослѣдствіи почтенный Троицкій ученый П. С. Казанскій, защищая предъ Погодинымъ новую школу Русской Исторіи, писаль ему (23 января 1849 г.): "Мнѣ кажется, напрасно вы такъ горячо нападаете на такъ-называемую вами новую школу Исторіи Русской. Если и есть туть односторонность, за то сколько новыхъ, свѣжихъ мыслей брошено въ сокровищницу свѣдѣній о нашей Древней Руси. Хотя бы и всѣ эти мысли были несправедливы, но не онѣ ли заста-

вляютъ васъ, ветерановъ науки, вновь переизслѣдовать многія стороны жизни Русской, на которыя прежде не такъ много обращали вниманія? А развѣ это маловажная заслуга? Взглядъ расширяется, открываются новыя стороны, и истина восторжествуетъ. Стало быть, есть слабыя стороны и въ старой школѣ, когда она подвергается нападеніямъ; аксіомы не станутъ опровергать. Укрѣпите эти слабыя стороны, объясните неясное еще, и нападенія, если они неосновательны, падутъ сами собою".

На это Погодинъ отвъчалъ П. С. Казанскому: "Согласенъ съ вами касательно пользы скептицизма. Соглатусь, можетъ быть, даже въ пользъ новой школы, - но всетаки въ пользъ отрицательной (какъ и отъ скептицизма), то-есть, она можетъ побуждать другихъ къ разсмотренію Исторіи съ другихъ сторонъ. Можетъ быть, я слишкомъ горячо нападаю на нее, но вина въ ея наглости: безъ всякихъ основаній, на-обумъ, защуривъ глаза, не имъя силы ни на одно положение, чтобъ сказать только что-нибудь новое, она покусилась коверкать Русскую Исторію, точно какъ покойный Полевой: тотъ закричалъ, напримъръ, что Мономахъ никуда не годится, потому только, что всё считали его добродётельнымъ княземъ; тотъ вздумаль честить Шемяку, потому только, что всёмь служиль онъ пословицей беззаконія, безъ всякихъ другихъ основаній. Точно такъ и теперь: разделение Руси было для насъ аксіомой — намъ говорять, что удёловъ не было, и періодъ удёльнымъ называть не должно; мы проклинали Монголовъ — намъ говорять, что они не имъли на Русь почти никакого вліянія. Сынъ шелъ на отца, отецъ на сына, братъ на брата, племянникъ на дядю, за власть, за владеніе, за волости, намъ говорятъ, что родовыя отношенія играли у насъ главную роль. Грозный следоваль старой системе, а Сильвестрь быль нововводителемь - намь говорять, на обороть, вопреви всёхъ свицётельствъ. Читать, слышать такія вещи, признаюсь, я не могу безъ негодованія и безъ желчи... Дайте только мнё издать 4, 5 и 6 томъ Изследованій, я разделаюсь съ этими удалыми молодцами Русской Исторіи покрѣпче, чѣмъ съ покойными скептиками, и выведу ихъ на чистую воду, если они не уймутся. И вотъ слово на миръ! Уймись они, покажи въ своихъ писаніяхъ хоть слегка (я пощажу ихъ самолюбіе и не стану доводить ихъ до крайности), что они начинаютъ раскаяваться, признаваться въ опрометчивости своихъ заключеній, я готовъ забыть все прошлое и идти съ ними вмѣстѣ, рука въ руку, по прекрасному полю Русской Исторіи, работать такъ, какъ предлагалъ въ предисловіи къ первому тому... " 111).

#### XVIII.

Въ то время, когда Погодинъ велъ лютую войну сь родоначальниками новой Исторической школы, профессорами Московскаго Университета Кавелинымъ и Соловьевымъ, въ это самое время является къ нему юноша, окончившій курсь въ Нижегородской гимназіи, и вручаеть ему два рекомендательныя письма. Въ одномъ изъ нихъ (29 іюля 1847), отъ Александра Ивановича Мессинга, Погодинъ прочелъ: "Съ предположеніемъ и надеждою пріумножить со временемъ ученое сословіе, отправляется къ вамъ, для поступленія въ Университеть, питомець Нижегородской гимназіи, вручитель сего письма, г. Бестужевъ-Рюминъ, сынъ стариннаго и хорошаго пріятеля моего. Зная вліяніе, которое им'вете вы на дъла Университета, и сколь много пользы приноситъ протекція ваша молодымъ людямъ, поступающимъ въ оный, я убъдительнъйше васъ прошу оказать таковую г. Бестужеву и дать ему нужное наставление и поощрение при поступлении къ экзамену; онъ хотя очень хорошо приготовленъ и имфетъ отличныя способности, но при всемъ томъ родители его, зная заствнчивость, крайне безпокоятся въ ожидании результата предстоящаго ему испытанія; принимая истинное участіе въ его положеніи и въ полной ув'тренности, что вы не откажетесь быть руководителемъ этого юноши, я обращаю его

къ вамъ, облегчите ему путь къ пріобрътенію мудрости и къ чести быть сочленомъ знаменитаго Университета вашего". Другое письмо было отъ бывшаго преподавателя Нижегородской гимназіи и впосл'ядствіи знаменитаго писателя нашего, И. И. Мельникова: "Позвольте вамъ представить молодого человъка, поступающаго въ вашъ Университетъ, Константина Николаевича Бестужева-Рюмина. Восемь лётъ быль я преподавателемъ Исторіи въ двухъ гимназіяхъ и смѣло могу сказать, что никогда не видаль другого молодого человъка, который бы съ такою ревностью и съ такими успѣхами занимался Исторіей и въ особенности Русской. Примите его подъ свое археологическое покровительство. Вамъ можно будеть изъ него сдёлать одного изъ самыхъ замёчательныхъ будущихъ деятелей Русской Исторіи. Онъ поступаеть въ Московскій Университеть болье для того, чтобь, среди старины Московской, учиться Русской Исторіи въ такомъ заведеніи, гдѣ эта наука постоянно шла лучше, нежели въ другихъ университетахъ. Я увъренъ, что Бестужевъ-Рюминъ оправдаетъ ваше довъріе, если вы удостоите его имъ. Дайте средства и возможность ему усовершенствовать себя. Введите его въ свои сокровищницы" 112).

Прошло много, много лѣтъ. Погодинъ уже состарѣлся и стоялъ при дверяхъ гроба, а К. Н. Бестужевъ-Рюминъ стяжалъ себѣ славу Историка Россіи. 29 декабря 1871 года Москва торжествовала пятидесятилѣтіе гражданской и ученой службы М. П. Погодина. Въ этотъ день К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, будучи самъ профессоромъ Русской Исторіи, имѣлъ утѣшеніе во всеуслышаніе заявить слѣдующее: "Позвольте мнѣ, Михаилъ Петровичъ, заявить о старомъ уже, но неоплатномъ долгѣ, который лежитъ на мнѣ. Не вашъ ученикъ, я имѣлъ однако неоцѣненное счастіе пользоваться вашими указаніями и совѣтами въ то время, когда былъ еще студентомъ перваго курса. Вы заставили меня изучить Шлецера, вы задали мнѣ работу надъ составомъ лѣтописей, которую тогда я не успѣлъ исполнить, но къ которой обратился че-

резъ двадцать льтъ \*). Какъ ни драгоцънны были для меня ваши указанія и сов'єты въ критик'є источниковъ, еще драгоценне были ваши разговоры, и одинь случай врезался въ мою память: пришель я разъ въ вамъ и сталъ съ юношескою самоувъренностью защищать модное тогда мнъніе объ исключительномг, будто бы, юридическомг характерт Древней Русской Исторіи. Слушали вы меня долго и отв'єтили краткимъ замъчаніемъ: А св. Серія куда вы дпнете съ вашим поридическими элементоми? Много разъ въ позднъйшие годы моей жизни задумывался я надъ этимъ глубокомысленнымъ ответомъ, и чемъ более самъ работалъ, темъ более убеждался въ истинъ того, что такъ върно и мътко выражено въ этихъ немногихъ словахъ. Въ самомъ дѣлѣ, какъ много въ жизни такого, что не укладывается въ определенныя и ясныя рамки, и какое сильное вліяніе на всю жизнь народа, на всю его Исторію оказываеть это неопредъленное: вся нравственная, вся религіозная жизнь народа относится къ разряду фактовъ, которые нельзя ни свъсить, ни смърить, ни опредёлить, а въ нихъ-то всего более выражается духъ народный. Перечитывая труды ваши и вдумываясь въ нихъ, я убъдился, что этихъ-то сторонъ вы искали преимущественно, и въ вашихъ афоризмах часто сказывается такое върное пониманіе самой сущности жизни, что нер'вдко однимъ такимъ афоризмомъ можно разрушить цёлую теорію " 113).

Будучи въ 1846 году въ Маріенбадѣ, Погодинъ познакомился и сблизился съ однимъ молодымъ человѣкомъ, дальнѣйшая судьба котораго намъ, къ сожалѣнію, неизвѣстна; но, судя по сохранившимся двумъ письмамъ его къ Погодину, съ достовѣрностью можно было предположить, что изъ него могъ бы выработаться замѣчательный Русскій ученый. То былъ Александръ Григорьевичъ Яновскій. Въ письмѣ своемъ, отъ 12 февраля 1847 года, Яновскій, "вспоминая пріятные часы", проведенные имъ съ Погодинымъ въ Маріенбадѣ и

<sup>\*)</sup> О составъ Русскихъ лътописей до конца XIV в. С.-Пб. 1868.

въ Теплицъ, гдъ бесъды его доставляли столько удовольствія, просить "о продолженіи знакомства". Разставшись съ Погодинымъ, Яновскій "провель нісколько времени въ Саксоніи и оттуда отправился въ Россію сухимъ путемъ черезъ Пруссію, Литву, Остзейскія губерніи". Съ результатами своихъ путевыхъ наблюденій Яновскій и дёлится съ Погодинымъ, въ двухъ своихъ замъчательныхъ къ нему письмахъ, изъ Петербурга. "Курляндія и Лифляндія", писалъ онъ, прежде вовсе не были мнъ знакомы, а Литву видъль только мелькомъ зимою, сквозь замерящее стекло почтоваго брика. Теперь же, провзжая на перекладной, я имвлъ возможность останавливаться тамъ, гдв могъ болве удовлетворить свое любопытство. Но главный интересъ представляла для меня Пруссія; я очень желаль видіть внутреннее ея устройство, столь прославленное въ Европъ. Мнъ довелось ъхать Поморскою дорогою по древне-Словенскимъ или правильнъе Вендскимъ землямъ, черезъ Померанію и Кашубію. Природа вообще бъдна и очень сходна, особливо въ Помераніи, съ нашею Новгородскою. Мъстами болота, песокъ, та же угрюмая ель, та же хилая растительность. Это и причина, что прежнее Словенское народонаселеніе добывало себ'я хл'ябъ сперва морскими разбоими, а послѣ мореплаваніемъ и торговлею. Соображая мъстность Поморянъ съ мъстностью древней Новгородской области, невольно приходить на мысль, что тамъ первыя Словенскія поселенія были не иначе, какъ отъ Вендовъ Поморскихъ торговыми колоніями, кои послѣ распространились, усилились и возросли до Великаго Новгорода. Судя по географическому положенію, это такъ сбыточно, что кажется, и не могло быть иначе, хотя противоръчить нашему почтенному Нестору. Но, принявъ во вниманіе, что южные Словене вообще мало имфють склонности къ торговлф, что имъ противна мрачная природа съвера, что при переселеніи съ юга имъ ближе было бы остановиться гдів-либо въ обширныхъ тогдашнихъ лъсахъ средней Россіи, чъмъ забиваться въ пустую, болотную и голодную страну межъ чу-

ждыхъ народовъ, куда сухопутный проходъ едва ли былъ возможенъ, должно было ѣхать по рѣкамъ на плотахъ или лодкахъ, кои нужно было строить, а между тъмъ кормиться нечъмъ, - вы согласитесь, что для массы народа сколько-нибудь значительной такое переселеніе едва ли было возможно, а что более чемъ вероятно, что почтенный Несторъ смещаль преданіе объ основаніи какого-либо другого Новгорода съ Новгородомъ Великимъ. Впоследствіи, когда Новгородцы имели осъдлость, они могли мало-по-малу проложить дорогу къ Смоленску и въ другія м'єста; но въ начал'є какъ пройти цёлому народу тамъ, гдё и одному человёку пробраться трудно, и зачемъ же? Чтобъ поселиться на болотахъ, когда . ихъ никто туда не гналъ. - Съ другой стороны, представляется соображенію, что Новгородъ на Ильменъ быль въ началъ окруженъ Финскими племенами, кои и прежде, и теперь называли и называютъ Русскихъ Ванами или Вандами, и что Вендамъ Поморскимъ, народу торговому, такъ удобно было провхать по Балтійскому морю, по Невв, Ладожскому озеру и основать сначала Ладогу, а послъ и Новгородъ. Потомъ, когда народонаселение умножилось, владения распространились и имъ понадобился князь, то они послали искать его въ свою метрополію или къ ея сосъдямъ Вилкамъ или Оботритамъ, извъстнымъ своею воинственностью. Само собою разумъется, что колоніи Вендовъ были не въ одной Новгородской области и въ началъ не въ большихъ размърахъ. Они, безъ сомнънія, имъли нъсколько пристанищъ между Финами по берегу моря и Двины, только тъ не возросли до такого величія, какъ Новгородъ. Городокъ Венденъ въ Лифляндіи, Перновъ въ Эстляндіи, — можетъ быть даже Полоцкъ, были торговыми пунктами промышленнаго народа между полудикими обитателями страны. Еслибы внимательно разобрать Остзейскій край, который донын'я не изслідовань въ историческомъ отношеніи, какъ и вся наша Матушка Россія, то памятники, оставшіеся на землів и въ устахъ народа, можеть быть, ясние сказали бы истину о томъ, что было въ древности, чёмъ всё старые пергаменты, писанные по слухамъ въ монастырскихъ уединеніяхъ". Всё эти соображенія Яновскій представляетъ на благоусмотрёніе Погодина. "Вы", пишетъ онъ,— "какъ знатокъ Русской Исторіи лучше другихъ можете судить объ этомъ предметё, и мнё весьма интересно было бы прочитать ваше основательное возраженіе. Можетъ быть, я недовольно ясно изложилъ свои мысли, но правдоподобіе предположенія само собой замёнить ясность изложенія. Я писалъ къ Ганкъ о передачь этого мнёнія Шафарику, но еще не получиль отвёта".

Въ другомъ своемъ письмъ Яновскій касается Изслюдованій Погодина, которыя въ Петербургі онъ едва отыскаль у одного только книгопродавна Юнгмейстера, и въ этомъ. письм'в Яновскій продолжаеть свою беседу съ Погодинымъ объ Исторіи Великаго Новгорода. "Вы догадываетесь", пишеть онъ, — "не было ли близъ Новгорода колоніи Западныхъ Словенъ, отъ коей Новгородцы могли заимствовать свою гражданственность; но вась отталкиваеть оть этой мысли сходство Новгородскаго нарвчія съ Малороссійскимъ. — А знаете ли, что это самое наржчіе служить подтвержденіемь идеи о происхожденіи Новгородцевъ отъ Поморянъ. Поклонники Нестора могуть возразить, что гражданственность проникла въ Новгородъ отъ безпрерывныхъ его торговыхъ сношеній съ Западомъ. Извъстно, что торговля есть легчайшій проводникъ для гражданственности. Но что они скажуть о Малороссійскомъ наръчіи? Не примутъ ли они его за доказательство къ подтвержденію словъ літописца, что Новгородцы пришли отъ Дуная? Въ отвътъ на это я бы имъ указалъ на жителей Курской губерніи, ближайшихъ соседей Малороссіи, кои, судя по извъстіямъ Нестора, тоже должны быть переселенцы отъ Дуная, а им'вють въ своемъ язык'в мен'ве Малороссійскихъ словъ, чемъ Новгородцы, и отличаются отъ Малороссіянъ видомъ, костюмомъ, образомъ жизни, постройкою зданій, характеромъ и пр. и пр., тогда какъ Чехи и Лужичане, коихъ я наблюдалъ въ деревняхъ, имфють во всемъ этомъ съ

нашими Хохлами разительное сходство. Въ мужчинахъ оно еще не такъ замътно по различію занятій, образованія, особливо отъ столкновенія съ Німцами, которые зовуть ихъ Цопаками, отъ частыхъ отзывовъ ихъ: цо пакъ (по Малороссійски що пакъ), но женщины, по физіономіи, костюму, пріемамъ, ухваткамъ точь въ точь наши Малороссійскія мізщанки; глядя на нихъ, я переносился мысленно въ Малороссію. Постройка и расположеніе домовъ, утварь и пр. все Малороссійское, только чище и лучше. Я самъ малороссіянинъ, и для меня всъ тонкія черты народности понятнье, чъмъ для человъка другой націи, даже Русскаго, ибо Русскіе очень и очень многимъ отличаются отъ Малороссіянъ. Въ языкъ Чеховъ я находиль всё слова Малороссійскія и ни одного чисто Русскаго. Не знаю, откуда Русскіе набрали въ свой языкъ такихъ словъ, коихъ нетъ ни на одномъ Словенскомъ наръчіи. Напримъръ, глазг, рубаха и пр. Вездъ говорятъ, какъ и Малороссіяне, око, сорочка или кошуля. Слово понимаю-видимо, что Русскіе составили сами, корень его зам'ятень; а у всѣхъ Словенскихъ племенъ говорятъ Малороссійское розумію, слова: лошадь, башмань, кушань и пр. чисто Татарскія, ихъ нътъ ни у Малороссіянъ, кои тоже подвергались Татарскому игу, ни у нашихъ западныхъ собратій. У техъ и другихъ говорять одинаково: понь, черевик, паст (пояст). Ваша Московская сайка должна быть чухонскаго происхожденія, тамъ саинг называется бълый хльбъ. Обычаи Малороссіянъ болье сходны съ Чешскими, чёмъ съ Русскими. Для примера укажу на Щедрый вечерт (канунъ новаго года), на дъвичье цъломудріе и пр. Названія селеній и городовъ часто и у Чеховъ, и у Малороссіянъ одинаковы, какъ-то: Опочно, Купно и пр. Названія начальствъ, платья: пант, жупант и пр. Еслибы этотъ предметъ разобрать подробно, то открылось бы яснъе дня, что Западные Словене несравненно болье имьють общаго съ Малороссіянами, чёмъ съ Русскими даже Курской губерніи, и болье даже, чымь съ Полявами. — Къ сожальнію, въ Помераніи уже никто не говорить по-Словенски; заботливые

Нѣмцы постарались искоренить языкъ, но въ Кашубіи еще говорять и Чеховъ понимають, а Русскихъ нѣтъ".

Погодинъ весьма заинтересовался соображеніями Яновскаго и просиль его развить идею о происхождении Новгородцева. "Съ удовольствіемъ готовъ исполнить ваше желаніе"; писалъ Яновскій, -, но прежде нужно собрать и внимательно сообразить все то, что можеть служить противоръчиемъ этой идеи. Въ особенности собираніе этихъ противорізчій для меня крайне затруднительно. Нетъ ничего досаднее, когда накупивши дорого толстыхъ книгъ, по прочтеніи не найдешь въ нихъ или вовсе ничего, что нужно было, или самую бездълицу. Вы бы сдълали мнъ большое одолжение и помощь, еслибы изволили указать, гдв собственно сосредоточены сввдінія, противорічащія моему мнінію, начиная отъ лучшаго и върнъйшаго изданія Нестора, какъ главнаго противника. Нівкоторые, въ томъ числів и академикъ Эйхвальдъ, признаютъ Новгородскую Іоакимову л'ятопись подлинною. Мн не случалось ее видеть. Помню только изъ университетскихъ лекцій, что тамъ говорится, что Словене, подобно орламъ, достигли Новгорода отъ Дуная. Действительно, надобно было быть орломъ, чтобъ перелетъть это пространство, пройти по землъ едва ли было возможно".

Изъ этого же письма Яновскаго мы извлекаемъ слѣдующія о немъ біографическія свѣдѣнія: "Хандра моя проходить, но ее мѣсто замѣняетъ иногда скука, которая прежде при хандрѣ не смѣла являться. О будущемъ повторю ваши слова, что оно въ руцѣ Божіей, но во всякомъ случаѣ до лѣта остаюсь здѣсь. Желалъ бы поступить на службу и могъ бы быть тамъ полезнѣе прежняго, потому что ровно десять лѣтъ читалъ, ѣздилъ, многое изучалъ, — но не имѣю протекціи, а безъ нея никуда не попадешь".

### XIX.

Дружелюбное общение Погодина съ Троицкими учеными не только не прекращалось, но еще болье укръплялось и распространялось. Въ ту пору А. В. Горскаго постигли семейныя несчастія, и онъ находиль душевную потребность раздёлить свою скорбь съ Погодинымъ: "Вы", писалъ Горскій (16 октября 1847 г.), - "прогнъвались на меня, высокопочтеннъйшій Михайло Петровичь! И подъломъ. Я стою того. Простите по христіански виноватаго. Но не держите въ мысли, будто чьимъ-то постороннимъ вліяніемъ разстроены прежнія отношенія наши. Богъ свид'єтель, н'єть! Если вы лишите меня своего расположенія, я не ропщу, - какъ недостойный его: но въ душт моей всегда буду сохранять и глубочайшее уваженіе къ вамъ, и искреннюю признательность за вашу любовь и за все, что вы сделали для меня добраго. Тяжелы были для меня прошедшіе мъсяцы. Въ іюль я узналь о смерти единственнаго брата моего, который быль въ Пекинъ, и долженъ былъ эту горькую въсть передать своимъ родителямъ, которые уже начинали считать близкимъ его возвращение на родину. Въ сентябръ, во время пожаровъ Костромскихъ, у отца моего сгоръль домъ; сестра, вдова съ малыми дътьми, осталась безъ крова. Удивительно ли, что я разстроился и въ духъ, и въ дълахъ своихъ". Въ это же время Погодинъ возобновиль сношенія съ другомъ Горскаго, Капитономъ Ивановичемъ Невоструевымъ, занимавшимъ въ 1847 году скромный пость наставника Симбирской Семинаріи. Живя въ Симбирскъ, Невоструевъ углубился въ тамошніе архивы. Погодинъ, разумвется, съ полнымъ сочувствіемъ отнесся къ этимъ трудамъ почтеннаго ученаго и ожидаль отъ нихъ богатыхъ результатовъ; но Невоструевъ съ свойственнымъ ему смиреніемъ писалъ (24 января 1847 г.): "Смін благодарить васъ, Михаилъ Петровичъ, за милостивое ваше къ настоящему труду. моему вниманіе. На ваше же ожиданіе отъ него какихъ-нибудь плодовъ признаюсь вамъ, что сіи будуть бъдны (не отъ моей впрочемъ неработности, а отъ скудости здъшней археологической почвы), и что въ настоящее время они еще не готовы. Теперь я все еще читаю здішніе архивы (богатые не качествомъ, а количествомъ бумагъ) и собираю свъдънія. И только по окончаніи сего (віроятно, къ наступающей веснів) могу и буду писать по нимъ статьи, въ надежде, вами подаваемой, что присылаемымъ къ вамъ вы не откажете дать, по разсмотрвній ихъ, гдв-нибудь місто. Онів будуть какъ духовнаго, такъ и гражданскаго содержанія, хотя сперва исключительно, а потомъ преимущественно целію моею было изследованіе монастырей въ здішней епархіи бывшихъ и существующихъ. Только при этомъ будетъ стеснять, какъ и теперь не мало стёсняеть меня, невозможность сдёлать въ вашихъ Московскихъ архивахъ некои нужныя мне справки, неимъніе здысь всыхь печатныхь пособій и указателей по части моихъ изслъдованій, и отсюда проистекающее не совершенное знаніе мое современных вопросовъ и требованій ".

Неразрывными узами духа быль связань съ Троицкими учеными и преосвященный Филареть, тогда епископъ Рижскій. Съ нимъ также состояль Погодинъ въ дружелюбныхъ отношеніяхъ и живо интересовался его трудами по Исторіи Русской Церкви. "Вышла говорять", писалъ преосвященный Иннокентій Погодину,—"Исторія Церкви преосвященнаго Филарета Рижскаго. Будто—вещь не мудреная. Такъ отзывается о. Макарій! Посмотримъ!".

Въ то время преосвященный Филаретъ напечаталъ въ Чтеніяхъ Императорскаго Московскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ отрывокъ изъ своего труда подъ заглавіемъ: Богослуженіе Русской Церкви до Монгольскаго времени. Отрывокъ этотъ навлекъ на автора неудовольствіе митрополита Филарета. Объ этомъ печальномъ недоразумѣніи сообщилъ изъ Лавры Погодину П. С. Казанскій: "У насъ теперь", писалъ онъ (14 мая 1847 года), — "Митрополитъ, и ужасно горячится за напечатанную въ Чтеніяхъ статью Филарета Рижскаго о крестномъ знаменіи. Крѣпилось бы Общество, чтобы его не подчинили гибельной цензурѣ духовной. Все изъ-за крестнаго знаменія. Какой-то купецъ сказалъ Митрополиту, что архіереи ереси учатъ. Отъ насъ Митрополитъ хочетъ уѣхать въ четвергъ. Въ Академіи былъ, но мирно, потому что любитъ Ректора \*). Проповѣди не говорилъ " 114).

Самъ же Митрополитъ писалъ Филарету, епископу Рижскому: "Знаете ли вы, что разысканіями о крестномъ знаменіи вы сдёлали услугу раскольникамь? Они говорять, что въ Иоморских отвътах о двуперстномъ сложени было сто пять доказательствъ, а вы представили сто шестое, особенно сильное, потому что отъ епископа Великороссійскія Церкви. Кажется, можно бы было не спешить изданіемъ безъ совета, или не выставлять имени « 115). Письмо это очень огорчило епископа Филарета, и онъ съ грустью писалъ своему другу А. В Горскому: "По одной и той же почть съ вашимъ письмомъ получилъ я письмо Владыки Митрополита. Онъ гнъвается... Православіе не требуеть для своей твердости гнилыхъ подпоръ, каковы ни на чемъ не основанныя слова объ Апостольскомъ происхождении троеперстія. Боятся крика невъждъ? Ихъ не заставишь молчать тъмъ, что будешь кричать неправду. Правда сама по себъ защита, а подмостки человъческія только годны на то, чтобы сломало ихъ время " 116).

Между тѣмъ Шафарикъ (5 декабря 1847 года) писалъ Погодину: "Меня очень завлекли разсужденія епископа Филарета о Кириллѣ и Меводіи и его же разсужденіе о церковном служеніи до времент Монгольских въ Чтеніяхъ. Очень основательны и поучительны. Столь же поучительны я нашель сочиненія Макарія о Введеніи Христіанства въ Россіи и еще Горскаго Житіе Свв. Кирилла и Меводія въ Москвитянинъ, Лекціи Шевырева и наконець ваши Изслюдованія. Какія радостныя и возвытаютія дуту явленія!".

<sup>\*)</sup> Ректоромъ Московской Духовной Академін въ то время быль архимандрить Алексій, скончавшійся въ санѣ архіепископа Тверскаго и Катинскаго.

Изъ среды Троицкихъ ученыхъ въ это время выступилъ на поприще учености любимый ученикъ и Филарета, и Горскаго, Петръ Симоновичъ Казанскій. Сей почтенный тружена нивъ Божіей быль сынь священника, родился 19 ноября 1819 года, въ селъ Сидоровскомъ, Звенигородскаго увзда, Московской губерніи. По свидвтельству ученика-сослуживца его, высокопреосвященнъйшаго Алексія, архіепископа Литовскаго и Виленскаго, "благочестивая мать, благочестивый и ученъйшій архипастырь дядя, даровитые и благочестивые старшіе братья въ душт даровитаго мальчика зажигаютъ два свъточа -- свъточъ любви къ Церкви и свъточъ любви къ ученію. И этими двумя свёточами освёщается вся послёдующая жизнь П. С. Казанскаго до могилы". По окончаніи курса въ Виеанской Семинаріи Казанскій въ 1838 году поступиль въ Московскую Духовную Академію. Еще будучи десятильтнимъ мальчикомъ, Казанскій, по выраженію высокопреосвященнъйшаго Алексія, "открыль себъ доступь къ сердцу осминадцатильтняго юноши", А.В.Горскаго, и съ того времени "это искреннъйшее дружество продолжалось во всю ихъ жизнь". Въ Академіи предъ Казанскимъ открылась богатая сокровищница разных в знаній — "и Исторія Светская, и Исторія Церковная, Общая Исторія и Русская, Отпы Церкви, Богословіе, Древности, Уставъ Церкви, Филологія-ничто ему не чуждо; вездъ онъ какъ у себя дома". По окончани академическаго курса Казанскій назначень быль въ Московскую Духовную Академію баккалавромъ по Гражданской Исторіи; но этотъ предметь не выходиль у Казанскаго отделеннымъ "отъ Исторіи въры и Церкви, какъ это бываеть у нъкоторыхъ историковъ. Душею внешней, светской Исторіи, по убъжденію Казанскаго, была все-таки Исторія въры, Исторія Церкви, градъ Божій; тутъ быль центръ его науки". Образцомъ для Казанскаго всегда былъ его старшій другь А. В. Горскій. "Это", пишеть высокопреосвященнёйшій Алексій, — "два ученые аскета, для науки отректиеся отъ всёхъ радостей, даже самыхъ чистыхъ и благословенныхъ, отрекшіеся однажды,

но навсегда, и уже не зръвшіе вспять. Жизнь для науки, жизнь для знанія, жизнь для труда, жизнь для передачи ихъ знаній другимъ учащимся покольніямъ — воть ихъ жизнь, жизнь высокая, жизнь самоотверженная, жизнь не для многихъ досягаемая. Весь въкъ учиться, весь въкъ сидъть за книгою, весь въкъ писать, — какъ это скучно, какъ это сухо, — скажутъ иные изъ насъ, временно-обязанныхъ ученыхъ; и однако же вотъ люди, весь въкъ учившіеся, весь въкъ сидъвшіе за книгою, весь въкъ писавшіе и не находившіе ни скуки, ни сухости въ своемъ дълъ 117.

Вотъ съ такимъ-то замѣчательнымъ человѣкомъ, въ 1847 году, сблизился Погодинъ.

Въ январъ 1847 года П. С. Казанскій обратился къ Погодину со следующимъ письмомъ: "Занимаясь составленіемъ жизни Іосифа Волоколамскаго для нашего журнала, я встр'єтиль нівкоторыя свіздівнія, которыя показались мні любопытны, но не могли вполнъ войти въ составъ моего труда, а потому я и ръшилъ отдъльно издать ихъ въ вашемъ журналъ. Пусть поддержится этимъ малое знакомство, котораго я имъть счастіе удостоиться съ вашей стороны, во время вашего пребыванія въ Лавръ. Ръшаясь себя болье посвятить изученію Русской старины, при милостивомъ вашемъ вниманіи къ первымъ моимъ трудамъ, я буду ділиться иногда съ вашимъ журналомъ своими изследованіями. Прошу васъ обратить вниманіе на открытый мною Саввинъ Тверскій монастырь, досель неизвъстный. Прошу покорнъйше не обнародывать моего письма". Чрезъ посредство Погодина Казанскій вступаеть въ сношенія съ Московскимъ Обществомъ Исторіи и Древностей Россійскихъ и въ его изданіяхъ печатаетъ свои труды.

Въ 1847 году Казанскій напечаталь книжку подъ слѣдующимъ заглавіемъ: Село Новоспасское, Деденево тожк, и родословная Головиныхъ, владъльщевъ онаго съ посвященіемъ Гавріилу Павловичу Головину, издателю книги. Въ предисловіи, обращаясь къ владъльцу, Казанскій писалъ: "Древ-

ности Новоспасскія невольно переносять къ прошедшему, приводять на намять столь многихъ изъ вашихъ предковъ, что для поясненія своего описанія, я прибавдю и родословную вашего дома. Прошло уже четыре въка съ половиною, какъ благородная вътвь вашего дома привилась къ великому древу Россіи. Въ теченіе этого продолжительнаго времени ваши доблестные предки служили новому отечеству на всёхъ поприщахъ: проливали кровь свою на полъ брани, засъдая среди Царскаго Сунклита и въ Боярской Думф, ревностно пеклись о внутреннемъ благоденствіи Отечества. Во всѣ великія эпохи Древней Руси являются они усердными д'ятелями для пользы Отечества. Обозрѣвая исторію вашихъ предковъ, пріятнъе всего видъть то, что духъ благочестія и усердія къ Церкви, отличавшій первыхъ вашихъ предковъ, сохраняется до настоящаго времени: это благочестие совокупило столько святыни въ одномъ домв и обогатило храмъ села Новоспасскаго такими драгоцфиными церковными сокровищами. Вамъ, какъ настоящему владельцу Новоспасскаго и наследнику не одного только имени, но и благочестиваго духа предковъ вашихъ, посвящаю трудъ мой. Пусть онъ будеть служить выраженіемъ моего къ вамъ почтенія и всегдашняго дружескаго расположенія".

Но книжка Казанскаго подверглась некоторымь нежеланнымы исправлениямы со стороны владёльца села Новоспасскаго, что, само собою разумется, не могло быть приятно ен автору. Посылая Погодину отрывовы изы своего труда о родословии Головиныхы, для напечатания вы Москвитанингы, оны сообщаеты ему и исторію изданія своей книги. "Проводя нерёдко", писалы оны, — "вакаціальное время вы селё Новоспасскомы (Дмитровскаго уёзда) у Гавріила Павловича Головина, замычательномы церковною святынею, я захотыль описаніе этого села составить и подарить помыщику. Кы описанію какы-то приклеилась родословная. Это бы хорошо, да воты худо. Помыщикы мой добрый пріятель, человыкы почтенный и благочестивый, кы сожальнію, только далеко негра-

мотный. Онъ не доучился даже и до того, до чего доучился Сократь, то-есть, до убъжденія, что онъ ничего не знаеть. Описавши село и приложивъ къ нему родословную Головиныхъ, я отправилъ ее въ Головину, чтобы онъ отдалъ въ цензуру и напечаталъ. Но тутъ - то и начались искушенія. Онъ началъ поправлять и дополнять, лишать смысла и вставлять безсмыслицы. Кое-что успълъ я спасти отъ этого потопа невъжества, но многое долженъ былъ уступить, много прибавлено безъ меня, и въ такомъ видъ присылаютъ мнъ уже совсъмъ отпечатанное сочинение. Не зная никакого иностраннаго языка, онъ перевралъ всв цитаты, индв вставилъ ложныя свідівнія, а въ другихъ містахъ допустиль безсмыслицу. Человъкъ добросовъстный отличить эти вставки отъ текста, но другой подтрунить надъ авторомъ. Поэтому начало родословной посылаю подъ ваше покровительство, желая издать его такъ, какъ я думаю. Если вамъ будетъ угодно, я пришлю вамъ для пом'вщенія въ вашемъ журнал'в и біографіи другихъ лицъ изъ Головиныхъ, болье замычательныхъ, особенно, если они пострадали отъ неграмотнаго издателя "118).

Подъ этимъ письмомъ Казанскій подписался такъ: *Ба*калавръ Московской Духовной Академіи Петръ Казанскій, сынъ іерея Симона.

Желаніе Казанскаго Погодинъ, разумѣется, исполнилъ, и присланный имъ отрывокъ напечаталъ въ Москвит янин ь 119).

Общеніе Погодина съ его Петербургскими учеными друзьями также не прерывались. Въ то время А. А. Куникъ трудился надъ Введеніемъ къ издаваемымъ имъ отъ Академіи Наукъ сочиненіямъ Круга, но подъ скромнымъ заглавіемъ Введеніе вышла цёлая любопытная біографія знаменитаго академика. Для этого Введенія А. А. Кунику пришлось между прочимъ просмотрёть академическіе протоколы за сорокъ лётъ и прослёдить отношенія Круга въ Румянцову, къ Археографической Экспедиціи и пр. и пр. "Для Введенія", писалъ А. А Куникъ къ Погодину, — "я собралъ весьма интересный матеріалъ, который по большей части уже и обработалъ. Вы познакоми-

тесь съ Кругомъ со многихъ сторонъ, дѣлающихъ ему честь; между прочимъ также съ его воззрѣніемъ на избраніе коренныхъ Русскихъ. На накоторых академиковъ его слова произведутъ дурное впечатлѣніе, но я ни подъ какимъ условіемъ не допущу, чтобъ они остались не напечатанными, такъ какъ—еntre nous—послѣ назначенія меня экстраординарнымъ академикомъ я рѣшился внести предложеніе о выборѣ (въ академики) чисто-Русскихъ. Теперь самая подходящая пора, чтобы Академія это устроила".

Въ то же время А.А. Куникъ рекомендуетъ Погодину будущаго историка царя Бориса Годунова, Платона Васильевича Павлова, который въ іюнъ 1847 года отправлялся въ Кіевъ для занятія тамъ осиротълой послъ Костомарова кафедры Русской Исторіи. "Павловъ", отзывался А.А. Куникъ, — "голова съ большими дарованіями, отъ него нельзя ожидать чего-нибудь зауряднаго. Поэтому вы можете дать ему много хорошихъ наставленій, Давыдовъ тоже очень интересуется имъ". Съ своей стороны и И. И. Давыдовъ замолвилъ о Павловъ доброе слово Погодину: "Павловъ дъйствительно хорошъ. Отъ него можно ожидать наставника добросовъстнаго. Это Нафанаилъ, въ немъ же льсти нъсть".

Для свиданія съ отцомъ своимъ А. А. Куникъ, на канунѣ революціоннаго 1848 года, совершиль путешествіе на Западъ. По возвращеніи въ Петербургъ, 25 октября 1847 года, онъ писалъ Погодину: "Мое путешествіе, какъ оно ни было кратко, весьма меня удовлетворило. У меня камень свалился съ сердца, послѣ того какъ я еще разъ навѣстилъ своего болѣзненнаго старика-отца. Теперь я живу, ничѣмъ не смущаемый, и довѣрчиво смотрю на будущее, что бы оно ни принесло. Я, кромѣ того, вполнѣ возстановилъ свое физическое здоровье, которое дѣйствительно было разшатано. Путевыхъ впечатлѣній у меня сохранилось немного — я пробылъ всего три недѣли въ Пруссіи и въ Австрійской Силезіи; тѣмъ не менѣе я возвратился пораженный политическимъ и религіознымъ броженіемъ въ Пруссіи. Меня скоро стало тя-

нуть къ спокойной Петербургской жизни, гдё можно по крайней мёрё играть роль спокойнаго наблюдателя. Что-то произойдеть изъ этого броженія? Конечно, на ряду съ хорошимъ (которое пока еще мало проявляется) много грубаго и отвратительнаго".

На обычные вопросы Погодина, задаваемые имъ молоходъ ихъ занятій, В. В. Григорьевъ дымъ ученымъ о отвѣчалъ: "Вамъ хорошо, сидя въ Москвѣ и блаженствуя въ отставкъ, прогуливаться вдоль Русской Исторіи и задавать нашему брату всякіе вопросы, а намъ куда какъ трудно отвъчать на нихъ, находясь въ постоянной зависимости и распоряженіяхъ другихъ. Не то, чтобъ много діла ділали, а много приходится за дёломъ и по бездёлью бёгать". Не смотря однако на это, Григорьевъ даетъ отчетъ Погодину о своей ученой дъятельности: "Во всякомъ случат однакоже, о учитель, я не сидёль сложа руки съ тёхъ поръ, какъ видёлся съ вами въ Петербургъ. Свидътельствуютъ сіе, вопервыхъ, книжица издълія нашего, рекомая Еврейскія религіозныя секты въ Россіи. Вовторыхъ, брошюра, заключающая въ себъ разысканія мои о письменахъ у Монголовъ, по поводу недавно найденной въ Сибири Монгольской надписи. Бротюра эта подала поводъ къ ученой войнъ. Академикъ Шмитъ задълъ меня въ Библіотект для Чтенія и С.-Петербуріских Видомостяхи. Я отвіналь ему вы Отвечественных Записках; но, кажется, этимъ бой не кончился: Шмитъ намъревается дать новое сражение въ Bulletin Scientifique. Я, разумвется, тоже не буду молчать".

Съ такимъ же вопросомъ Погодинъ обращался и къ другимъ ученикамъ. Такъ, на запросъ, сдѣланный имъ въ Казань А. И. Артемьеву, послѣдній отвѣчалъ Погодину: "Вы спрашиваете меня, чѣмъ я занимаюсь? Если нескучно будетъ выслушать, то выслушайте. Въ прошедшемъ году, съ мая мѣсяца до октября, я былъ въ разъѣздахъ по всей Казанской губерніи и по смежнымъ съ нею уѣздамъ губерній Вятской, частію Оренбургской и Симбирской. Поѣздка эта

была давно желанна мною, но удалась неожиданно. Цёль этой повздки было собрание различныхъ свъдъний о Казанской губерніи; я въ особенности обратиль вниманіе на остатки старины, но результатовъ добился мало: письменныхъ памятниковъ, особенно важныхъ, я не нашелъ, кромъ небольшого отрывка изъ Синодикова Грознаго, копію съ котораго, я знаю, уже вы получили отъ отца Мартирія. Осмёливаюсь приложить при семъ статейку, написанную мною для Казанскихъ Іубериских Въдомостей объ этомъ фрагментъ. Въ ней, я знаю, много пустословія и нать никакихь выводовь; но, полагаю, для васъ не нелюбопытно будеть палеографическое описаніе всего Свіяжскаго Синодика. - Еще я отыскаль въ частныхъ рукахъ и пріобрълъ для себя Сборникъ духовнаго содержанія, не старъе конца XVII въка и писанный поморскимъ почеркомъ. Въ немъ, между прочимъ, содержатся ярлыки, что и побудило меня пріобръсти эту рукопись. Гораздо удачнъе были мои развъдки остатковъ старины неписьменныхъ, безмолвныхъ, но красноръчивыхъ. Уъзды Мамадышскій, Казанскій, Чистопольскій и Спасскій, особенно же два последніе, доставили мнё въ этомъ отношеніи довольно пищи, которая услаждала меня за всв непріятности взды по проселкамъ и офиціальныхъ сношеній съ лицами "предержащими" для полученія отъ нихъ св'єдіній по той или другой части. Но это въ сторону! Я обозрѣлъ очень много городище (только не Ходаковскаго), и почти со всёхъ нихъ сняль глазом врные планы. Изъ этихъ городищъ только два или три упоминаются въ Путевых Записках - Рычкова, остальные всв не были никогда описаны и, можно почти навърное сказать, что были неизвъстны: многіе я открывала по догадев... Замвчу здвсь, хоть и не кстати: еслибы съ такою спеціальною цёлью — обозрѣнія городищь объѣхать губерніи Симбирскую, Саратовскую, Пензенскую и Астраханскую, то, кажется, мы лучше узнали бы географію Золотой Орды, нежели знаемъ ее досель, по монетамъ. Ходаковскому не удалось быть въ этомъ крав и не удалось получить объ

немъ сведеній. Какъ уроженецъ Саратовской губерніи, я знаю, что тамъ и кромъ Увъка и Царева есть мъстности, замъчательныя въ археологическомъ отношении, которыя давно бы, давно пора описать. То же могу сказать и о Симбирской губерній, которую довольно знаю. Синбирскій же Сборника служить доказательствомъ, что и письменные памятники не истощились въ этомъ крав. Впрочемъ я отвлекся... Статью о Казанскихь Городищах я обработываю и потомъ вмъсть съ чертежами думаю представить или Московскому Обществу Древностей, надъясь на ваше посредничество, или въ Петербургское Археологическое чрезъ П. С. Савельева. Поъздка эта познакомила меня съ мъстностью и жителями Казанской губерніи и доставила въ мой портфель нісколько этнографическихъ и топографическихъ замътокъ, часть которыхъ уже представлена въ Географическое Общество; на дняхъ надъюсь препроводить туда и еще статью. Вотъ вамъ краткій перечень всего, что я могь достать, разъвзжая по Казанской губерніи". Кром'в того, Артемьевъ сообщаетъ Погодину: "Недавно здёсь у насъ вышла изъ печати Казанская Исторія Баженова, книга ужасная... и вдругъ разбору ея Современнико въ 9-й книжкъ посвятилъ нъсколько страницъ да еще заключилъ свою статью такою обидною для Казанцевъ фразою! Это невольно вызываеть на отвъть, и я накропаль для Финскаго Впстника статейку, хоть, признаюсь, книга Баженова не стоила того: шумъ изъ пустяковъ! Кстати о литературъ Казанской: Бакалавръ здътней Духовной Академіи Елисеевъ издаль Жизнеописанія Свв. Гурія, Варсонофія и Германа, составленныя съ знаніемъ дъла и полно. Явленіе такой книжки, право, ділаеть честь провинціальной исторіографіи".

Получивъ извъстіе отъ Писарева, что М. А. Максимовичъ занялъ мъсто въ Кіевской Археографической Коммиссіи, Погодинъ просилъ его увъдомить объ этомъ. Исполняя желаніе друга, Максимовичъ писалъ ему изъ своей Михайловой Горы (отъ 9 марта 1847 года): "Изъ этого подписанія ты

видишь, любезный другъ Михайло Петровичъ, что я не въ Кіевъ, и что не тамъ, а здъсь получилъ я письмо твое. Я здъсь живу съ декабря, и не знаю, что тамъ творится. Я съ той поры, какъ потрудился надъ Луцкимъ братствомъ въ въ первомъ томъ Памятниковъ, занимался немного еще (въ 1845 г.) Памятниками Кіевскаго братства (коихъ редакторомъ былъ Чеховичъ); да съ той поры ничемъ, кроме имени, не принадлежу и не участвую въ делахъ Коммиссіи. Тамъ все - предсъдательская воля и дълопроизводительное исполненіе: тотъ хватаетъ звізды, а другому достается что иное, въ томъ числъ-петличная вмъсто нашейной; а нашего брата до сихъ поръ отбывали только одобреніями, одобреніями и объщаніями, которыя до сихъ поръ не исполнились. Кто бы ни говориль тебъ, что я тамъ получиль мъсто, но это одно изъ объщаній, которыхъ не жальють. Я очень радъ быль безыменно издать памятники Луцкаго братства, и тъмъ исполнить желаніе несравненнаго Иннокентія; а къ тому жъ и Дмитрій Гавриловичь Бибиковь объ этомъ изданіи написаль ко мнъ очень лестное письмо, на которое отвъчалъ я трудомъ моимъ съ полнымъ удовольствіемъ; ибо я люблю этого сановника<sup>и 120</sup>).

# XX.

Не взирая на то, что духъ Погодина былъ возмущенъ его полемикою съ учениками своими, въ тишинъ кабинета, онъ продолжалъ трудиться съ миромъ въ любезной ему области Русской Исторіи, и онъ считалъ несчастнымъ тотъ день, когда отрывали его отъ этихъ занятій. Подъ 22 ноября 1847 года въ Дневники его мы читаемъ слъдующую запись: "Какъ я всегда бываю радъ, когда дома. Но вотъ опять другая недъля, какъ я не могу приняться за Исторію! О горе!" Но отъ своихъ Изслюдованій Погодинъ, по своей живой природъ, безпрестанно отвлекался въ разныя стороны. Такъ, среди занятій его древнимъ въчемъ, мы совершенно неожиданно встръ-

чаемся въ Дневникъ (подъ 4 ноября 1847 года) съ такою записью: "Додълывалъ въче. Наметывалъ первую главу романа, безъ надежды впрочемъ на успъхъ. Ахъ, какъ мнъ горько, что отвлекаютъ меня отъ дъла."

Кром' занятій древн' йшимъ періодомъ нашей Исторіи, Погодинъ въ то время трудился надъ изследованиемъ о Древней Русской Аристократіи, и подъ такимъ заглавіемъ появилась его статья въ Москвитянинъ, которая начинается изложеніемъ положенія Россіи посл'є кончины великаго князя Іоанна Іоанновича, въ 1362 году. Въ то время князья Московскіе были всё малольтніе и старшему изъ нихъ Димитрію было только восемь льть; въ то время явились искатели великаго княженія, и Московскіе князья нисходили на степень князей удельныхъ, а Москва переставала быть столицею. "Тогда-то", пишетъ Погодинъ, — "и выступили на спену Московскіе бояре. Они сум'єли воспользоваться междоусобіями, возникавшими въ Ордѣ, и исходатайствовали первенство своему молодому князю Димитрію Іоанновичу у новаго хана Мурута. Получивъ его соизволеніе, они силою выгнали князя Суздальского Димитрія Константиновича изъ Владиміра, и даже посл'я, когда черезъ два года Мурутъ, оскорбленный ихъ сношеніями съ его соперникомъ Авдуломъ, повельлъ возвратить Димитрію Константиновичу отнятый у него престоль, они осмълились презръть ханское повельніе, предприняли новый походъ на Владиміръ, выгнали опять Димитрія Константиновича и утвердили великое княжение за своимъ княземъ. Этого мало: они начали стёснять удёльныхъ князей, присоединять къ Москвв ихъ города, принимать участіе въ ихъ распряхъ, звать на судъ въ Москву; однимъ словомъ-они утвердили Московскую политику, поставили ей цёль, дали примъры, коимъ Димитрій имплъ заслугу слъдовать; а выстроивъ каменныя стъны (1365 г.) вокругь Москвы, показали ясно, что имъютъ еще важнъйшіе виды".

Изобразивъ эти подвиги Московскихъ бояръ, Погодинъ восклицаетъ: "Удивительна Исторія государства! Два-три способныхъ человъка, согласныхъ между собою въ благое время,

и они опредъляютъ надолго народную судьбу. Кажется, какъ это просто, легко и обыкновенно, а между тъмъ оно бываетъ ръдкимъ явленіемъ, особеннымъ счастіемъ народовъ". Затъмъ Погодинъ спрашиваетъ: "Кто эти бояре?" И отвъчаетъ: "Мы не знаемъ ихъ вовсе. Лътописи молчатъ объ ихъ именахъ, приписывая всв двйствія князьямъ... Карамзинъ видвять, что малольтній князь Димитрій Іоанновичь не могь, естественно, предпринять и совершить всёхъ сихъ дёйствій, и предположиль участіе боярь, но слегка, оставляя все еще слишкомь много за княземъ". Объ именахъ бояръ и Карамзинъ ничего не сказалъ. "Вотъ и здёсь", пишетъ Погодинъ, — "замечу мимоходомъ, отличіе Русской Исторіи отъ Исторіи Запада: тамъ на всякое дёло есть по нёскольку героевъ, истинныхъ и мнимыхъ... У насъ не найдешь часто ни одного. За самыя важныя действія не знаеть кого и благодарить, кром'в Русскаго Бога..." Но вопросъ: "Кто же были эти бояре?" долго мучилъ Погодина. Ему непременно хотелось отыскать ихъ имена и "украсить ими Исторію". И вотъ Погодинъ пускается въ поиски. Для поученія молодыхъ ученыхъ онъ "передаетъ весь процессъ своей работы". Сначала онъ обратился къ Лътописямъ, потомъ перечелъ Карамзина, Татищева, князя Щербатова, сталъ изучать духовныя грамоты Московскихъ князей, Родословныя книги, въ которыхъ онъ "пыталъ имена, какъ В. В. Григорьевъ пыталъ Арабскія монеты". Результатомъ всёхъ этихъ поисковъ Погодина былъ следующій списокъ "главныхъ дъйствующихъ лицъ во время малольтства великихъ князей Димитрія Іоанновича и сына его Василія Димитріевича, стяжавшихъ своими заслугами въчную славу въ Исторіи Отечества":

- 1) Василій Васильевичъ Тысяцкій, потомокъ варяга Шимона, родоначальника Вельяминовыхъ, Воронцовыхъ, Щедриныхъ, Соловцовыхъ, Башмаковыхъ, Аксаковыхъ, Облѣзовыхъ, Исленьевыхъ и пр. Скончался въ 1373 г.
  - 2) Братъ его Тимооей Васильевичъ (1371, 1389 г.).
  - 3) Иванъ Родіоновичъ Квашня (1330, 1371, 1389 гг.),

родоначальникъ Квашниныхъ, Дудиныхъ, Жоховыхъ, Самариныхъ, Разладиныхъ, Невъжиныхъ, Өоминыхъ, Ивановыхъ, Поярковыхъ, Тушиныхъ. Скончался въ 1389 г.

- 4 и 5) Александръ Андреевичъ Елка и Өедоръ Андреевичъ Кошка, сыновья Андрея Кобылы, родоначальника Ладыгиныхъ, Коновницыныхъ, Кокаревыхъ, Образцовыхъ, Кобылиныхъ, Колычовыхъ, Хлызневыхъ, Лошаковыхъ, Немятыхъ, Неплюевыхъ, Боборыкиныхъ, Юрьевыхъ, Захарьиныхъ, Романовыхъ, Шереметевыхъ, Добрынскихъ, Зайцевыхъ, Викентьевыхъ, Симскихъ, Хабаровыхъ.
- 6) Өедоръ Андреевичъ Свибловъ, потомокъ Радши, родоначальника Свибловыхъ, Товарковыхъ, Замыцкихъ, Каменскихъ, Застолбскихъ, Пушкиныхъ, Курчевыхъ, Рожновыхъ, Кологривовыхъ, Поводовыхъ, Чеботовыхъ, Чулковыхъ, Жулебиныхъ, Бутурлиныхъ, Слизневыхъ, Мятлевыхъ, Челядниныхъ.
  - 7) Братъ его Иванъ Андреевичъ.
- 8) Онанья Александровичь, окольничій, потомокъ Гавріила, пришедшаго изъ Нѣмецъ служить Невскому, родоначальника Кутузовыхъ, Коровиныхъ, Клешниныхъ, Лапенковыхъ...

Свои изысканія Погодинъ заключаетъ такими словами: "Много обрадовался Леверрье, найдя новую планету, но не мало обрадовался и я, когда нашель старых спутников Димитрія и Василія, забытыхъ ихъ неблагодарными потомками". Эти предположенія Погодина блистательно подтвердились хранящеюся въ Библіотек Академіи Наукъ Разрядною книгой, которою пользовался А. Н. Поновъ. Въ этой книгъ читается: "Того жъ году воліею Божіею великаго князя Дмитрія Іоанновича Донского не стало, а у духовной сиділи прикащики: отецъ его духовный преподобный игуменъ Сергій да игуменъ Севастьянъ, да бояре: Дмитрій Васильевичъ Волынскій, Тимоеей Васильевичь Воронцовь, Иванъ Родіоновичь Квашня, Семенъ Васильевичъ да Иванъ Өедоровичъ Воронцовы, Александръ Андреевичъ Азтъй, Өедоръ Андреевичъ Свибловъ, Өедоръ Андреевичъ Кошка, Иванъ Өедоровичъ Кошка, Иванъ Андреевичъ Хромой". Сообщая объ этомъ Погодину, Поповъ прибавляетъ: "Сличая сіи прозванія съ тѣми, которыя вамъ удалось опредѣлить въ вашемъ изслѣдованіи, оказывается, что большая часть опредѣлены правильно, и приведенный отрывокъ Разрядовъ окончательно доказываетъ справедливость вашихъ выводовъ".

Въ томъ же письмъ А. Н. Поповъ дълаетъ слъдующее важное замечаніе: "Нигде историческая память о лицахъ, дъятеляхъ въ жизни общественной и государственной, не была такъ слаба, какъ въ нашей Древности Читая лътописныя сказанія о жизни Древней Россіи, вникая во взглядъ лѣтописцевъ, нельзя не замътить, что для нихъ существовало только три историческихъ дъятеля: Провидъніе, управлявшее судьбою народовъ, собирательное цёлое — Русь, и Князь общая мысль о представитель народномъ по преемству покольній, переходившая отъ одного лица къ другому... Даже въ государственныхъ грамотахъ, духовныхъ завъщаніяхъ князей и договорахъ сами частныя лица, какъ бы участвуя въ общемъневниманіи къ заслугамъ частныхъ лицъ вообще и стало быть своимъ собственнымъ, подписывали свои имена почти всегда безъ прозваній родовыхъ... " Получивъ это сообщеніе отъ А Н. Попова, Погодинъ съ восторгомъ, восклицаетъ: "Найдти такое подтверждение своимъ выводамъ ничего не можеть быть пріятнъе для изслъдователя: благодаримъ усердно почтеннаго ученаго, отыскавшаго историческое свидътельство, столь любопытное " 121).

Когда статья Погодина была уже напечатана, его посётиль Вигель и прочель ему отрывовь изъ своихъ Записоко объ Аристократіи. По поводу этого посёщенія и этого чтенія въ Дневникь Погодина (4 іюля 1847 г.) появилась какая-то странная запись: "Боялся, чтобы не было недоразумёнія отъ моихъ статей". Съ своей стороны Н. Д. Иванчинъ-Писаревъ сётоваль на Погодина за то, что онъ наше боярство назваль аристократіею, "чудовищемъ Запада". "У насъ", замёчаетъ Писаревъ, — "были случаи или измённики, но не возстатели на государя своего военною силою".

Мы уже неоднократно замъчали, что Погодинъ духомъ своимъ виталъ по всему пространству Русской Исторіи древней, средней и новой. Отъ временъ древнъйшихъ онъ переходиль къ новъйшимъ и отъ новъйшихъ къ древнъйшимъ. Погодина, какъ мы тоже знаемъ, давно интересовала судьба Сперанскаго, а потому онъ не могъ равнодушно относиться къ предпринимаемому въ это время барономъ М. А. Корфомъ собиранію матеріаловъ для біографіи этого государственнаго мужа. Съ своей стороны и баронъ Корфъ счелъ полезнымъ по поводу своего предпріятія завязать съ Погодинымъ діятельныя сношенія. Памятникомъ этихъ сношеній могутъ служить сохранившіяся письма барона Корфа въ Погодину, Первое письмо относится въ 19 мая 1847 года. "Приношу вамъ", писаль баронъ Корфъ, - "искреннюю благодарность за обязательное участіе, которое вы, по собственному движенію, приняли и объщаете принять въ моемъ добросовъстномъ и, конечно, уже во всёхъ отношеніяхъ и безкорыстномъ трудё, потому что самое предназначение его развъ только для читателей публики XX-го въка. Матеріаловъ собрано уже у меня множество и, по мъръ скопленія ихъ, расширяются и самые предёлы работы. Великое лицо Сперанского является такимъ сильнымъ двигателемъ во всёхъ событіяхъ его вёка, что ихъ, большею частію, не возможно почти отдёлить, и потому книга моя будеть сборникомъ матеріаловь не только для личнаго его жизнеописанія, но и для исторіи двухъ царствованій. Она ростеть видимо и написана, можеть быть, уже до двухъ или трехъ томовъ. Занятія по службі, въ посліднее время очень еще увеличившіяся, нъсколько пріостановили, но не прекратили мою д'вятельность. Съ Божіею помощью и при томъ общемъ сочувствіи и содійствіи, которое я везді нахожу, надъюсь идти далъе и далъе, пока станетъ силъ".

Вмѣстѣ съ тѣмъ Погодинъ указалъ барону Корфу и на лица, отъ которыхъ онъ могъ бы получить желанныя ему свѣдѣнія. И это указаніе было не безполезно для барона Корфа: "Всю извѣстную коллекцію писемъ", писалъ онъ,—

"отъ Бартенева я уже получилъ. Словцова я имълъ и имъю въ виду. Обращусь и къ его душеприкащикамъ. Съ Батенковымъ нетъ никакихъ средствъ сообщенія, и притомъ говорять, что онъ въ разстроенномъ положеніи ума. Та эпоха, которая извъстна ему, извъстна, впрочемъ, близко и мнъ. Отъ де-Санглена все получено, а отъ Ф. Ф. Вигеля ожидается съ нетерпъніемъ. Съ М. А. Дмитріевымъ я незнакомъ: Г. де-Сангленъ объщаль миъ достать выписку изъзаписокъ И. И. Дмитріева; но не знаю, получу ли что-нибудь и что именно этимъ путемъ Сверхъ того, очень интересно было бы взглянуть и на письма Карамзина. Но какъ это достать? Съ сыномъ М. Л. Магницкаго я уже вошель въ сношеніе и получиль отъ него кой-что, но жду еще болье. Весьма бы интересно видъть то письмо, которое у васъ. Съ Ръпинскимъ я въ постоянномъ сношеніи, и теперь еще болье прежняго, потому что онъ служить во Второмъ Отделеніи, которымъ я управляю до возвращенія графа Блудова. Калашникова отыщу. Надеждинъ передалъ мнъ все полученное отъ Е. М. Багръевой. Статьи Москвитанина тоже всё имёль въ виду. Весьма благодаренъ за указаніе трехъ профессоровъ. Непремінно снесусь съ ними, хотя показанія ихъ могуть относиться лишь къ новъйшему времени, близко мнъ самому извъстному". Въ заключение баронъ Корфъ обращается къ Погодину съ слъдующей просьбою: "Не найдете ли еще чего-нибудь въ собственныхъ вашихъ замъткахъ и въ бумагахъ, а также у Снегирева, который, какъ мнв сказывали, имветъ много сввденій о замечательных лицахь духовнаго происхожденія. Всякая черта, всякое слово для меня драгоцінны, и въ этомъ отношеніи, чрезвычайно благодарю и за переданный мнъ характеристическій анекдотъ. Кром' названныхъ вами лицъ", продолжаль баронь Корфь, -- , я исчерпаль еще множество письменныхъ и изустныхъ источниковъ. Исторія моихъ поисковъ могла бы сама по себъ составить цёлый романъ, и я непременно напишу ее, когда кончу Если когда - нибудь кончу-главное дъло.... Насъ связываетъ теперь общій интересъ — интересъ исторіи, подъ которою я всегда разумѣлъ нелицепріятную правду, а въ біографіи моего героя и правда такъ заманчива, что не нуждается ни въ какихъ прикрасахъ. Здѣсь связывается интересъ великихъ дѣлъ и великихъ событій съ самымъ романическимъ, похожимъ почти на вымыслъ, теченіемъ жизни".

За свёдёніями о Сперанскомъ баронъ Корфъ обращался и къ митрополиту Филарету; но отвёта не имёлъ. По указанію Погодина, баронъ Корфъ обратился къ М. А. Дмитріеву съ просьбою доставить ему записки его дяди, И. И. Дмитріева. Не получая отъ него ни отвёта, ни привёта, баронъ Корфъ жалуется Погодину: "Къ М. А. Дмитріеву я написалъ и не только не получилъ записокъ его дяди, но даже и словомъ отвёта отъ него не почтенъ, такъ что иногда сомнёваюсь даже, дошло ли до него мое письмо".

По видимому, М. А. Дмитріевъ собирался отвѣчать барону Корфу, ибо писалъ Погодину: "Увѣдомьте меня, какъ титулъ Корфа, тайный совѣтникъ или дѣйствительный тайный?"

Напоминая самому Погодину объ исполненіи данныхъ имъ объщаній, баронъ Корфъ писалъ: "Извините, если, основываясь на собственномъ вашемъ, столько меня порадовавшемъ вызовъ вашемъ, и на сродствъ нашихъ занятій, хотя вы въ дремучей древности, а мои изысканія относятся къ вчерашнему почти дню, — ръшаюсь напомнить вамъ объ этомъ дълъ. Жизнь человъческая коротка, а время течетъ. Нетерпъливость моя послужитъ вамъ лишь новымъ доказательствомъ, что и среди теперешнихъ, гораздо многочисленнъйшихъ прежняго, занятій моихъ, я нисколько не остываю къ задушевному моему предпріятію. Въ письмъ вашемъ былъ еще намекъ о возможности узнать что-нибудь, стороною, и отъ Филарета. Это было бы въ высшей степени интересно".

Изъ одного письма барона Корфа мы узнаемъ, что записви И.И.Дмитріева были ему доставлены его племянникомъ, но въ спискъ, "испещренномъ описками", затемняющими смыслътекста.

По порученію одного своего деревенскаго сосъда М. А. Дмитріевъ писалъ Погодину, изъ своего Симбирскаго села Богородскаго (10 декабря 1847 г.): "Здъсь живетъ двоюродный братъ Сперанскаго, Ксенофонтъ Матвъевичъ Делекторскій, — человъкъ бъдный и во всемъ противоположный своему родственнику. Онъ желаетъ знать, гдъ живетъ дочь Сперанскаго, Фролова-Багръева, и думаетъ, что вы должны знать это. Если знаете, то прошу васъ увъдомьте. Въроятно, онъ хочетъ попросить у ней какойнибудь помощи".

#### XXI.

Въ мав 1847 года Академія Наукъ командировала въ Москву академика Н. Г. Устрялова для собиранія въ Мос-Главномъ Архивъ Министерства Иностранныхъ Дълъ свъдъній о Петръ Великомъ. По прівздъ въ Москву Устряловъ посътилъ Погодина и просилъ его посвятить въ таинства своего Древлехранилища. Погодинъ принялъ своего соперника очень дружелюбно и открыль предъ нимъ двери Древлехранилища. "Я началъ", писалъ Погодинъ въ своихъ позднъйшихъ воспоминаніяхъ, — "вынимать изъ шкаповъ всъ свои рукописи. Чередъ дошелъ до тетрадки въ осьмушку на простой сфрой бумагь, заключающей въ себь донесенія боярину Ө. А. Головину о ратномъ поведеніи, напечатанное Розановымъ въ 1801 году и перепечатанное мною въ 1842 году \*). Ба! воскликнуль профессорь Устряловь. Эта рука Головина, и показаль мнъ замътку на тетрадкъ: подал Посошков въ 1701 году. Я такъ и обмеръ отъ радости, бросился тотчасъ къ своему историческому альбому, гдв есть почеркъ Головина, - сличили, такъ точно! Мы удостовърились такимъ образомъ, что это есть подлинное донесеніе Посошкова, поднесенное Головину, имъ принятое и помъченное..." По поводу этого открытія Погодинъ замічаеть: "Кстати замічу здісь, что при собираніи древностей и достоприм'вчательностей Рус-

<sup>\*)</sup> Въ Посощковъ.

скихъ, я пользовался какимъ-то особеннымъ, спеціальнымъ счастіемъ: ну, какъ безъ такого счастья могла бы въ продолженіе ста слишкомъ лѣтъ сохраниться маленькая тетрадка безъ переплета, ветхая, на простой дряблой бумагѣ, не интереснаго вообще содержанія, и попасться именно мнѣ въ руки? И принесъ мнѣ ее, я помню, не букинистъ, не записной антикварій, а такъ какой-то прохожій, и я, взглянувъ мелькомъ, между другими рукописями, на тетрадку, не подорожилъ ею, потому что она заключала извъстное, печатное сочиненіе, а взяль такъ, для стараго почерка, за рубль, кажется, серебромъ. И лежала она у меня лѣтъ десять, въ небреженіи, какъ вдругъ случайно оказалось, что это есть драгоцѣнннѣйшій автографъ".

Само собою разумъется, что всъ старые счеты съ Устряловымъ позабылись, и Погодинъ оказалъ Петербургскому гостю пресловутое Московское гостепримство и хлибосольство. Къ двумъ историкамъ присоединился и почтенный археографъ нашъ П. М. Строевъ, какъ старый знакомый Устрялова. "Согласно приглашенію вашему", писаль Строевь Погодину,— "я и Н. Г. Устряловъ прівдемъ къ вамъ обедать въ воскресенье, 7 сентября, въ 3 часа". Въ это время Археографическая Коммиссія поручила П. М. Строеву составить Указатель въ Полному Собранію Русскихъ Літописей. Это поручение было предметомъ толковъ на вечерахъ, даваемыхъ Погодинымъ въ честь Устрялова. Послъ одного такого вечера подозрительный Строевъ писалъ Погодину: "Не слишком ли мы были вчера откровенны передъ Петербургскимъ гостемъ? Сегодня утромъ я получилъ утвержденіе проекта объ Указатель из Льтописями, о которомъ вчера столько толковали".

Надо при этомъ замѣтить, что пріѣздъ въ Москву Устрялова совпалъ съ тѣмъ временемъ, когда между Погодинымъ и и Строевымъ возстановились мирныя отношенія, и даже послѣдній могъ убѣдиться въ добромъ въ сущности къ нему расположеніи и Погодина, и Шевырева. Въ это время старшій сынъ Строева, Петръ Павловичъ, тогда студентъ Универси-

тета, потерпълъ какія-то экзаменаціонныя непріятности. 26 мая 1847 года отецъ обратился въ Погодину съ следующимъ письмомъ: "Участь сына моего въ рукахъ вашихъ: при переводномъ экзаменъ на третій курсъ у него недостаеть одного балла, а прошлаго года онъ не переведенъ, слъдовательно, надо будеть оставить Университеть. Жена моя просить хлопотать, но еслибы я объгаль всъхъ профессоровъ и кланялся имъ въ ноги, то увъренъ, что ничего не могъ бы сдълать; остается только прибъгнуть къ покровительству вашему. Писулька отъ васъ Степану Петровичу все можетъ исправить: недостающій баллъ можетъ прибавить И. Н. Гернигъ, но, кажется, опасается, будеть ли это угодно выше. Сделайте благое дело, почтеннъйтій Михаилъ Петровичь, и мы всь ваши покорнъйтіе слуги". Въ концъ письма Строевъ прибавилъ: по прочтеніи истребите. Но Погодинъ письма не истребилъ, а горячо и настойчиво сталъ хлопотать объ исполнении просьбы Строева и въ Дневникъ своемъ (подъ 28 мая 1847 г.) записалъ: "Строева просьба о сынъ. Лишь проснулся къ Шевыреву, просить для него-не засталъ". Вскоръ Погодинъ получаетъ отъ Шевырева следующее письмо: "Ты суетишься о пустякахъ. Я и безъ тебя принимаю участіе въ сынѣ П. М. Строева. Изъ Греческаго языка онъ не отв'вчалъ ни слова: мы р'вшили проэкзаменовать его послѣ вакаціи, а баллъ ему не выставленъ. Изъ Русской Словесности онъ не подалъ сочиненія, а въ этомъ только и состоялъ экзаменъ. Баллъ также ему не выставлень; но послѣ вакаціи онъ сочиненіе подасть и экзаменъ изъ Греческаго языка выдержить и будеть переведенъ на третій курсъ. И такъ онъ поставленъ теперь во числю не докончивших экзамена. Следовательно, туть суетиться не о чемъ. Успокой отца и мать, но скажи имъ также, чтобъ дали ему средства заняться поболье Греческимъ языкомъ, потому что на следующихъ курсахъ будетъ еще трудне. Что же касается до меня, то я и прежде, и теперь всегда готовъ радъть о сынъ Павла Михаиловича. Успокой его и супругу eго " 122).

Во время пребыванія Устрялова въ Москві онъ иміль неудовольствіе навлечь на себя гнівь А. П. Ермолова. Діло въ томъ, что въ началѣ того же 1847 года, въ Петербургѣ, Устряловъ напечаталъ Историческое Обозръние Царствования Государя Императора Николая І. Въ своихъ Воспоминаніям Устряловъ напечаталь любопытныя свёдёнія, касающіяся этого изданія. До печати сочиненіе это "прочиталь" самъ Государь въ одинъ вечеръ, 1 декабря 1846 г., сдёдалъ много исправленій, иногда різкихъ, какъ сообщиль Устрялову, "улыбаясь", графъ В. Ө. Адлербергъ. Въ главъ Ш. Война Персидская. "За Кавказомъ содержался малочисленный корпусь, разсвянный мелкими отрядами по крвпостямь и въ совокупности не составлявшій даже одной полной дивизіи" это зачеркнуто Государема. Далье Устряловъ пишетъ: "Но тамъ былъ Ермоловъ, недоступный страху, онъ умълъ вселить мужество въ важдаго солдата, и Русскій штыкъ остановиль врага на первомъ шагу". Это тоже Государемъ зачеркнуто, и на полъ написано имъ: Неправда, Ермолов в это время донест мнт, что не чувствует вт себт силу начальствовать войсками вт подобное время, и просилт присылки довъреннаго лица, тогда я послал къ нему Паскевича и впослъдстви Дибича. Далъе Устряловъ пишетъ: "Паскевичъ немедленно приняль, по Высочайшей волю, начальство надъ войсками, назначенными противъ Персіянъ". Къ этимъ строкамъ Государь съ боку написаль: Неправда, Слова по Высочайшей воль зачеркнуты Государемъ и вмёсто этого написано имъ: по воль Ермолова 123). На основании этихъ исправленій Устряловъ напечаталъ: "Подъ ствнами Елисаветполя встрвтилъ Аббаса-Мирзу тотъ, кому судьба предназначила быть въ наше время грозою враговъ Россіи въ Азіи и въ Европъ, вождь достойный Русскаго воинства: тамъ встрътилъ его Паскевичь. Прибывъ за несколько дней на Кавказъ, для содъйствія Главнокомандующему, съ особенною довъренностію Императора, онъ немедленно приняль, по воль тенерала Ермолова, начальство надъ войсками, назначенными противъ Персіянъ 124). Вотъ этими-то строками быль оскорбленъ Ермодовъ и не скрылъ объ этомъ предъ Погодинымъ. Съ своей стороны о неудовольствіи Ермолова Погодинъ сообщиль Устрялову. Последній объясниль все какъ было, что написаль онъ въ рукописи и какъ исправилъ сказанное самъ Государь. Погодинъ несколько разъ ездилъ къ Ермолову и говорилъ ему о невинности Устрялова. Не взирая на это, Ермоловъ написаль Устрялову ръзкое письмо, которое предварительно отправиль Погодину. "Препровождая письмо мое г-ну Устрялову, я высоко цёню одобреніе ваше умёренности, съ которою я сдёлаль возраженіе. - Легко могь бы я обойтись безь него, убъжденъ будучи, что мало вреда принесетъ мнъ изложенное г. Устряловымъ на счетъ мой мнѣніе, ибо въ настоящее время я нъсколько извъстенъ, а Исторіографъ одъненъ будетъ по достоинству и теперь, и впоследствіи, но такъ долженъ я быль поступить по причинамъ, изъясненнымъ въ концъ письма сего. Не думаль ли Исторіографъ, бросивь на меня черную тінь, придать блеску Фельдмаршалу Князю Варшавскому, но и меня не трогая, довольно той подлой лести, которую расточаеть въ похвалахъ ему". Но прежде чъмъ письмо Ермолова попало по адресу, оно долго ходило по Москвъ и Петербургу. По возвращеніи домой Устряловь писаль Погодину: "Здівсь ходить по рукамъ копія съ письма ко мнѣ, отъ Ермолова, отъ 17 сентября. Одинъ изъ друзей автора разсказываетъ, что оригиналь отдань вамь для отсылки ко мнв. Само собою разумфется, что письмо читають здесь съ любопытствомъ и, не зная обстоятельствъ дёла, винятъ меня. Но какъ я имёю средства оправдать себя предъ авторомъ письма, то убъдительнъйше прошу васъ съ первой почтой прислать мнъ оное, адресуя на мое имя въ Университетъ. Прощайте, достопочтенный Михаилъ Петровичъ. Когда прівдете къ намъ, посвтите меня на новосельи; мнѣ назначена квартира покойнаго Шмита-прелестнъйшее помъщение окнами на Неву, съ паркетными полами, близъ новаго моста" 125). Въ своихъ же Воспоминаніях Устряловъ сообщаеть следующія сведёнія: "Возвратившись изъ Москвы въ Петербургъ, я получилъ письмо Ермолова. Я не зналъ, что дѣлать: писать къ Ермолову отвѣтъ и выставить все какъ было—не видѣлъ никакой возможности; оставить безъ отвѣта тоже не хотѣлъ. Письмо Ермолова я отвезъ графу Уварову съ просьбою доложить Государю. Дѣло тѣмъ и кончилось" 126).

Признательный за гостепріимство и хлібосольство, Устряловъ писалъ Погодину: "Возвратившись къ своимъ пенатамъ, я считаю первымъ долгомъ поблагодарить васъ за доброе ваше ко мнъ расположение во время пребывания моего въ Москвъ ". Но вслъдъ за симъ И. И. Давыдовъ писалъ Погодину другое: "Я радовался было, что вы сошлись съ Устряловымъ. Но полученное изъ Москвы свъдъніе о его ръчахъ въ гостиныхъ, за объдами то въроломствъ и коварствъ обдало меня холодомъ. Дальнъйшее развитіе этого требуетъ личной беседы". Въ томъ же письме Давыдовъ сообщаеть: "Недавно въ кабинетъ графа Уварова былъ разговоръ о Русской Исторіи. Какъ пріятно, туть было сказано, читается Исторія Устрялова... Я вступился въ разговоръ и старался доказать, что Изслюдованія ваши передъ упомянутою Исторіею то же, что университеть передъ гимназіей". Черпая изъ того же, какъ мы сейчасъ увидимъ, источника, Давыдовъ сообщалъ Погодину и следующее: "Одинъ изъ нашихъ старинныхъ товарищей пишетъ мнъ, что С. П. Шевыревъ подняль голову и не узнаеть никого. Ужели это правда? Поэтому если Богъ велить будущимъ льтомъ въ вамъ прівхать, я ничего и никого не узнаю, когда всё будуть съ поднятыми головами".

На дознанія Погодина объ источникѣ, изъ котораго почерпнуты подобныя свѣдѣнія, Давыдовъ показалъ: "О Шевыревѣ писалъ тотъ же Д. М. Перевощиковъ, который писалъ и объ Устряловѣ" <sup>127</sup>).

Мы уже знаемъ, что Погодинъ сообщалъ матеріалы для біографіи Ермолова. Живымъ источникомъ подобной біографіи былъ самъ Ермоловъ, и біографъ черпалъ изъ него нео-

скудно. Вскоръ, послъ Устряловской исторіи, Погодинъ посътилъ своего героя и записалъ слъдующее въ своемъ Дневники: "Къ Ермолову. Слышалъ много любопытнаго, но фальшивъ онъ! " 128). На другой же день за этою записью Погодинъ получаетъ следующее письмо отъ Ермолова: "Долго не отвечалъ я на письмо ваше, объщавая себъ удовольствіе лично за него благодарить васъ. Сохраняю его какъ изъявленіе лестнаго мнъ вашего расположенія; тетрадь, приложенную при немъ, оставляю у себя и въ свободное время внесу въ нее нъкоторыя подробности о предметь разговора нашего, который казался мн в обратившимъ вниманіе ваше. въ разговорѣ этомъ касалось до меня собственно, и потому ко вниманію вашему я не могу быть равнодушнымъ. - Ръдко встрвчаль я любопытныхъ узнать случайности жизни моей, человъка проходившаго путемъ обыкновеннымъ, развъ отблескъ на мнѣ милостей покойнаго Императора, благодѣтеля моего, удерживаеть еще меня въ памяти нікоторых в изъ современниковъ. Обязательное благорасположение ваше ко мнѣ я особенно уважаю и поставлю за честь быть всегда съ совершеннымъ почтеніемъ и преданностію".

Вмѣстѣ съ тѣмъ Ермоловъ не чуждался входить въ сношенія и съ людьми разныхъ званій. Такъ, извѣстный Московскій комерсантъ А. И. Лобковъ писалъ Погодину: "Пріѣзжайте въ воскресенье въ 3 часа обѣдать, пригласилъ вмѣстѣ и Степана Петровича Шевырева. У меня слово далъ быть общій нашъ великій мужъ Алексѣй Петровичъ Ермоловъ".

# XXII.

Въ началъ 1847 года, какъ мы уже знаемъ, И. И. Давыдовъ переселился изъ Москвы въ Петербургъ и вступилъ въ управленіе Императорскимъ Педагогическимъ Институтомъ. Водворившись въ Петербургъ, Давыдовъ писалъ Погодину: "Прежде всего обнимаю васъ мысленно и благодарю васъ за дружбу и пріязнь, съ какими вы напутствовали меня на новое поприще. Такія минуты торжественны и остаются незабвенными. Тоска по родинѣ и Москвѣ, овладѣваютъ нами; боюсь,
чтобъ не пасть подъ ея бременемъ. Но Богъ призвалъ меня
на новое дѣланіе; Богъ подастъ и силы къ совершенію подвига. Объ Институтѣ надобно говорить или много, или ничего;
въ настоящемъ случаѣ держусь послѣдняго. Лучше мы поговоримъ о вашихъ дѣлахъ". Эта должность еще болѣе сблизила Давыдова съ графомъ С. С. Уваровымъ. "Съ Министромъ", писалъ онъ Погодину,— "давно и нѣсколько разъ говорилъ о васъ и о всемъ, до васъ касающемся. Его сіятельство
уважаетъ и любитъ васъ, готовъ сдѣлать все для васъ пріятное и полезное, но только все требуетъ порядка и извѣстныхъ формъ" 120).

Между тёмъ Перевощиковъ, возвратившійся изъ Петербурга, сообщиль Погодину, что правитель Канцеляріи Министра Народнаго Просвёщенія В. Д. Комовскій "ему врагь и портить всё дёла его". "Воть тебё разъ!" восклицаль по этому поводу Погодинъ. Вмёстё съ тёмъ Перевощиковъ совётоваль Погодину ёхать въ Петербургъ. "Скучно таскаться", замівчаль Погодинъ,— "и изъ чего. А надо: дёла плохи" 18).

О слышанномъ Погодинъ счелъ полезнымъ довести до свъдънія И. И. Давыдова, и послъдній писалъ: "Наконецъ вы прозръли касательно извъстнаго лица, о которомъ разсказаль вамъ Д. М. Перевощиковъ". Въ томъ же письмъ Давыдовъ сообщаетъ объ удовольствіи, который доставилъ имъ Перевощиковъ своимъ пріъздомъ: "Кстати о дорогомъ гостъ, который всему семейству нашему доставилъ самое сладостное утътеніе нечаяннымъ своимъ пріъздомъ. Въ его присутствіи, въ пріемной залъ Министра, Товарищъ Министра говорилъ о предшественникъ моемъ то, что лишь только я вамъ сказалъ. И это нъмцу съ рукъ сходило семнадцать лътъ!"

Не смотря однако на нерасположеніе, впрочемъ по ув'єренію Перевощикова, къ Погодину Правителя Канцеляріи Министра Народнаго Просв'єщенія, самъ Министръ, повидимому, быль очень расположенъ къ нашему герою. "У меня на дачъ", писалъ ему графъ Уваровъ (25 іюля 1847 г.), — "гоститъ Розбергъ не совсёмъ здоровый и на дняхъ украшенный орденомъ св. Анны второй степени. Весьма часто посёщаетъ меня И. И. Давыдовъ, весьма дѣятельно принявшійся за дѣло; много говорилъ о Москвѣ и объ Исторіи и о Словесности; и сожальетъ, что васъ нѣтъ среди насъ". Съ своей стороны Давыдовъ совѣтовалъ Погодину писать "побольше о всякой всячинѣ Московской". "Графъ Сергій Семеновичъ", писалъ онъ, — "удивляется, что Москвичи мало о себѣ пишутъ, а лишь только кушаютъ и потчиваютъ. Вы не развлечены, какъ мы". Въ другомъ письмѣ Давыдовъ какъ бы съ упрекомъ писалъ Погодину: "Вы среди мирныхъ занятій наукою забыли дѣла житейскія. Что вы до сихъ поръ не пишете графу Сергію Семеновичу?"

По счастливому выраженію С. М. Шпилевскаго "графу С. С. Уварову посчастливилось вид'єть въ своемъ сын'є граф'є Алекс'є Серг'євич'є достойнаго насл'єдника своихъ идей и стремленій".

Еще въ 1846 году графъ А. С. Уваровъ въ качествъ члена-учредителя С.-Петербургскаго Археологическо-Нумизматическаго Общества выступилъ на поприще изыскателя Русскихъ Древностей и этой чредъ, въ ущербъ своей служебной карьеръ, онъ оставался въренъ до конца своей жизни. Тяжкая бользнь постигла его весною 1847 года и едва не прервала дней его жизни. "Графъ С. С. Уваровъ былъ въ большой тревогъ", писалъ Г. В. Грудевъ Погодину (21 апръля 1847 г.),— "его Алексъй простудился на похоронахъ Губера, котораго онъ очень любилъ, и занемогъ опасно, но теперь, кажется, опасность миновалась. Онъ нъсколько ночей провелъ у постели сына".

По выздоровленіи графъ Алексвій Сергвевичь Уваровъ предприняль путешествіе по Россіи. 25 іюля 1847 года его отець писаль Погодину: "Вручитель сихъ строкъ, мой сынъ, страстный охотникъ до Древностей и Исторіи, особенно до Русскихъ. Благоволите, любезный Михаилъ Петровичъ, открыть

ему драгоцѣнныя ваши коллекціи и быть ему путеводителемъ въ осмотрѣ другихъ. Онъ отправляется, чтобы посмотрѣть на матушку Россію и себя будущимъ своимъ крестьянамъ показать; онъ любознателенъ и много видѣлъ въ Европѣ; пора посмотрѣть и на свое <sup>6 181</sup>).

Въ августъ 1847 года графъ А. С. Уваровъ былъ уже въ Москвъ. Древлехранилище Погодина привлекло все его вниманіе, и они непрестанно толковали о монетахъ, древностяхъ и тому подобномъ 132).

Изъ Москвы Погодинъ вмёстё съ графомъ А. С. Уваровымъ предприняли путешествіе въ Муромъ, подъ которымъ лежить знаменитое Уваровское село Корочарово, а оттуда въ Нижній на ярмарку. Здёсь Погодинъ познакомился съ Кобденомъ, который, въ то время путешествуя по Россіи, посътилъ Нижегородскую ярмарку. Въ Москву Погодинъ вернулся одинъ. Какъ пребывание въ Москвъ молодого Графа, такъ и его дальнъйшее путешествіе подробно описывалось и въ формъ писемъ посылалось И. И. Давыдову: "Здравствуйте, почтеннъйшій, душевно уважаемый Михаилъ Петровичъ", писалъ последній (30 августа 1847 г.), - "вотъ вы уже прокатились, отдохнули и благополучно возвратились въ свой пріють, слава Богу! Письма ваши, равно письма С. П. Шевырева и И. М. Снегирева перечитывались Графомъ и Графиней съ величайшимъ удовольствіемъ. Сергій Семеновичъ васъ благодарить за сына, который писаль, что онь пріобрёль въ вась друга задушевнаго. Я радъ этому несказанно".

Нодъ 8 сентября 1847 года, Погодинъ записалъ въ своемъ Дневникъ: "Странное соединение занятий и впечатлъний. Въче, Уваровъ молодой, въ деревнъ, Ламартинъ, Тургеневъ, Кобденъ. Не приняться ли мнъ за Тацита".

По возвращеніи въ Москву, въ сентябрѣ 1847 года, графъ А. С. Уваровъ почти не выходилъ изъ Погодинскаго Древлехранилища. Онъ сидѣлъ надъ монетами, отбиралъ себѣ дублеты. Въ своемъ Дневникъ (подъ 9 сентября 1847 г.), Погодинъ упоминаетъ объ обѣдѣ, данномъ графомъ А. С. Ува-

ровымъ, и сообщаетъ слъдующія подробности: "Объдалъ у Уварова. Строевъ приценлялся въ нему и проч., такъ что гадко, когда подпилъ. Проигралъ, и я долженъ былъ платить за него! Играли и смъялись". Но П. М. Строевъ всегда помнилъ свои долги и отличался примърною честностью въ денежныхъ разсчетахъ. 17 ноября 1847 года онъ писалъ Погодину: "Считаю необходимымъ нижайше просить у васъ извиненія, что до сихъ поръ должник предъ вами неисправный: карманъ мой не лучше брюха. Въ будущемъ мѣсяцѣ постараюсь привезти лично и возвратить съ благодарностью; а вы, какъ человъкъ зажиточный, огнищанинъ, будете такъ добры, что потерпите безъ ропота". Вскоръ послъ этого объда графъ А. С. Уваровъ уёхалъ въ свое Порёчье и тамъ зажился. "О молодомъ графъ Алексъъ Сергъевичъ", писалъ Погодину Давыдовъ, -- "и здёсь ничего не слышно. Полагають, что онъ въ Порѣчьѣ. Видно, тамъ и монеты пока забыты. Отецъ и мать теряють теривніе отъ желанія его видыть...."

Наконець, подъ 5 октября 1847 года, Погодинъ записываеть въ своемъ Дневникъ: "Прівхалъ Уваровъ. Объдалъ у него и весь вечеръ". 15 октября онъ уже былъ въ Петербургъ, и Давыдовъ извъщалъ о томъ Погодина: "Графъ Алексъй Сергъевичъ возвратился, слава Богу, здоровъ, къ утъшенію отца, матери. Покупокъ его я еще не видалъ". Вскоръ за эти "покупки" Погодинъ получаетъ отъ Г. В. Грудева деньги при слъдующихъ строкахъ: "Препровождаю при семъ къ вамъ триста рублей отъ графа А. С. Уварова за купленную у васъ старину".

Повидимому, на Уварова Погодинъ произвелъ самое благопріятное впечатлініе, въ этомъ удостовіряють насъ слідующія строки къ нему И. И. Давыдова: "Молодой Графъ отъ васъ въ восхищеніи".

Вскоръ и самъ "молодой Графъ" написалъ Погодину нъжное письмо (отъ 10 ноября 1847 года): "Благодарю васъ", писалъ онъ,— "очень благодарю, любезный Михаилъ Петровичъ, за ваше письмо и за вашу дружескую брань, вы напрасно

обвиняете меня; правда, я виновать, что до этихъ поръ не написаль еще вамь ни слова, но между тъмъ поминутно думаю о васъ, ибо уже показалъ ваши монеты почти всъмъ нумизматикамъ и Русскимъ, и Чухонскимъ, и скоро надёюсь дать вамъ удовлетворительный отвъть по этому дълу. Такъ какъ другъ Куникъ не посылалъ мнъ остальныхъ вашихъ монеть, то я написаль ему преучтивое письмо, которое не удостоилось ответа, но спустя недёлю получиль я ваши монеты. Со дня моего прівзда я цёлые дни занимаюсь окончаніемъ моей Нумизматической Исторіи Россіи; я спіту теперь окончивать введеніе и общій обзоръ Русской исторіи съ нумизматической точки, и привожу въ порядокъ мои Московскія пріобрётенія. Знаменитый полтинникъ всёмъ понравился, говорять только, что я слишкомъ высокую цену даль за него, что же касается до моего собранія монеть, то многіе начинають уже его бранить; вы поймете, любезный Михаилъ Петровичъ, что эта брань весьма пріятна, потому что доказываетъ зависть нъкоторыхъ людей и льститъ мое самолюбіе. Если вамъ случится встрѣтить образа или крестиковъ, которыхъ у меня нъту, не забывайте меня въ ту минуту; у меня есть ковшикъ серебряный Анны Іоанновны, если можете мнъ достать ковши Петра Великаго, Екатерины I, Екатерины II, Елисаветы Петровны и проч. за выгодную и не очень дорогую цену, вы мнё оказали бы этимъ большое одолженіе. Прощайте, любезный Михаиль Петровичь, поклонитесь отъ меня Шевыреву, Снегиреву, Спасскому и проч. и проч. Я вамъ пришлю нумизматическій нашъ журналь; какъ я бранился съ нашими Нъмдами, при первомъ засъданіи. На дняхъ принесли мнѣ проповѣди Лазаря Барановича 1674; очень дешево ".

Н. Н. Мурзакевичъ, совершивъ путешествіе по Кавказу, писалъ Погодину: "Узнавъ о возвратѣ вашемъ изъ Нижняго въ Москву, пишу посланіе, почтеннѣйшій Михаилъ Петровичъ. И я истекшее лѣто провелъ въ разъѣздахъ по всему Закавказью. Много, много видѣлъ величественнаго и разнороднаго

въ природъ. Не смотря на зной, достигающій до 50°, все время моей повздки провель здорово, хотя повсюду быль окруженъ холерою. Вотъ что я видёлъ: реку Ріонъ, Кутаисъ, Тифлисъ, Эривань, Эчміадзинъ, Александрополь, Сигнахъ, Телавъ и Нуху. Потомъ — Владинавнавъ, Пятигорскъ, Ставрополь и болотный Екатеринодаръ, наконецъ Тамань. Три мъсяца ровно я съ восхода и до запада солнечнаго не слъзалъ съ коня, или повозки. После виденнаго столько, конечно, вы, добрый Михаилъ Петровичъ, скажете, все виденное надлежить описать. Но не туть-то было. Именно, писать-то и не должно. Говоря такъ, или этакъ, какую-либо сторону да затронешь. А этого дёлать не гораздо. Церковныя древности, которыхъ много, и при томъ онъ единственные памятники края, многословно опищеть Муравьевь, посъщавшій мъста не задолго предъ мною. Москвитянина я еще не получилъ. Послѣ просьбы о пищѣ духовной обременяю васъ пищею плотскою. Вы были въ Нижнемъ, и конечно запаслись добрымъ чаемъ. Сдёлайте милость, удёлите мнё фунтовъ пять. Если не имфете, то поручите извъстному вамъ чайному торговцу поскорве мнв выслать. Сквернаго Англійскаго чаю пить никакъ не могу. Духъ пуризма такъ мною овладёлъ, что зимою рѣшаюсь посѣтить Москву и С.-Петербургъ. Привезу тогда "нѣчто и отъ старья". Какъ нарочно, почти одновременно съ этимъ, Погодинъ получаетъ отъ Лобкова слъдующее пріятное изв'ященіе: "Вчерашній день только получиль прямо съ мъста лучшій чай. При семъ вамъ имѣю честь представить " 133).

# XXIII.

1 апрыля 1847 года преосвященный Инновентій, епископъ Харьковскій, по Высочайшему повельнію, быль вызвань въ С.-Петербургь для присутствованія въ Святьйшемъ Сунодь. Указь объ этомъ быль получень въ Харьковъ 14 апрыля, и Иннокентій тогда же началь готовиться къ отъвзду въ С.-Петербургъ, гдѣ для его помѣщенія было отведено Псковское архіерейское подворье. Но отъѣздъ Иннокентія изъ Харькова въ Петербургъ замедлился по причинѣ довольно серьезной болѣзни, постигшей въ то время Преосвященнаго. "Послѣ праздника", писалъ онъ одному своему Петербургскому другу,— "посѣщенъ былъ двумя тяжкими недугами... Теперь, слава Богу, прошли оба, оставивъ за собою только сугубую слабость въ силахъ... Странное дѣло! Въ жизни моей какъ будто какой законъ, что предъ поѣздкою изъ одного мѣста въ другое я подвергаюсь всегда тяжкой болѣзни" 134).

Когда въсть объ этомъ достигла Кіева, то Софійскій протоіерей Иванъ Михайловичъ Скворцовъ писалъ Преосвященному: "Итакъ вамъ путь въ столицу Петрову? Благословенъ грядый во имя Господне! Разсказываютъ у насъ слъдующее: Читая проповъди Херсонскаго Преосвященнаго, я нахожу, что это человъкъ оченъ умный, почему жет не вызовуть его въ Петербургъ? Такъ спросила Государыня о. Бажанова. — Да потому и не вызываютъ, Ваше Величество, что оченъ умный — былъ отвътъ послъдняго".

Вызовъ въ Сунодъ заставилъ Иннокентія навсегда покинуть Харьковъ. "Не безъ горести душевной", писалъ онъ А. С. Стурдзѣ,— "для меня разлука съ Харьковымъ, къ коему привязанъ я многими неразрывными узами вѣры и любви о Христѣ" 135).

Предъ прівздомъ Инновентія въ Москву Погодинъ, читая его проповеди, записаль въ своемъ Дневникъ: "Прочель несколько проповедей Инновентія и приняль къ сердцу: неси тотъ крестъ, который данъ тебе и люби его".

4 іюня 1847 года преосвященный Инновентій прибыль въ Москву и весьма часто видался съ Погодинымъ <sup>136</sup>).

Свиданіе Иннокентія съ Филаретомъ состоялось въ Лаврѣ преподобнаго Сергія. Еще изъ Харькова Иннокентій писалъ Митрополиту Московскому и выражалъ желаніе имѣть съ нимъ свиданіе. 22 мая 1847 года изъ Лавры Филаретъ отвѣчалъ ему: "Въ Лаврѣ получилъ я извѣстіе о путешествіи

вашемъ черезъ Москву, и сіе было одною изъ причинъ ускореннаго возвращенія моего въ Москву. Но теперь обстоятельства вновь увлекли меня въ Лавру... Предлагаю не ради меня, а ради преподобнаго Сергія, немного увеличить длину вашего пути. Преподобный Сергій вознаградитъ то, что вы сдѣлаете для него". По свидѣтельству очевидцевъ, свиданіе въ Лаврѣ было самое дружелюбное. "Для встрѣчи гостя Филаретъ вышелъ даже изъ своихъ покоевъ. Оба они были одѣты въ черныя рясы, съ однѣми только панагіями на груди. Поясной поклонъ съ той и другой стороны предшествовалъ братскому лобзанію " 187).

11 іюня 1847 года Г. П. Погодинъ писалъ своему брату: "Проводилъ ли ты своего Иннокентія. Ахъ какой дивный человѣкъ. Какая благовидная наружность, какой сладкій голосъ. Вотъ человѣкъ, который съ перваго взгляда заставляетъ уважать и вмѣстѣ съ тѣмъ любить себя" 188).

Проводивъ Иннокентія, Погодинъ писалъ ему въ Петербургъ: "Какъ вы добхали, Преосвященнъйшій Владыко? Все ли въ добромъ здоровьи? Какъ показался вамъ Петербургъ послѣ долговременнаго отсутствія? О себѣ же скажу ничего добраго: двѣ недѣли или болѣе не принимался за Исторію, которая призываетъ меня всѣми силами. А отчего? Съ недѣлю писалъ статью о древней Аристократіи Русской, которая очень стала примѣчательна по процессу изслѣдованія; дня съ три писалъ замѣчанія о трудахъ молодыхъ ученыхъ; дня съ три отхватили проѣзжіе " 139).

Въ Петербургъ преосвященный Иннокентій сблизился съ И. И. Давыдовымъ. "У преосвященнаго Иннокентія былъ", писалъ онъ Погодину,— "и бесъдовалъ съ наслажденіемъ". Чрезъ Погодина познакомился съ Преосвященнымъ и Н. А. Загряжскій. Сохранившіяся письма послъдняго весьма важны для біографіи знаменитаго Святителя. "Благодарю тебя сердечно", писалъ Загряжскій Погодину (13 октября 1847),— "за доставленіе мнъ знакомства съ Иннокентіемъ; я уже видълся съ нимъ три раза; кажется, человъкъ хорошій, талантъ пре-

восходный, беседа пріятная, и я полагаю, что сердце у него доброе. Но, между нами, я не нашель въ немъ духовнаго человъка; можетъ быть, при дальнъйшемъ знакомствъ онъ будеть откровенные со мною, но теперь пока я въ немъ нашелъ только свътскаго человъка. Что онъ въ проповъдяхъ своихъ излагаетъ духовныя истины такъ ясно, просто, увлекательно, какъ будто бы онъ ихъ въ жизни своей практически усвоилъ, и вийстй съ симъ видишь его не духовнымъ, это противоръчіе объясняю себъ примъромъ: Державинъ написаль оду Богг и далеко очень далеко не быль духовнымъ. Впрочемъ я легко могу ошибаться, и дай Богъ, чтобы ошибался; однако слышу съ разныхъ сторонъ, что онъ хорошій, свътскій человъкъ, съ большимъ талантомъ. Онъ вчера мнъ сказываль, что все это время быль очень занять, что-то печаталь, я не спросиль - что. Трудно его видъть; но теперь онъ мнъ велълъ присылать къ нему спросить: когда прі-**Вхать?** Я ему за это очень благодаренъ. На дняхъ повезу къ нему Ө. И. Прянишникова". Въ другомъ письмѣ Загряжскій писаль: "Достань у Бартенева службу Софіи Премудрости Божіей. Онъ при теб' мн товориль, что онъ досталь списокъ древній. Спиши и пришли его мнв. Это нужно Иннокентію, съ которымъ я видаюсь довольно часто".

Подъ 14 декабря 1847 года Погодинъ записаль въ своемъ Дневники: "Непріятные слухи объ Иннокентіи". Для своего успокоенія Погодинъ обратился къ Преосвященному съ запросомъ: "Что вы дѣлаете со мной, Преосвященнѣйшій Владыко? Или что дѣлается съ вами? Мнѣ горько, тяжело, грустно, досадно. Давно не имѣлъ я такъ рѣдко извѣстій. А между тѣмъ ходятъ непріятные слухи, которые тревожатъ меня, о подысканіяхъ Петербургскихъ подъ вами, о распусканіи слуховъ о васъ, Боже мой! Что за гадкое время, въ которое мы живемъ! Если все у васъ такъ дурно, то проситесь по крайней мѣрѣ домой изъ-за климата. Будьте осторожны, но что я пишу! Развѣ вы этого не знаете лучше моего? Услышалъ я что-то нехорошее объ акаеистѣ, будто

остановленномъ. Въдь вы только перепечатали его со стараго изданія... На эти запросы Иннокентій спокойно отвъчалъ: "Да кто это васъ такъ много и напрасно смущаетъ? Натурально, наше положеніе здъсь не простое, но болье ничего: все идетъ своимъ порядкомъ. Только съ климатомъ здъшнимъ не скоро сладить. Вотъ и для новаго года посътила меня изрядная простуда, такъ что я съ недълю не выходилъ изъ комнаты... Пишете что-то объ акаеистахъ. Не смъшиваете ли вы Греческаго, Іерусалимскаго съ моимъ? О первомъ точно естъ дъло. О моемъ ничего. Впрочемъ, если что слышали опредъленно, то такъ и слъдовало написать. Нътъ ничего хуже, какъ бросить мысль, но не опредълить ее. Это вашъ манеръ Московскій.—Если что вздумаете передать для насъ полезное, то дълайте это ясно и опредъленно. Господь и благодать Его съ вами".

Вскор' посл' этой переписки (24 февраля 1848 года) Иннокентій быль возведень къ сань архіепископа Херсонскаго и Таврическаго, а къ Пасхъ Всемилостивъйше сопричисленъ въ ордену св. Владиміра второй степени. По поводу этой награды Погодинъ написалъ Иннокентію ръзкое письмо: "Награду вамъ я принялъ за оскорбленіе. За проповиданіе, да вы уже пропов'єдуете пятнадцать л'єть. Н'єть, за дв'є проповъди – цъна цънъ... Ни за что не допустилъ бы я ихъ въ этомъ видъ. Вы забываете, что вы человъкъ Всероссійскій, что на васъ смотритъ все Отечество, которое не кликалисошлись, что всякое слово ваше принимается къ сердцу и составляетъ предметъ размышленія... Подумайте объ этомъ, а на меня не сердитесь. Я смотрю на васъ какъ на звъзду Отечества (не Владимірскую) и плачу, если блескъ ея потухнетъ хоть на одну минуту, хоть бы за этимъ зативніемъ послъдовала и страшная яркость. Обнимаю васъ и цълую руки".

Съ своею Харьковскою паствою Иннокентій простился заочно въ такихъ выраженіяхъ: "Оставляя паству Харьковскую, не им'єя возможности проститься съ нею лично, пріятн'єйшимъ долгомъ поставляю, призвавъ на нее благословеніе Божіе, изъявить ей

мою полную душевную благодарность за ея любовь о Христѣ, радушное содѣйствіе всѣмъ благимъ видамъ и начинаніямъ. Память о духовенствѣ Харьковскомъ, о его усердіи въ исполненіи своего долга, о его благонравіи, будетъ служить для меня въ утѣшеніе на всю жизнь. Усерднѣйше прошу его молиться у Престола Божія, да сила Божія продолжаетъ совершаться въ немощи нашей".

Вскорѣ послѣ праздника Пасхи Иннокентій сталь хлопотать объ отпускѣ въ свою новую епархію. Въ началѣ мая онъ выѣхалъ изъ Петербурга въ Одессу. Въ Дневникъ Погодина, подъ 8 мая 1848 г. записано: "О Русской Исторіи. Вдругъ пріѣзжаетъ Иннокентій. Былъ очень радъ видѣть его. Походили—поговорили".

Въ ожиданіи Иннокентія Мурзакевичь писаль Погодину изъ Одессы: "Соколовъ готовить вамъ статейку о послъднихъ дняхъ, проведенныхъ у насъ архіепископомъ Гавріиломъ, который переведенъ въ Тверь. Жаль, кръпко жаль, всъмъ, буквально всемь, этого добраго старика. Не знаю, каковь будетъ его преемникъ. Кстати, въ провздъ, ввроятно, Иннокентій будеть у вась. Воть случай познакомить его со мною, чрезъ ваше письмо." Изъ Петербурга же И. И. Давыдовъ писалъ: "Иннокентія, безъ сомнінія, вы виділи, а я на него, признаюсь, постоваль: Его Преосвященство объщаль или видъться предъ отъвздомъ, или прислать на канунъ увъдомить объ отъвздв-и не исполниль обвщанія". 29 мая 1848 года Высокопреосвященный прибыль въ Одессу. По свидетельству одного изъ Одесскихъ соборныхъ протојереевъ, "прітви его въ Одессу последоваль предъ самымъ праздникомъ Троицы, въ полночь, съ пятницы на субботу. Знавшіе его по Кіеву не нашли въ немъ той свъжести и кръпости, которыми прежде свътльло лицо его. Лъта и труды и еще недавнее пребывание въ Петербургъ, который, по собственнымъ словамъ его, всегда разрушительно действоваль на его здоровье, -- много изменили его. Всенощное бдініе того дня было первымъ служеніемъ его въ Одессв и первымъ вхожденіемъ въ каоедральный Соборъ. Бывши въ то время седмичнымъ, я предначиналъ всенощную и, по кажденіи церкви, сталъ, какъ было въ обычав при прежнемъ Владыкв, по лвую сторону престола, движеніемъ руки Преосвященный указалъ мнв мъсто предъ престоломъ. Далъе: на входъ вечернемъ, который обыкновенно совершается однимъ священникомъ, онъ велълъ облачиться еще двумъ священникамъ,— и входъ совершенъ былъ соборнъ. По его же слову, шестопсалміи читалъ ключаръ соборный; канонъ, кажется—архимандритъ. Въ самый день Троицы, ко встръчъ Преосвященнаго, по его приказанію, были приготовлены букеты цвътовъ. При встръчъ у входа въ храмъ, подходя къ кресту, служащіе принимали изъ рукъ Владыки цвъты, и съ ними, равно какъ и самъ Владыка, шли къ царскимъ дверямъ для совершенія входной молитвы".

Вследъ за прибытіемъ въ Одессу Иннокентій получиль отъ Погодина следующее письмо: "Приветствую васъ, Преосвященный Владыко, на новомъ поле. Подай Богъ вамъ силу обсенть его подобно Вологодскому и Харьковскому—а въ Тверь бы лучше. Ваше появленіе (въ Москве) было для меня, удрученнаго, какимъ-то озареніемъ. Благодарю васъ усердно. Но какъ жаль, что оно было такъ кратковременно, и я не успёлъ ничего поговорить съ вами. Есть въ Одессе профессоръ Мурзакевичъ. Онъ явится засвидетельствовать вамъ свое почтеніе".

Самъ Мурзакевичъ о своемъ свиданіи съ Иннокентіемъ вотъ что написаль Погодину: "Съ Иннокентіемъ всего видѣлся разъ, и то оффиціально: невѣдомо, сойдусь ли съ нимъ? Сегодня ѣду къ нему: отъ этого свиданья все будетъ зависѣть, на будущее время". Послѣ этого свиданія Мурзакевичъ писалъ Погодину: "Съ Иннокентіемъ сошлись, но какъ-то учтиво слишкомъ: онъ все бъетъ въ политику, а сверхъ сего: утерялъ мнѣ рѣдчайшую книжечку Канонъ Іисусу, сочиненіе князя Потемкина" 140) \*).

Предъ возвращениемъ Инновентия въ Петербургъ Погодинъ

<sup>\*)</sup> Этотъ канонъ сообщенъ графомъ А. А. Бобринскимъ П. И. Бартеневу и напечатанъ последнимъ въ Русскомъ Архиво 1881, II, стр. 17—23.

написаль и напечаталь въ Москвитанини о твореніяхь его и Филарета. Пользуясь выходомъ въ 1848 году въ свътъ Слова и Ричей Филарета, митрополита Московскаго, Погодинъ, между прочимъ, писалъ: "Нужно ли распространяться предъ читателями о достоинствахъ сочиненій митрополита Филарета. Они давно уже стали выше всякой похвалы. Это сокровище Русской Литературы, -- еще болье: это сокровище отечественное, его же ни тля не истлить, ни тате не раскопають. Русскій критикъ по преимуществу, профессоръ Шевыревъ, въ одной изъ своихъ классическихъ статей, старался воздать имъ должную дань хвалы и признательности, еще при первомъ ихъ изданіи, въ 1846 году. Редакція надвется получить отъ него продолжение его статей по поводу новаго изданія. Другой достойный литераторь, также въ Москвитянинь, указаль на разнообразіе предметовь, обсуждаемыхь въ Словахъ митрополита Филарета, и на совершенство его языка. Глубина, высота, утонченность, строгость и смёлость, въ высшихъ предълахъ размышленія, созерцанія и чаянія, давно уже стяжали автору имя великаго учителя и оратора. Это слова со властію, и намъ остается теперь порадоваться явленію новыхъ пропов'ядей, коими умножено второе изданіе, поздравить нашу зачахлую Литературу нынъшняго года...!" При этомъ Погодинъ выражаетъ желаніе, чтобы въ будущемъ изданіи пропов'єди Филарета были расположены не по предметамъ, а хронологически... "Тогда увидимъ", замвчаетъ Погодинъ, "какъ великій богословъ нашъ въ теченіе времени приходиль от силы в силу..."

Почти одновременно вышли въ свътъ и слъдующія творенія Иннокентія: Слова къ Паствь Харьковской и Паденіе Адамово, бесьды на Великій Постъ (1847 г.).

Переходя въ нимъ, Погодинъ писалъ: "Вотъ другой Златоустъ нашей Церкви, который немолчно поучаетъ съ высоты своей пастырской канедры, и во всякой почти годъ даритъ Литературу произведеніями своего пера. Сравненія устарѣли, но когда читаешь Филарета и Иннокентія, невольно прихо-

дять на умъ Боссюеть и Массильонь. Сравнивая съ ними Филарета и Иннокентія, я думаю впрочемъ, что я больше дълаю чести Французскимъ проповъдникамъ, чъмъ нашимъ; то-есть, не Филареть возвышается сравненіемъ съ Боссюетомъ, а развѣ Боссюетъ. Такъ точно и Иннокентій въ нашихъ глазахъ выше Массильона. Это можно сказать о немъ даже и теперь, а что онъ дастъ намъ впоследствіи, чемъ онъ станетъ впредь, этого предвидъть еще не можемъ, но надъяться смвемъ. Касательно языка намъ кажется, что языкъ Филаретовъ выше языка Иннокентіева, хотя они оба великіе мастера и полные хозяева, которые распоряжаются свободно всёми его сокровищами. Языкъ Русскій у Филарета какъ будто возростаеть, расширяется, распространяеть предёлы свои; у Иннокентія только что развертывается, обнаруживается; у Филарета церковный языкъ вошель какъ-то въ меру Русскаго языка, такъ что ихъ никакъ уже и не различишь; у Иннокентія церковный языкъ явственнье, и даже иногда слишкомъ, что дълается уже порокомъ ръчи; за то языкъ Филарета всегда ровенъ, надъ звъздами онъ носится такъ же спокойно и мерно, какъ и въ виду земли; языкъ Иннокентіевъ несравненно живъе, разнообразнъе, живописнъе; въ языкъ Филарета преимуществуетъ Философія, въ языкъ Иннокентіевомъ Поэзія... Но довольно! предоставимъ другимъ судіямъ, более законнымъ, характеристику нашихъ витій. Оба они стоять на такой высоть духа, славы, искусства, что имъ можно говорить не только всякую правду, но даже всякое мнъніе, хотя несправедливое, но искреннее. Съ такимъ убъжденіемъ осмінился и я мимоходомъ произнести эти слова, хотя предметь ихъ не принадлежить къ моей области".

Прочитавъ эту рецензію Погодина, М. А. Дмитріевъ писалъ ему: "Все, что вы написали о Филаретѣ и Инновентіи, важется мнѣ, можно назвать вѣрною ихъ характеристикою, любезнѣйшій Михайло Петровичъ: только о Филаретѣ вы сказали мало; а объ Инновентіи несоразмѣрно больше. Вотъ мое мнѣніе о первомъ. У Филарета преобладаетъ умъ, у Ин-

нокентія чувство. Слова Филарета можно разділить на разныя эпохи. Первыя слова его (говоренныя въ Петербургі Архимандритомъ, и проч.) отличаются высотою и умомъ. Вторыя (къ Московской пастві) глубиною и мистицизмомъ, или проницаніемъ въ тайны духовнаго міра. Третьи (со времени холеры 1830 года) простотою изложенія христіанскихъ истинъ, и боліє практическихъ. Наконецъ, поздравительныя и торжественныя его річи—искусствомъ и тонкостію. Вотъ что я думаю о Филареті. О Иннокентіи у васъ сказано: "языкъ только что развертывается".—Я понимаю что вы хотіли сказать; но не приняли бы это такъ, какъ будто вы говорите, что языкъ еще не сформировался" 141).

### XXIV.

Съ каждымъ годомъ Древлехранилище Погодина пріобрътало все болье и болье почетную извыстность, а потому сокровища нашихъ Древностей стекались въ него со всвхъ сторонъ. Въ 1847 году, счастливый обладатель Древлехранилища получаетъ изъ Вятки, отъ Ивана Никонова: Камень Виры Стефана Яворскаго съ автографическими подписями. Изъ Одоева, отъ Ивана Өедорова Тархова: два древнихъ серебряныхъ ларчика для сохраненія драгоцінностей; блюдцо съ древнъйшимъ изображеніемъ внутри двуглаваго орла. Изъ Шуи, чрезъ Өедора Михайлова Тюрина: Новгородское поминаніе на харатейномъ свертив, съ означеніемъ главныхъ Новгородскихъ сраженій; поминанье, в роятно, фамиліи Головиныхъ; наидревнъйшее изъ изображеній врещенія съ человъческимъ лицомъ на другой сторонъ среди змъй, какъ на Черниговской гривнъ; ръзной деревянный крестъ, очень древній, и еще древнівшій мідный. Изъ Жиздры, отъ Өедора Порфиріевича Стрълкова: нъсколько вещей, отысканныхъ въ тамошнихъ курганахъ. Изъ Тобольска, отъ Ивана Порфиріевича Помазкина: Собраніе собственноручныхъ писемъ Сперанскаго къ другу его Петру Андреевичу Словцову. Изъ Свіяжска,

отъ архимандрита Мартирія: Списокъ о родѣ Авраамія Палицина. Московскій торговецъ, Василій Яковлевъ Лопухинъ, доставилъ Погодину современный списокъ Лѣтописи Авраамія Палицина, писанный уставомъ, но не полный. Изъ Вязникова, отъ Василія Өедорова Моржокова: Львовскій Часовникъ 1692 г.

Не безплодна была для Древлехранилища Погодина и его поъздка въ Нижній вмъсть съ графомъ А. С. Уваровымъ. "Ярмарка", писалъ Погодинъ, — "посъщенная мною въ пятый разъ, была нынъ для меня не безъ добычи. Замъчу, что на ярмарку прівзжають много торговцевь съ древностями-изъ Москвы, Ярославля, Тулы, Вятки, Петербурга, Владимира, къ которымъ присоединяются Нижегородскіе. Здёсь можно достать рукописи, старопечатныя книги, монеты, вещи, старое серебро, образа и пр. Я пріобрёль нынё: Скорининскій Акавистника у Нижегородскаго торговца Зубова, впрочемъ безъ начала и конца, 1525 (?) года. Я заплатилъ за него, вмъстъ съ Виленской азбучкой и шитымъ образомъ св. Николы, двёсти руб. асс. Скорининскій Акавистникъ есть величайшая ръдкость. Кеппенъ въ своемъ описаніи старопечатныхъ книгъ указаль на единственный его экземпляръ въ Ландсгутъ, у профессора Маннерта. У Добровскаго быль отрывокъ. Есть отрывокъ у А. Д. Черткова. Я имълъ отрывокъ, не помню гдъ и когда полученный мною, --чуть ли не отъ Ганки, въ первое мое путешествіе 1835 года. Этотъ отрывовъ вмёстё съ купленнымъ мною теперь составляеть почти полный экземплярь, въ коемъ недостаеть только начала, то-есть, Псалтири, и одного листика въ концъ. (Вотъ съ какимъ трудомъ составляются полные экземпляры ніжоторых в книгь!) Кстати скажу здівсь ніж сколько словъ о Скоринѣ и объ его трудахъ.

"Докторъ Скорина есть лицо важное въ исторіи нашего образованія по своимъ замышленіямъ. Довольно сказать, что въ XVI стольтіи онъ думаля о переводь Священнаго Писанія на живой простонародный языкъ, перевеля его сполна и напечаталя, большею частью въ Прагъ. Жаль, что мы не имъемъ ръшительно никакихъ подробностей объ этомъ знаменитомъ

человъкъ: какъ могъ онъ привесть въ исполнению свою мысль, какъ потомъ попалъ въ Прагу, какъ могъ напечатать свой великій трудъ? Языкъ его (нарвчіе Бізорусское) достоинъ полнаго изследованія, а у насъ никто въ нему не обращается. Далось всёмъ Остромирово Евангеліе да Слово о полку Игорев'є (безспорно - важные памятники, особенно первый), и написали о нихъ цёлую библіотеку, а прочіе памятники остаются въ пренебреженіи. Скорининскаго собранія всёхъ книгъ нётъ, кажется, нигдъ. Полнъйшее въ Публичной Императорской Библіотек'в, потомъ у покойнаго Кастерина, которое стоило ему больше двухъ тысячъ руб. асс. У Лобкова есть Книга Бытія, за кою заплатиль онь недавно семьсоть руб. асс. У меня есть книгъ десять мелкихъ. Цъна за каждую книгу средняя до ста руб. асс. Въ моемъ собраніи есть единственная драгодінность Скорининская: современный список Пророковъ, о которыхъ и неизвъстно было, чтобъ они были переведены, не только напечатаны. Когда изготовится мой каталогъ, тогда любители узнаютъ подробнъе объ этой рукописи, пріобрѣтенной мною въ третье мое путешествіе, въ Галиціи.

"Но возвратимся къ покупкамъ. Виленская азбука, 1585 г., неизвъстная библіографамъ. Виленскій Часословецъ, въ одномъ переплеть съ азбукою 1592 г., неизвъстный библіографамъ. Отъ А. Г. Головастикова пріобръль я за семьдесять р. Слободскую Исалтирь, царя Ивана Васильевича. Это уже третій экземпляръ, мною пріобрътаемый: первые два очень ветхи, безъ последняго, главнаго, листика, где значится имя Слободы Александровской. А въ новомъ листикъ этотъ довольно крепокъ. Изъ рукописей пріобрёль я до двадцати-пяти отъ А. Г. Головастикова, четыре отъ Ө. В. Лопухина, восемь отъ Ефима Григорьева, шесть отъ В. О. Моржокова, — большею частію неважныя, развъ въ сборникахъ откроются какія-нибудь новыя вещи. Отъ Г. Дребежжанова получилъ мёдный складной вресть, который считаю важнёйшимь въ моемъ собраніи, а у меня ихъ уже до тысячи. Онъ долженъ надлежать къ первымъ въкамъ Христіанства въ Россіи.

Въ срединъ изображенъ на одной сторонъ Саваовъ съ распростертыми руками (а съ другой крестъ на престолѣ), по четыремъ концамъ Евангельскія животныя. Два серебряныхъ креста изящной работы. Мёдныхъ образовъ, очень древнихъ, до двадцати-пяти. Шитый образъ Николая Чудотворца, лътъ триста. Двъ пищали, весьма старыя, съ принадлежащими пулями. Нъсколько запястьевъ, кои я считалъ прежде Норманскими по сходству съ видънными мною въ Копенгагенъ, а чуть ли они не Татарскія, какъ я теперь думаю, судя по вновь пріобрѣтеннымъ. По крайней мъръ витая гривна (обручъ) непремвнио должна быть Норманская. Несколько вещей вырытыхъ земли-въ родв обручей серебряныхъ, но плоскихъ, не понимаю—для какого употребленія. Этой частію Археологіи у насъ никто еще не занимается, и мий очень жаль, что я не могу посвятить ей нъсколько времени; по крайней мъръ я собралъ много вещей, и мой Музей, открытый для всёхъ любителей, предлагаетъ богатое пособіе для этого изученія, кому то будеть угодно. Нъсколько старинныхъ горшковъ, ендовъ, братинъ. Попадался было мнв еще примвчательный идольчикъ, кажется Финскій, но перехватиль его у меня одинь молодой горячій охотникь, лишь только я, торгуя его у купца, оборотился къ другимъ вещамъ; разумъется, онъ заплатилъ за него впятеро больше, чвиъ даль бы я".

Вмѣстѣ съ тѣмъ Погодинъ сообщаетъ, что "въ Москвѣ купилъ князь М. А. Оболенскій примѣчательный образъ, извалиный изъ камня, Божіей Матери; заплатилъ двѣсти руб. асс. купцу Родіонову. Графъ А. С. Уваровъ пріобрѣлъ за семьсотъ р. асс. отъ Т. Ө. Большакова прекрасный полтинникъ мѣдный, царя Алексѣя Михайловича, котораго извѣстенъ былъ по Шодуару одинъ экземпляръ въ Эрмитажѣ. Кажется, безъ сомнѣнія, что эта монета подлинная; по крайней мѣрѣ исторія перехожденія ея изъ руки въ руки теперь извѣстна, а то у насъ въ Москвѣ завелась-было ужасная фабрикація, которая однакожъ, благодаря ловкому удару одного охотника, вотъ уже года два посмолкла".

Въ Древлехранилищъ Погодина образовалось замъчательное собраніе Словенскихъ Богослужебныхъ книгъ, печатанныхъ Сербами въ Венеціи, на Черной Горъ и по монастырямъ въ южныхъ Турецкихъ областяхъ. Печатаніе ихъ началось еще въ XV стольтіи. "Съ перваго своего путетествія, — въ 1835 году", говоритъ Погодинъ въ своей статьъ, -- "я обратилъ вниманіе на эти изданія, важныя для насъ между прочимъ въ состязаніяхъ съ старообрядцами, и началъ искать ихъ. Въ Венеціи, колыбели ихъ, я не нашелъ и слъдовъ, ни одинъ антикварій не могъ достать мнѣ ничего; нарочно ѣздилъ я на островъ Св. Лазаря, чтобъ поразспросить Мехитаристовъ, но также безъ пользы. Покойный Копитаръ, Шафарикъ, Ганка, Вукъ Караджичъ дорожили этими изданіями, какъ древнъйшими печатными памятниками церковнаго языка, но об'вщались мнъ хлопотать, и въпродолжение десяти лътъ получилъ я отъ нихъ книгъ семь или восемь. Въ Россію книгъ этихъ попадало, видно, очень мало въ свое время, такъ что въ десять лъть я могь купить только двъ: 1) Псалтирь, печ. въ монастыр'в Милешов'в, 1554 года, отъ Ржевскаго своего коммиссіонера Мясникова, 2) Евангеліе Білградское 1552 г., отъ Московскаго купца Пискарева. Продавцы не знали еще имъ цены, однакоже я заплатиль все-таки безь выходовь за Псалтирь 150 руб., а за Евангеліе 100 руб. Въ доказательство ихъ ръдкости у насъ довольно привести, что графъ О. А. Толстой въ продолжение всей своей жизни не успъль пріобръсти ни одной книги; графъ Н. П. Румянцевъ имълъ ихъ, кажется, не больше пяти; И. Н. Царской-три; А. И. Кастеринъ-также. Въ продолжение второго и третьяго своего путешествія, я не думаль о Сербскихъ драгоцънностяхъ, отчаясь достать что нибудь, послъ Шафарика, Копитара и другихъ собирателей, которые живутъ на мъстахъ, и, разумъется, думалъ я, не упускаютъ ни одного случая пріобръсть, гдъ что попадется. Притомъ я посъщаль тогда западныя Славянскія земли, гдѣ господствуеть католичество. Я пропустиль только одинь случай, получивь поздно

въ Москвъ извъстіе о продажъ библіотеки послъ извъстнаго епископа Мушицкаго, въ Венгріи.

"Въ прошломъ году я пустился по Дунаю и завзжалъ въ Венгрію, Сирмію, на Военную границу, въ Сербію, осмотрвлъ монастыри на Фрушкв Горв, главныя мвста Сербскаго Православія, познакомился съ епископами, архимандритами, благочинными, началъ разспрашивать ихъ,—по всей дорогв отъ Праги до Галаца, и что же? Отъ того услышалъ я, что можно достать Скадарскую Псалтирь, отъ другого Венеціанскую Тріодь, отъ третьяго Бѣлградское Евангеліе. Я назначилъ цвны, предложилъ мвну, оставилъ денегъ, поручилъ пріобрвтать—и досталъ такимъ образомъ въ собственныя руки десять книгъ и получилъ вѣрное обѣщаніе еще на нѣкоторыя, кои теперь въ три транспорта и пришли сюда послѣ многихъ однакожъ хлопотъ, заботъ и опасностей.

"За то я имѣю теперь:

- 1. Цѣтинскій Октоихъ (на Черной Горѣ), съ выходнымъ листомъ. Въ Россіи нѣтъ ни у кого. Въ Европѣ извѣстенъ только одинъ экземпляръ въ Крушедольскомъ монастырѣ, въ Сирміи.
- 2. Цѣтинскій Псалтирь 1495 года (на Черной Горѣ), съ выходнымъ листомъ. У меня былъ уже экземпляръ этой рѣдчайшей книги, считавшійся драгоцѣнностію (и полученный мною отъ Шафарика, который вымѣнялъ его отъ Ганки), но безъ выходнаго листа. Есть одинъ экземпляръ въ Публичной Петербургской Библіотекѣ.
- 3. Служебникъ, Венеція, 1519. Есть экземпляръ въ Библіотекъ Академіи Россійской и у графа Н. П. Румянцева.
- 4. Псалтирь, Венеція, 1519 г. Нѣтъ ни у кого, даже не описанъ, ни у Кеппена, ни у Сахарова.
  - 5. Октоихъ, Венеція, 1536.
  - 6. Соборникъ, Венеція, 1538.
  - 7. Псалтирь, Венеція, 1546.
  - 8. Молитвословъ, Венеція, 1547.
  - 9. Служебникъ, Венеція, 1554.

- 10. Служебникъ, Венеція, 1554, съ нѣкоторыми типографскими отмѣнами.
  - 11. Молитвословъ, Венеція, 1560.
  - 12. Тріодь Постная, Венеція, 1561.
  - 13. Псалтирь, Венеція, 1561.
  - 14. Часословецъ, Венеція, 1566.
  - 15. Молитвенникъ, Венеція, 1570.
- 16. Молитвословъ, Венеція, 1597. Неизвѣстный даже Шафарику.
  - 17. Молитвенникъ, Венеція, безъ означенія года.
  - 18. Псалтирь, Венеція, 1638.

"Такимъ образомъ, изъ всѣхъ Венеціанскихъ изданій у меня недостаетъ только четырехъ: Служебника и Молитвослова 1527, Молитвослова 1538 и Псалтиря 1569. Не говорю о первомъ Часословцѣ 1493 года, котораго нѣтъ нигдѣ".

Прочитавъ приведенную статью Погодина, Н. Д. Иванчинъ-Писаревъ писалъ къ нему: "Библіоманская статья о вашихъ пріобрѣтеніяхъ очень интересна. Я самъ фанатикъ по части гравированія отъ его начала и до нынѣшнихъ временъ. Эстампы, а еще болѣе достоинство ихъ экземпляровъ для меня до сихъ поръ важны. Совершенно понимаю ваше чувство самодовольствія, при увѣренности, что у васъ собраны теперь почти всѣ книги Словенскаго Богослуженія, чего ни у кого (по крайней мѣрѣ изъ партикулярныхъ) нѣтъ".

Высокопреосвященный Иннокентій обогатиль Древлехранилище Погодина драгоційностью, приславь ему изъ Харькова списовь Софійскаго Временника. Подъ 9 марта 1847 года Погодинь записаль вь своемь Дневники: "Получиль Софійскій Временникі, и нашель тамь Тверскую Літопись. Сколько вещей я открыль! Съ Біляевымь о каталогів. Само собою разумівется, что открытіе Тверской Літониси произвело сильное впечатлівніе. "Отчего не присылаете вы мнів, писаль графь А. С. Уваровь изъ Петербурга Погодину,— "Тверскаго Літописца? Видно, что магнать Дівичьяго поля позабыль меня". Одновременно съ открытіемь Тверской Літописи

Н. Д. Иванчинъ-Писаревъ пожертвовалъ въ Древлехранилище кинжалъ императора Карла V. Погодинъ поторопился подълиться своею радостью съ Шевыревымъ: "Спъщу сообщить тебъ мою археологическую радость: Тверской Лътописецъ. Это еще ничего, но вотъ Европейская драгоцънность: кинжалъ императора Карла V съ его именемъ, годомъ и короною, ръзной отличной работы Среднихъ Въковъ". Но Шевыревъ не безъ ироніи отвъчалъ Погодину: "Поздравляю съ находкою. Тверской Лътописецъ я считаю болъ Европейскою находкою, чъмъ кинжалъ Карла V. Извините, г. Западный",

Много лѣтъ Тверской Лѣтописецъ пролежалъ въ Древлехранилищѣ Погодина, какъ бы подъ спудомъ, и только въ 1851 году, П. М. Строевъ принялся за его разработку. Въ 1863 году этотъ драгоцѣный источникъ нашей Исторіи напечатанъ Археографическою коммиссіею, подъ редакціей А. Ө. Бычкова.

Ко времени пріобрѣтенія Тверскаго Лѣтописца относятся хлопоты Погодина получить, черезъ посредство Н. П. Кирѣевской, отъ Е. Ө. Муравьевой бумаги ея мужа. "Порученіе ваше", писала Погодину Кирѣевская, отъ 17 марта 1847 г.,— "исполнила успѣшно. Въ среду во второмъ часу пополудни пожалуйте сами къ Катеринѣ Өеодоровнѣ Муравьевой, и получите всѣ бумаги покойнаго Михаила Никитича, которыми она чрезвычайно дорожитъ и желаетъ сохранить каждый листокъ, почему проситъ васъ черезъ недълю возвратить ихъ въ томъ же порядкѣ, въ которомъ получите".

Но попытка Погодина пріобрѣсти бумаги Михаила Никитича Муравьева не увѣнчалась желаемымъ успѣхомъ.

Князь П. И. Шаликовъ предлагалъ Погодину пріобрѣсти имѣющіяся у него письма Карамзина. По поводу этого предложенія между ними происходила такая оригинальная переписка: Князь Шаликовъ: Не купите ли, Михаилъ Петровичъ, писемъ Карамзина у князя Шаликова? Погодинъ: Желаю взглянуть прежде и возвращу немедленно чрезъ контору. Шаликовъ: Мнѣ кажется взглядъ здѣсь вовсе не нуженъ. Письма Карамзина,—и довольно".

Отъ сына М. Т. Каченовскаго Погодинъ пріобрѣтаетъ за пятьдесятъ рублей асс. собраніе журнальныхъ статей, по разнымъ отраслямъ наукъ, составленное покойнымъ его родителемъ <sup>141</sup>).

Слухъ о богатствъ, собранномъ въ Древлехранилищъ Погодина, манилъ въ Москву самого М. А. Максимовича. Его не остановили даже следующія строки къ нему Погодина (22 января 1847): "Въ Москву въ эту минуту не зову тебя; такой разладъ, такое равнодушіе, глухота, что право, и грустно, и страшно. Поцълують тебя, обнимуть, пригласять на объдъ, вечеръ – и только! Наши богачи... ну, да Богъ съ ними! " 142). Максимовичъ отвѣчалъ своему другу: "... Ты такую картину Москвы мнъ представиль, что я долженъ испугаться ее, какъ Богорисъ и Владиміръ-картины Страшнаго Суда. Впрочемъ, какъ не безладна Бълокаменная, а все не то, что Богоспасаемый; и я очень охотно пожиль бы въ ней еще годикъдругой, да поработаль бы, пользуясь богатствами твоей библіотеки. Сколько вижу и слышу объ ней-у тебя, братъ, чудеса тамъ. Радъ или не радъ будешь мнѣ, а я пріъду таки къ тебъ, и покопаюсь малую-толику; а чтобъ охотне было нюхать эту ароматическую мертвечину, пригласи меня къ себъ въ гости-на это словесное кладбище, - на которомъ подчасъ поминку учинимъ и по нашемъ быломъ. Да, тебъ должно звать меня въ себъ, за то именно, что въ послъднемъ письмъ ты отворачиваешь меня отъ Москвы. Въдь вотъ и Языкова нътъ (Царство Небесное ему), и ты вдовецъ; нътъ Цавлова, Дядьковскаго..., и многихъ не станетъ, можетъ, съ къмъ хотълось бы повидаться еще и поговорить въ сласть, если я съ году на годъ буду откладывать вздою въ Москву. Да и самъ-то запл'єсневью здісь и потрачусь въ дійствій пустомъ... Летить время часами, аки птица крылами! — Пора-пора ужъ мнъ освъжиться и прохладиться на вашемъ съверъ, въ Москвъ и Питеръ; пора повидаться и наговориться съ вами..., а потому съ первою или второю почтою, я прошу тебя, любезный друже, извъстить меня: гдъ ты будень весновать и лътовать въ этомъ

году? Авось хоть въ этомъ году доберусь до васъ, старые други-товарищи; тогда мы натолкуемся съ тобою и объ Варягахъ, и объ Словесности, и объ Словенахъ... А между тѣмъ отъ души желаю тебѣ вдохновенія на Исторію, терпѣнія на Москвитянина, благополучія во всѣхъ твоихъ предпріятіяхъ " 143).

Это задушевное письмо запало въ сердце Погодина, и онъ писалъ своему искреннему другу; "Милости просимъ, милости просимъ, любезный товарищъ! Мои ворота были всегда для всѣхъ отворены, а для тебя, разумѣется, всегда настежъ! Лѣто я думаю оставаться въ Москвѣ, развѣ поѣду на недѣльку къ А. П. Ермолову..., но тогда ты остался бы хозяйничать... Картина Москвы... что касается до ученаго начальства. А впрочемъ она прекрасна по прежнему, и добрыхъ людей на всякое доброе дѣло найдется... Здѣсь было торжество юбилея Фишера—торжественнѣе Линнея или Барцеліуса. Вотъ каковы Нѣмцы, а мы чего дождались? Только пряжки".

## XXV.

Пріобрѣтеніе Древностей истощало однако денежныя средства Погодина. "Я нахожусь теперь", писаль онъ М. А. Максимовичу,— "въ самомъ затруднительномъ положеніи. Все свое, что было, есть и отчасти будетъ, я положиль въ свои собранія. Онъ, конечно, неоцѣненны, да кто скажетъ о нихъ слово Царю! Когда онъ пристроятся къ мъсту, разумѣется, въ Москвъ, тогда я буду богатъ... Помолись" 144).

Подъ 3 марта 1847 года Погодинъ записалъ въ своемъ Дневникъ: "Купилъ на послъднія деньги много рукописей". Это книжное любостяжаніе принудило наконецъ Погодина сдълать денежный заемъ. Онъ обратился къ Н. Ф. Павлову съ слъдующимъ письмомъ: "Вы купили картины, а я купилъ шерсть; вы—на семьдесятъ пять тысячъ, а я на пятьдесятъ. Вамъ нужно призанять, и у меня недостаетъ. У кого теперь найти денегъ, истинно не знаю. Есть у Свербеева; можетъ быть, онъ вамъ и дастъ. Еще есть у меня знакомая барыня, кото-

рая, думаю, ссудила бы васъ, да лежитъ больная. Впрочемъ, если ей будеть лучше, я вамъ скажу, черезъ кого въ ней отнестись. Бартенева я видёль на дняхь, но неловко было заговорить. Надо речь завести какъ-нибудь, за рюмкой вина. Да что же вы были ли тамъ, гдв следуетъ? Ведь странно вступать въ переговоры, когда вы и не показываетесь. Поъзжайте непремънно, да побывайте и у Бартенева. Ей-ей, вы пречудакъ!" Для поправки своихъ денежныхъ дълъ Погодинъ пожелалъ сбыть часть изъ своего нумизматическаго собранія. Съ этою цілью онъ обратился съ предложеніем в в графу С. Г. Строганову, но получиль отъ него отрицательный отвътъ. "Честь имъю вамъ сообщить", писалъ графъ, -- "что, не занимаясь теперь этимъ родомъ монеть, я не намфренъ пріобръсти предложеннаго собранія. Мнъ помнится, что оно было у меня нъсколько лътъ тому назадъ, и что я вамъ даже передаль мнвніе мое о его достоинствв".

Съ имѣющимися въ Древлехранилищѣ восточными монетами Погодинъ обратился къ В. В. Григорьеву и просилъ его о сбытѣ ихъ, но и здѣсь успѣха не имѣлъ. "Бартоломея я не видалъ еще", писалъ ему Григорьевъ, — "и не могъ передать ему вашего предложенія; но такъ, отъ себя замѣчу, что вы ужасный жидъ: можно ли чортъ знаетъ чего хотѣтъ за дрянныя монеты; дрянныя, говорю я потому, что въ нихъ нѣтъ ничего особеннаго, и если Бартоломею хочется имѣть ихъ, такъ единственно потому, что у него коллекція такихъ монетъ, а не вамъ объяснять, что значитъ желаніе пополнять коллекцію: вы сами страдаете тою же болѣзнію".

Наконецъ Погодинъ обращается съ своими монетами къ А. А. Кунику, который на первыхъ порахъ не могъ понять въ чемъ дѣло. "Два пакета съ монетами", писалъ онъ Погодину, отъ 14 апрѣля 1847 года,— "я получилъ, но что мнѣ съ ними дѣлать—я не знаю, такъ какъ самъ я не нашелъ отъ васъ никакого письма; а изъ письма къ Зенкову не могу понять, чего вы собственно отъ меня требуете. Вы пишете о какомъ-то г. Келе, такого я не знаю; можетъ быть, вы разумѣете Кене?

Но у васъ совершенно ясно написано Келе. Нужно ли намъ ихъ оцѣнить? Объ этомъ ничего нѣтъ въ письмѣ къ Зенкову; говорится только о томъ, чтобы разобрать. Но что вы хотите знать и сколько? Съ Кене я не въ ладахъ, у него скверный характеръ; впрочемъ посмотримъ. Пока я тщательно храню монеты".

Въ концѣ концовъ, когда дѣло выяснилось, А. А. Куникъ принялъ всѣ мѣры къ оцѣнкѣ монетъ Погодина. "Монеты ваши", писалъ онъ ему, — "Кёне оцѣнивалъ въ моей комнатѣ: я не рѣшался выпустить ихъ изъ моихъ рукъ. Будете ли вы довольны оцѣнкой — я не знаю. Каждый пакетикъ оцѣнивался отдѣльно и преднамѣренно — минимально для того, чтобы вы, смотря по обстоятельствамъ, могли повысить цѣну каждаго отдѣльнаго пакетика. Я полагаю, Кене правъ, находя въ вашемъ собраніи мало рѣдкихъ монетъ, онъ утверждаетъ, не знаю — на сколько справедливо, что настоящіе знатоки монетъ дадутъ немного дороже его оцѣнки. Онъ предложилъ свои услуги продать нѣкоторыя монеты; я объяснилъ ему, что на это не имѣю отъ васъ никакого полномочія".

Предугадывая, что Погодинъ останется недоволенъ оценкою его монеть, сдъланною Кене, А. А. Куникъ откровенно ему писаль: "Думаю, что вы цените слишкомъ высоко это маленькое собраніе, которое, по видимому, составлено безъ всякой системы и за которое вы платили слишкомъ дорого, если мнъ не изміняеть память. Здісь, въ Петербургі, вы врядь ли получите за него желаемую сумму. Здъшніе нумизматы съ удовольствіемъ выберуть изъ собранія все лучшее, и ваша коллекція утратить всякую цёну, если вы пожелаете продать отдёльные ея экземпляры. Кене предлагаеть для этого свои услуги, но я должень предостеречь вась относительно Кене и Рейхеля не потому, чтобы у меня было доказательство ихъ неблагонадежности, но единственно потому, что это воплощенные нумизматы, которые, будучи таковыми, уже нюхомъ чуютъ достоинство вашей коллекціи. Было бы всего лучше, еслибъ у васъ былъ каталогъ, тогда была бы возможность указать,

какіе отдёльные экземпляры имёють особую цённость. Но это конечно невозможно. Если вы пожелаете продать здёсь отдёльные экземпляры, то я охотно приму на себя попеченіе о томъ".

Въ то самое время, когда Погодинъ хлопоталъ о продажѣ своего нумизматическаго собранія, онъ получилъ изъ Кіева, отъ Н. А. Ригельмана, слѣдующія строки: "Въ недавнемъ времени имѣлъ я удовольствіе получить письмо ваше, въ которомъ вы между прочимъ спрашиваете о монетахъ, оставленныхъ у васъ моимъ отцомъ. Такъ какъ вы желаете расплатиться за нихъ, то батюшка Аркадій Александровичъ проситъ васъ выслать ему въ Черниговъ Москвитянина за текущій годъ, такъ какъ цѣнность монетъ по вѣсу серебра почти равняется подписной цѣнѣ—чѣмъ вы его очень обяжете".

Не смотря на денежныя затрудненія, страсть къ пріобрътеніямъ все болье и болье овладывала Погодинымъ. А тутъ какъ нарочно Сахаровъ увыдомляеть его о желаніи извыстнаго собирателя Кузьмина продать свое собраніе рукописей. "У него", писаль Сахаровъ Погодину, — "ихъ ста три набралось. Въ розницу онъ не продаеть, а купи партіями... За всы рукописи онъ просить тысячу пятьсоть рублей серебромъ..."

Въ то же время Погодина не оставляла мысль пріобрѣсти бумаги покойнаго профессора Даниловича. Для достиженія своей цѣли онъ дѣйствовалъ чрезъ Н. А. Ригельмана, который о судьбѣ, постигшей бумаги Даниловича, сообщилъ Погодину слѣдующее: "До вдовы Даниловича насилу добрался, никто не зналъ, гдѣ она обрѣтается; но, увы, кажется, поздно. Всѣ рукописи, по ея словамъ, куплены частію графомъ Свѣдзинскимъ, однимъ здѣшнимъ любителемъ старины, съ сильною Польскою закваской, который держитъ свои сокровища подъ спудомъ, особенно то, что говоритъ не въ пользу Поляковъ, и имѣетъ складочные магазины здѣсь, въ Варшавѣ и въ Познанѣ;—частію же куплены графомъ Тышкевичемъ. Книги также распроданы разнымъ лицамъ. Впрочемъ, если что окажется по дальнѣйшему моему изслѣдованію, то не премину васъ увѣдо-

мить. Одно только предположение — что г-жа Даниловичь, увидъвши Русскаго, притаилась изъ Польскаго патріотизма, и не хотъла предать ему въ жертву матеріаловъ, драгоцънныхъ для ея соотечественниковъ. Впрочемъ она открыла мнъ, что можетъ еще располагать дъйствительно дорогою вещью: это лекціи или сочиненіе ся мужа о Прав'в Литовско-Польскомъ. Имъя понятіе о свъдъніяхъ, которыми обладалъ покойникъ, нельзя сомнъваться, что это замъчательное сочиненіе. Оно состоить изъ множества тетрадей, въ нъсколькихъ стахъ листахъ". Въ другомъ же письмѣ Ригельмана читаемъ: "О бумагахъ Даниловича ничего нельзя узнать положительнаго, и следъ имъ совершенно потерянъ; во всякомъ случав, онъ въроятно попали въ такія патріотическія руки, откуда ихъ никакими способами достать нельзя. Очевидно, что сочиненіе о Прав' Литовско-Русскомъ, которое я вид' ль, не есть собраніе грамоть, которое вы упоминаете. Кажется, ихъ пріобрѣли два большіе любители Польской старины; и если мы ихъ не увидимъ, то можемъ утъщиться тъмъ, что онъ будутъ сбережены для потомства".

Такимъ образомъ, мысль о пріобрѣтеніи бумагъ Даниловича, Погодинъ долженъ былъ оставить навсегда. Но въ то же время онъ былъ утёшенъ приношеніемъ въ Древлехранилище, сдъланнымъ въ то время его другомъ А. В. Веневитиновымъ. "Пользуюсь отъёздомъ Николая Леонтьевича Гурко", писалъ онъ, -- "чтобы поклониться тебъ, любезный другъ Погодинъ, тремя старинными образами, вырытыми на Куликовомъ полъ. Если они достойны войти вь твою превосходную коллекцію, то прійми благосклонно мою лепту и благослови ими нашу старую дружбу... О моемъ жить в быть в и о прочемъ ты върно знаеть чрезъ прівзжихъ отсель, и следовательно лишне бы распространяться объ этомъ. —О тебъ же я мало знаю, потому что ты зарыть едва ли не на Куликовомъ полъ, и на вопросъ о тебъ отвъчають: слыхали о немъ, но не видали. Если лень тебя не преодолеть, то скажи мне хоть что-нибудь о себъ, о моемъ крестникъ, о твоихъ занятіяхъ, и о томъ,

что вообще у васъ дѣлается близъ Дѣвичьяго монастыря. Скоро ли выдетъ продолженіе Исторіи Русской Словесности Шевырева? Вы вообще думаете умно, а дѣйствуете лѣниво. Спасибо коть и за то. Оно все-таки лучше, чъмъ дъйствовать скоро, а думать глупо. А этимъ мы здѣсь можемъ похвалиться 145) ".

Въ 1847 году сошли въ могилу Корнилій Яковлевичъ Тромонинъ и Александръ Ивановичъ Кастеринъ, люди близкіе Погодину по его Древлехранилищу. Первый скончался 4 февраля. Въ Дневникт Погодина (подъ 5 февраля 1847 года) записано: "Умеръ Тромонинъ. Къ нему, и такъ перемвнился, что узнать нельзя. Въдва года! Написалъ записку для собранія пожертвованій. Строгановъ подписаль десять р. с., Чертковъ семь, Оболенскій пять. Каковы богачи! Скучно, грустно, или лучше тяжко". Шевыревъ почтилъ память почтеннаго труженика следующимъ сочувственнымъ словомъ: "4 февраля 1847 года скончался въ Москвъ нашъ безкорыстный художникъ и литографъ, К. Я. Тромонинъ, столько любившій Русскую Древность, столь усердно посвящавшій себя ея изученію и изданію ея памятниковъ. Не на что было похоронить умершаго. Немногіе цінители его памяти сошлись около его гроба. Гостепріимный и радушный архимандрить Новоспасской обители Аполлосъ предложилъ безмездную могилу праху честнаго труженика и добраго человъка" 146).

Отпъваніе и погребеніе въ Новоспасскомъ монастырѣ происходило 7 февраля. Въ числѣ "немногихъ" присутствовалъ на ономъ и Погодинъ. По возвращеніи домой онъ записалъ въ своемъ Дневникть: "На отпъваніи Тромонина. Все порядочно. Женскій крикъ. Подлецъ Лобковъ ни копъйки не далъ. Монахи противные".

Вслъдъ за Тромонинымъ сошелъ въ могилу и Кастеринъ. Еще въ маъ 1847 года онъ писалъ Погодину: "Радуюсь свътлой вашей мысли снарядить экспедицію для поиска алмазовъ, въ родъ Черногорскаго Октоиха 1493 года. У меня есть Евангеліе, такъ и кажется Грозновскимъ? Не схоже со всъми извъстными. Не знаю не схоже ли съ вашей Псалтырью. А куда дѣвались литеры, о томъ, полагаю, обратиться къ вашимъ Московскимъ ясновидящимъ: одна надежда на ихъ и на пиейю Охотнаго ряда? А нашихъ Питерскихъ спрашивалъ, и жегъ фиміамъ понапрасну. Сумѣли найтить Часовникъ Грозновскій, найдите и Евангеліе; на васъ наша надежда. Сахаровъ, по довъренности Ескулапа, завелъ большую корреспонденцію съ Плутономъ, не успъваетъ снабжать свидътельствами отправляющихся въ царство его степенности—и продолжаетъ, кажется, печатать общій каталогъ".

По просьбѣ Погодина Сахаровъ, въ письмѣ къ нему, сообщиль о покойномъ Кастеринъ слъдующія біографическія свъдвнія: "Родился онъ въ 1806 году, въ Пошехонскомъ увздв, Ярославской губерніи. Отецъ его тогда быль еще господскимь крестьяниномъ. Съ отцомъ переселился въ Москву послв 1812 года. Прежде собираль онь голубей, потомь началь сбирать для сада цвъты. Въ это время познакомился онъ съ садоводомъ, купцомъ Зубчаниновымъ, извъстнымъ писателемъ. Этотъ пріучиль его читать книги—пов'єсти и романы. Брошены были голуби и цвъты, и груды книгъ всякой всячины полетвли изъ лавки Исаева. Кто-то внушилъ ему сбирать мистическія книги: онъ сбираль и ихъ. Это было въ разгаръ Смирдинской торговли: здёсь онт сблизился съ книгопродавцами. Долго глядель онъ на нихъ-и потомъ началь съ ними уже книжныя дёла. Кладовыя Смирдина, давно заложенныя, поступили наконецъ въ его руки; онъ ихъ въ одинъ годъ пустиль по міру чрезь руки толкучаго рынка. Туть онъ своими оборотами создаль десятки рыночных книгопродавцевъ. Старинаромъ онъ сдёлался послё 1839 года. Одинъ собиратель уступилъ ему всю коллекцію печатныхъ и рукописныхъ книгъ. Съ Кастеринымъ я познакомился въ 1837 году. Тогда не было помина собиранія книгъ. Сближеніе его съ Полевымъ произвело изданіе книгъ. Онъ издалъ изъ его книгъ: 1) Чрезполосныя владънія, комедію; 2) 3) Очерки Русской Литературы. За все были даны Полевому деньги впередъ. Изъ моихъ книгъ онъ издалъ только

Пъсни и тотчасъ вымѣнилъ на старопечатныя книги съ Ширяевымъ. Тутъ ему за Ипсни достались: Апостолъ Скорины, Слободская Псалтирь, Виленская Псалтирь и Статутъ Литовской. Не помню хорошо, только знаю, что онъ издалъ на свой счеть чьи-то три водевильныя книги. Романы, повъсти и мистику онъ давно согналъ со двора. Остался при однъхъ старопечатныхъ книгахъ, которыхъ онъ собралъ до тысячи книгъ, съ 1491 до 1800 г. Приступили къ печатанію каталога. Описано было первыхъ сто книгъ. Набрано было два листа, и все дъло остановилось въ корректуръ. Чистыхъ оттисковъ не было. То ждалъ новыхъ книгъ, то сбирался самъ побывать въ Москву. Смерть только не дожидалась. Заболель онъ послѣ купанья, съ 16 іюля. Десять дней скрывалъ свою бользнь - ходиль и дылаль все житейское. Наконець, бользнь одольта: открылось воспаленіе -- воспаленіе во желудки и кишкахъ, окончившееся антоновымъ отнемъ. Онъ померъ 1 августа въ 9 часу утра. Послъдніе четыре часа быль уже безъ намяти. Въ 2 часа утра я навъстиль его: онъ быль уже въ смертныхъ мукахъ. Тутъ я предложилъ отцу исповъдать его. Его исповъдали и пріобщили. Схороненъ на Смоленскомъ кладбищъ 3 августа. Наслъдники сбираются продавать его собраніе старопечатных в книгь, кому достанется—нев'єдомо. Онь сбирался открыть свою книжную лавку. Готовиль старшаго сына въ этому дёлу. Но этотъ утонулъ въ августв 1846 года. Онъ началъ пріучать второго сына къ книжной торговлю. Послю него осталось два сына и дочь. Отецъ женилъ его осьмнадцати лътъ. Къ чести Кастерина должно отнести готовность на все доброе: онъ имъть доброе сердце. Я зналь, что онъ многимъ скрытно помогаль изъ своей братіи. Въ торговив быль живъ, скоръ и дъятеленъ. Своею братіею онъ управляль, и всъ его слушались. Отъ слова никогда не отступался—что было очень важно въ торговив. Дальновидность въ делахъ была изумительна: года за два начиналъ сводить свои дела. Неудачи онъ не зналъ. Ему все везло: счастливъ былъ во всемъ. Только смерть старшаго сына омрачила его. Съ тъхъ поръ онъ заскорбѣлъ и загрустилъ. Временами онъ началъ чувствовать въ правомъ боку боль. По Русской привычкѣ онъ считалъ это ни во что, въ надеждѣ на свое крѣпкое здоровье".

По временамъ Погодину приходило на мысль продать свое Древлехранилище. Въ этомъ поддерживалъ его и И. И. Давыдовъ. 25 февраля 1847 года онъ писалъ ему: "О драгоцънныхъ собраніяхъ вашихъ бесёдоваль съ графомъ С. С. Уваровымъ. Я думалъ объ этомъ, сказалъ онъ, а можетъ быть, они будутъ пристроены; но не надобно слишкомъ дорожиться. Вы сообразите издержки свои и пожертвованія, и отпишите ко мнъ, какую назначаете цъну за коллекцію ръдкихъ вещей старинныхъ и за рукописи съ книгами старопечатными особо". Давыдовъ даже совътовалъ Погодину уступить свои коллекціи, если дадуть, за сумму отъ пятидесяти до семидесяти пяти тысячъ. "Я прошу васъ", писалъ онъ, — "за дътей вашихъ, объ этомъ, не упускайте времени. Кто знаетъ, что съ нами будеть завтра?" Думая произвести впечатлівніе, Погодинь писаль Давыдову, что онь намфрень свое Древлехранилище продать частнымъ лицамъ, но это не произвело желаннаго дъйствія Давыдовъ спокойно писаль ему: "Недавно графъ Сергій Семеновичь спрашиваль о вашихъ коллекціяхъ и старопечатныхъ книгахъ, рукописяхъ. На вопросъ его я отвъчалъ, что у васъ покупаютъ все драгоценное собрание - и сказаль ціну, о которой вы писали. Что жъ онъ не отдаетъ за эту цену, быль его ответь. И я прибавлю: отдавайте, а сами перевзжайте сюда. Ни который пророкъ въ отечествъ своемъ, говоритъ Св. Писаніе". Въроятно, по просьбъ Погодина, Давыдовъ однажды прямо завелъ рѣчь съ Уваровымъ о покупкъ Древлехранилища въ казну и о назначении Погодину жалованья изъ Академіи. Но Уваровъ, по обычаю, далъ уклончивый отв'ять. "Высокой ц'ян'я собраній", писаль Давыдовъ, - "онъ удивляется, а о второмъ дълъ сказалъ: увидимъэто требуетъ соображенія. Тутъ надобно соблюсти порядокъ и дождаться князя Дондукова - Корсакова". Не смотря на видимо уклончивыя дъйствія Министра, Давыдовъ продолжаль настаивать на томъ же. "По моему мнѣнію", писалъ онъ Погодину,— "прежде всего вамъ надобно продать собранія ваши, потомъ пріѣхать къ намъ и стараться о знакомствѣ съ Академіей: даже можно здѣсь остаться на нѣсколько времени, а можетъ быть, и навсегда. Петербургъ лучше оцѣниваетъ людей, нежели Москва, потому что люди здѣсь нужнѣе. Вы можете здѣсь употребить въ пользу и пристроить ваши книги. На пятилѣтнее вступленіе въ Университетъ нѣтъ моего благословенія: не пришиваютъ бо мъхи ветси къ ризъ новой. Съ кѣмъ вы будете стоять въ рядахъ школьныхъ.

Въ другомъ письмѣ Давыдовъ писалъ Погодину: "Вамъ въ Академію поступленіе съ жалованьемъ законное и справедливое. Объ Университетѣ не должно и думать съ вашимъ здоровьемъ, а имѣйте въ виду Академію: это вашъ Капитолій. Delenda est Carthago — vendendae sunt collectiones. Продавайте ваши коллекціи—и переѣзжайте на берега Невы. Кажется, здѣсь Москвичами болѣе дорожатъ, нежели въ Москвѣ: николиже пророкъ въ отечествъ своемъ. Здѣсь удобнѣе воспитаніе и пристроеніе дѣтей. Не продавайте только пристанища своего: рано или поздно надобно возвратиться въ Москву".

Но, не смотря даже на участіе, принятое высокопреосвященнымъ Иннокентіемъ въ устройствъ дълъ Погодина, ему въ то времи не удалось ни продать своего Древлехранилища, ни самому вступить на службу.

Между тымь А. А. Куникь, напуганный извыстиемь объ уничтожении всых Исландскихъ рукописей пожаромъ въ Копенгагень, 2 января 1848 года, писалъ Погодину: "Подумайте о вашемъ деревянномъ домы!" Онъ же настаивалъ на продажь Древлехранилища именно въ казну. "Свое рукописное собрание", писалъ А. А. Куникъ Погодину, — "вы должны продать казнь, а не въ частныя руки. Императоръ въ концыстиновъ заплатилъ бы. Впослыдстви вамъ же поставять въ вину, что вы допустили такое драгоцыное собрание снова (попасть) въ частныя руки" 147).

## XXVI.

Вследь за выходомъ Погодина въ отставку его ученики, одинъ за другимъ, стали получать канедры Московскаго университета. Въ 1845 году каоедру Философіи занялъ Михаилъ Никифоровичъ Катковъ. Вступивъ на эту канедру, онъ писалъ А. Н. Попову: "Новое положение мое меня очень взволновало... Все смутно и тревожно. Дело застигло меня такъ внезапно, а дъло-вы знаете, какое трудное дъло! Сколько условій я долженъ быль имъть въ виду: и наука, согласно съ моими собственными, внутренними требованіями, наука, притомъ не имъющая предметнаго содержанія, а потому необязательная для непривычныхъ, какими я долженъ былъ, и не ошибся, считать моихъ слушателей, наука, перешедшая столько системъ и головъ, и доселъ столь спорная; и слушатели, которымъ нужно было многое разжевывать, многое обръзывать, соображаясь съ ихъ понятіями; и наконецъ зловіщія рожи, которыя, какъ филины, смотръли на меня со всъхъ угловъ профессорской. И хоть, конечно, съ ними нечего было соображаться, и на содержаніе и ходъ моихъ лекцій они не могли имъть вліянія, но на меня, — признаюсь вамъ, гръха таить нечего, -- имъло вліяніе при моемъ глупо-раздражительномъ и нервномъ характеръ. Хоть я никому изъ нихъ не показываль ни малъйшаго вида того, но тъмъ паче тревожился внутри. Отъ такого дела, каково мое, нельзя, безъ сомненія, ожидать скорыхъ плодовъ. Къ тому же самой прочности этихъ плодовъ могла бы повредить излишняя торопливость и заботливость о минутномъ успъхъ. Однако я не могу пожаловаться на невнимательность: особенно въ юридическомъ факультеть замътиль я интересь къ дълу; въ аудиторію мою сходились слушатели другихъ факультетовъ и курсовъ. Но лекціи мои, особенно первыя, перевирались въ запискахъ студентовъ такъ безбожно, что я приходилъ въ отчаяніе " 148).

Въ послѣдніе дни попечительства графа С. Г. Строганова возвратились въ Москву, изъ чужихъ краевъ, П. М. Леонтьевъ и П. Н. Кудрявцевъ, и оба вступили на каоедры Московскаго Университета.

Павелъ Михайловичъ Леонтьевъ происходилъ изъ дворянъ Тульской губерніи. Онъ родился въ городів Тулів, 18 августа 1822 года. По собственному его свидетельству, "первую молодость провель въ деревив Епифанскаго увзда, Тульской губерніи, въ дом' родителей, употреблявших вс средства своего весьма небольшого состоянія для хорошаго воспитанія дътей. Съ ранняго возраста онъ привывъ видъть постоянныя занятія людей, окружавшихъ его: отца, любившаго чтеніе и хозяйство, мать, приготовлявшую лекарства для окрестныхъ простолюдиновъ, со всёхъ сторонъ стекавшихся къ ней за пособіями домашней медицины, и употреблявшую досугь съ особенною охотою на рукодёлья, трудныя и изысканныя. Ею быль, напримфрь, сделань чепець изъ паутины, обращавшій на себя вниманіе въ собраніи П. П. Свиньина. Любознательное уважение въ внигамъ получилъ Леонтьевъ вмъстъ съ первыми впечатленіями младенчества; дома было книгь много и еще болъе у прапрадъда его по матери, Андрея Тимовеевича Болотова, къ которому каждый годъ его возили родители до смерти почтеннаго старца въ 1832 году..." По окончаніи курса въ Дворянскомъ Институтъ, лътомъ 1837 года, Леонтьевъ поступиль въ Московскій Университеть. "Собственное желаніе вело его въ математическій факультеть; но графъ С. Г. Строгановъ, постоянно слъдившій за успъвающими не только въ Университетъ, но и въ гимназіяхъ, совътоваль ему избрать филологическій факультеть и на томъ же настаивалъ профессоръ Д. Л. Крюковъ. Будучи студентомъ, Леонтьевъ занимался преимущественно подъ его руководствомъ. Въ 1841 году, по окончаніи университетскаго курса, Леонтьевъ быль опредёлень графомъ Строгановымъ въ должность помощника университетского библіотекаря, а въ 1843 году быль отправленъ за границу, гдъ слушалъ лекціи въ Кёнигсбергскомъ, Лейпцигскомъ, Берлинскомъ и другихъ университетахъ и посѣтилъ замѣчательнѣйтіе города Италіи <sup>149</sup>).

Вернувшись, летомъ 1847 года, въ Москву, Леонтьевъ быль опредёлень исправляющимь должность адъюнета по канедръ Римской Словесности и Древностей въ Московскомъ Университеть и, такимъ образомъ, сталъ преемникомъ своего любимаго наставника Д. Л. Крюкова. Преподаваніе свое Леонтьевъ началъ вступительнымъ чтеніемъ: О классицизми, Европеизми и народности. "Я приступаю", сказаль Леонтьевъ,— "къ преподаванію вмість съ чувствомъ радости и съ чувствомъ печали... Съ чувствомъ печали, потому что не нахожу болье на этой канедръ того незабвеннаго профессора, который еще недавно съ такимъ успъхомъ и въ столь изящныхъ формахъ преподавалъ здёсь тё же самые предметы, которыми теперь я, его ученикъ, буду занимать моихъ гг. слушателей. Память Дмитрія Львовича Крюкова еще свіжа въ Университеть..." Говоря о полезности Классической Древности въ педагогическомъ отношеніи, Леонтьевъ дълаетъ слідующее важ ное замъчаніе: "Древніе были не только что даровиты; они писали не спѣша, а потому имѣли время художнически отдѣлывать каждую фразу; они писали только по собственному побужденію, а не по заказу. Поэтому ихъ произведенія отличаются вмёстё и изящностью, и дёльностью. Къ тому присоединяется, что во многихъ изъ нихъ мысль и знаніе представляются намъ въ юношеской свъжести ихъ перваго явленія, а это ихъ ділаеть въ педагогическомъ отношеніи просто бездінными. Въ школі ничто такъ не вредно, какъ кажущаяся многосторонность. Кого въ первой юности учили наравив по Латыни и по Французски, по Нвмецки и по Гречески, тотъ непременно будетъ нечто въ роде того юноши, о которомъ говоритъ Теренцій:

> Quod plerique omnes faciunt adolescentuli, Ut animum ad aliquod studium adjungant, aut equos, Alere, aut canes ad venandum, aut ad philosophos,

Horum ille nihil egregie praeter caetera Studebat, et tamen omnia haud mediocriter \*).

"Платонъ поставляетъ въ своемъ идеальномъ государствъ правиломъ, что каждый дёлаеть что либо одно, ёхастос ёх πράττει. Онъ говорить также, что незнаніе не есть величайшее зло, что гораздо вреднъе многознаніе и многоученіе при дурномъ руководствъ. Къ этимъ словамъ великаго древняго философа я присоединяю то, что сказаль великій филологъ Готфридъ Германъ: Сохрани непривосновеннымъ твой Палладій Греческихъ и Латинскихъ музъ, которыя образуютъ языкъ, острятъ мышленіе, пробуждаютъ умъ, укрвиляютъ душу, украшають всю жизнь... Далее онъ просить охранить себя отъ той болёзни времени, которая состоить въ знакомствъ съ очень многими вещами безъ основательнаго какоголибо знанія... Древніе учились немногому. Древніе учились думать, судить и чувствовать, и не наполняли своихъ головъ безсвязными познаніями и не ослабляли своихъ силъ изученіемъ разнородныхъ предметовъ. Этимъ объясняется ясность мыслей и та находчивость ума, аухічоса, мать лаконизмовъ, которою въ особенности отличался Спартанскій народъ, по нашимъ понятіямъ вовсе необразованный. Этимъ объясняется живость, полнота и сила того, что древніе намъ оставили, то господство надъ своими познаніями, и та геніальность, которая постоянно освѣжаетъ къ нимъ приближающагося " 150).

Когда Погодинъ прочелъ это вступительное чтеніе въ Московских Вюдомостях, то писалъ Шевыреву: "Прочелъ рѣчь Леонтьева: можетъ ли ослѣпленіе быть больше. Гдѣ читана эта лекція? Въ Алжирѣ, Тибетѣ? Только не въ Европѣ, не въ Христіанскомъ государствѣ. Христіанства здѣсь не видать даже какъ историческаго явленія!!! Помилуйте, что это происходитъ. Не хочу говорить о нечестіи, но каково невѣже-

<sup>. \*)</sup> Что по большей части дѣлаютъ всѣ юноши, примѣняясь душой къ къ какому-либо одному занятію—или къ восинтанію лошадей, или собакъ для охоты, или къ философамъ—этимъ онъ не занимался ничѣмъ преммущественно передъ прочимъ, но однако всѣмъ, и притомъ не въ посредственной степени.

ство. Филологовъ въ Университетъ не было, а Маттей, Буле, Тимковскій!? Культъ, маны — надо лексиконъ варварскихъ словъ! И это въ Московскомъ Университетъ! Въ словесномъ факультетъ! Система твоя, которая долго была моею, слишкомъ долго, не годится: нечего щадить, а надо съ перваго раза давить. Проученные они еще могутъ поправиться. Ръчь эту надо уничтожить съ перваго раза. Если ты не хочешь, я примусь, но дъло принадлежитъ тебъ. А посмъяться надъ нею могъ бы Павловъ. Впрочемъ въ ръчи есть и хорошее. Ему надо отдать справедливость. Да не перевелъ ли онъ ее откуда?" Съ своей стороны и И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: "Лекція Леонтьева такъ глупа, что я не узнаю этого юноши. Прежде онъ подавалъ хорошую надежду; а теперь съ манами Крюкова изъ рукъ вонъ. Можно ли такому панегиристу поручать образованіе будущаго покольнія?" 151).

Вступительная лекція Леонтьева послужила матеріаломъ для Словаря различных измовт, печатаемаго въ Москвитянинь, и нѣкоторыя ея выраженія, безъ означенія имени автора, нашли себѣ мѣсто въ отдѣленіи Берлинизмы, такъ напримѣръ: "Его гуманное, но искусно импонированное обращеніе... рѣдкая способность, мистифицируя слушателя, въ немъ возбуждать интересъ и самодѣятельность".

"Желая въ эту минуту почтить маны покойнаго".

"Всъ эти нормальныя и абнормальныя явленія могуть быть изучены генетически и вмъстъ телетически только на древнихъ народахъ". "Благоговъніе предъ объективными благами ограничило культъ личности" 152).

Такъ отнеслись профессора стараго покольнія къ первымъ шагамъ молодого профессора. Но иначе отнеслись тогдашніе студенты къ этой вступительной лекціи Леонтьева. Прошло много льтъ. П. М. Леонтьевъ позналъ западъ свой и переселился въ въчность. Вечеромъ, 27 марта 1875 года, когда еще тьло его не было предано земль, Московское Отдъленіе Общества Классической Филологіи и Педагогики имъло по случаю его кончины экстренное засъданіе, на которомъ А. И. Георгіевскій сказаль между прочимъ следующее: "Я узналъ покойнаго почти двадцать восемь лътъ тому назадъ, осенью 1847 года, тотчасъ по возвращении его изъза границы. Какъ теперь помню первое его появление предъ огромною массою студентовъ, собравшихся на первую вступительную лекцію его въ большой словесной аудиторіи здішняго Университета. Предметь этой лекціи и теперь еще, чрезъ двадцать восемь леть, не утратиль своего великаго современнаго значенія для Россіи. Она была посвящена раскрытію предъ нами, его слушателями, важности всесторонняго изученія Классической Древности. Она была какъ бы программою, осуществленію которой была посвящена затімь вся дальнійшая жизнь его, какъ профессора, какъ публициста, какъ дъятельнаго соучастника въ учебной реформъ 1871 года. Лекція эта заслуживала бы того, чтобы быть теперь перепечатанною во главъ сочиненій покойнаго..."

Къ этому времени относится сближеніе П. М. Леонтьева съ М. Н. Катковымъ, которое вскорѣ превратилось въ крѣпкую, неразрывную дружбу, продолжавшуюся до смерти.

О настроеніи университетской молодежи той эпохи мы находимъ свѣдѣнія въ письмѣ къ Погодину почтеннаго Троиц-каго ученаго П. С. Казанскаго. "Будучи въ Москвѣ", писалъ онъ,— "я наслышался отъ молодежи, изъ вашего Московскаго Университета вышедшей, идей атеизма, матеріализма, коммунизма и проч. Больно мнѣ было за нихъ, потому что въ душѣ они добрые люди".

Вотъ въ это-то время Катковъ, по свидѣтельству В. К. Истомина, имѣлъ спасительное вліяніе на Леонтьева въ религіозномъ отношеніи, утвердивъ его въ истинахъ Православной Вѣры, и за это благо Леонтьевъ остался ему благодарнымъ на всю жизнь.

Свидътельство г. Истомина вполнъ подтверждается нижеслъдующимъ позднъйшимъ письмомъ Леонтьева къ Каткову, полученнымъ мною отъ князя Николая Владиміровича Шаховского. "Я сегодня пріобщился Святыхъ Таинствъ," писалъ Леонтьевъ, отъ 10 априля 1854 года, — "любезный Михаилъ Никифоровичь, и лобызаю васъ мысленно, васъ, бывшаго для меня орудіемъ спасенія. Я не знаю, что было бы со мною, еслибы Богъ не привелъ сблизиться съ вами. Благія сфмена, упавшія на мою почву, были совершенно заглушены, духовное зрѣніе подавлено мракомъ самодовольной умственной лѣности, внутренняя пустота казалась даже нормальнымъ состояніемъ, когда я ближе узналь васъ. Повърьте истинъ, въ которой нътъ и тъни преувеличенія, вы, и вы одни, сдълались на землъ орудіемъ благости Божіей для меня доступнымъ, когда все остальное потеряло доступъ ко мнъ. Если я теперь ясно вижу передъ собой путь истинный, то это произошло безъ моего въдома. Я и думалъ мало, и хотълъ еще меньше, и только не могъ не смотръть на васъ. Я незамътно и совершенно не человъчески привязался къ вамъ послъ того, какъ не разъ и мысленно, и ръчами оскорблялъ васъ. Мнъ суждено было потомъ болже всего извлечь внутренней пользы изъ вашего семейнаго горя; годъ смерти вашей матушки быль годомъ моего рожденія, когда я въ первый разъ не въ судъ пріобщился Тайнъ Спасителя. Но и я съ тъхъ поръ, такова слабость мысли моей и воли, я ни на волосъ не преувеличиваю, только въ вашемъ присутствіи я нахожу должное настроеніе и спокойствіе. Я ув'тренъ, что вамъ это покажется невъроятнымъ. Но предполагая, что вы замъчали во мнъ лишь одно хорошее, а можеть быть, видъли хорошее въ дурномъ, я только спрошу васъ, какъ объяснить, что съ 1845 г. въ Петербургъ до 1851 г. и въ Москвъ шесть лъть были мною потеряны? что съ 1848 до 1851 г. я пользовался, благодаря вамъ, лекціями, которыя не слушаль ".

Одновременно съ П. М. Леонтьевымъ прибылъ въ Москву Петръ Николаевичъ Кудрявцевъ.

Сынъ Московскаго кладбищенскаго священника, Петръ Николаевичъ родился 4 августа 1816 года. Учился въ Московской Духовной Семинаріи; дальнѣйшее образованіе продолжаль въ Московскомъ Университеть, гдь обратиль на себя вниманіе

Грановскаго и сталъ его любимымъ ученикомъ. Еще будучи студентомъ, подъ псевдонимомъ Нестроева, своими повъстями онъ пріобрълъ извъстность въ литературъ и сдружился съ Бълинскимъ, когда сей послъдній, въ 1838 году, былъ негласнымъ редакторомъ Московскомъ Иниверситетъ, а въ мартъ 1845 года, по ходатайству Грановскаго, Кудрявцевъ былъ отправленъ въ Берлинъ и нъкоторыя мъста Германіи и Италіи; сдълалъ поъздку чрезъ Саксонію и Богемію въ южныя части Германіи и Италіи, преимущественно въ Австрію и Баварію, для осмотра памятниковъ искусства древняго и новаго. Съ этою цълію наиболье оставался въ Мюнхенъ. Одинъ семестръ пробыль въ Берлинъ, одинъ въ Парижъ 153).

За границей Кудрявцевъ совершенно углубился въ науку, но вмѣстѣ съ тѣмъ продолжалъ писать повѣсти подъ прежнимъ псевдонимомъ Нестроевъ и печатать ихъ въ Отечественных Запискахъ. Отчужденіе отъ современности и равнодушіе къ ея жгучимъ вопросамъ очень огорчало его друзей Западниковъ. "А нашъ рыцарь, Нестроевъ", писалъ Боткинъ Краевскому, — "онъ ждетъ, не дождется... своей родной, привольной среды (институтской) Посмотрите, онъ въ Парижѣ весь живетъ въ своихъ институтскихъ образахъ, а знаете ли, эти образы, эта сфера доконаютъ его талантъ. Замѣтъте: онъ дѣлается однообразенъ, ни разу не выходитъ онъ изъ своего давняго, постояннаго созерцанія, въ которое не проникло ни одного новаго, свѣжаго луча; между нами сказать, я начинаю бояться за его талантъ" 154).

Въ Отвисственных Записках печатались письма Кудрявцева о Луврв, и это не нравилось его друзьямъ Западникамъ. "Долженъ вамъ сознаться", писалъ тотъ же Боткинъ Анненкову, — "они (письма) сильно меня огорчаютъ. Представьте: нашъ общій пріятель остается неизлѣчимымъ нѣмцемъ. По поводу Лувра онъ все говоритъ о Греческомъ и Римскомъ искусствѣ; современность ни съ какой стороны не касается его, и все это такъ вяло, такъ педантически, что изъ рукъ вонъ. Вездѣ виденъ

романтикъ, отвлеченное чувство, стоячесть мысли, отсутствіе живого порыва. -- И это обстоятельство огорчаеть меня, -- не то, что Кудрявцевъ остается романтикомъ, а то, что такой педантическій романтикъ, патріархальный и консервативный " 155). Въ томъ же духъ сталъ отзываться о Кудрявцевъ и Белинскій. "Кажется, таланту Кудрявцева", писаль онъ,— "вѣчная память. Этотъ человъкъ, видно, никогда не выйдетъ изъ своей коры. Онъ и въ Парижъ привезъ съ собою свою Москву. Что за узкое созерцаніе, что за б'єдные интересы, что за ребяческіе идеалы, что за исключительность типовъ и характеровъ". Сравнивая повъсти Кудрявцева съ повъстями И. А. Гончарова, Бълинскій продолжаєть: "Сильно ли понравится тебъ повъсть Гончарова, или вовсе не понравится, во всякомъ случав ты увидишь великую разницу между Гончаровымъ и Кудрявцевымъ, въ пользу перваго. Эта разница состоить въ томъ, что Гончаровъ человъкъ взрослый, совершеннольтній, а Кудрявцевъ духовно-малольтній, нравственный и умственный недоросль. Это досадно и грустно. Читая его повъсти, чувствуещь, что онъ могутъ быть понятны и интересны только для людей, близкихъ къ автору. Вотъ отчего нъсогда я съ ума сходиль отъ повъстей Кудрявцева: я зналь и любиль его, въ немъ и въ нихъ было много моего, то-есть, такого, что было моимъ конькомъ. Того конька давно нътъ, и повъсти не тъ. Талантъ вижу въ нихъ и теперь, но чорта ли въ одномъ талантъ. Земля цънится по ея плодородности, урожаямъ; талантъ-та же земля, но которая вмъсто хлъба родить истину. Порождая однъ мечты и фантазіи, таланть, даже большой - песчаникъ или солончакъ, на которомъ не родится ни былинки. Что же это? Слабость таланта?- Нътъ, вся бъда въ томъ, что Кудрявцевъ москвичъ... Ахъ, господа, изображайте любовь и женщинъ, я вамъ не запрещаю этого на томъ основаніи, что я начисто раздёлался съ подобными интересами; но изображайте не какъ дъти, а какъ взрослые люди. Вонъ и въ повъсти Гончарова любовь играетъ главную роль, да еще такая, какая субъективно всего менте можетъ

интересовать меня: а читаешь, словно вты холодный, полупудовой сахаристый арбузъ въ знойный день <sup>156</sup>).

Возвратившись въ Москву, Кудрявцевъ не торопился навъстить Боткина. "Представьте", писалъ послъдній Анненкову (25 августа 1847 г.), — "Кудрявцева я не видалъ еще! Да онъ, кажется, не очень спъшитъ со мной видъться—это меня огорчаетъ. Впрочемъ, я чувствую, что Кудрявцевъ будетъ больше отдаляться отъ насъ, нежели искать сближенія".

Въ Московскомъ Университетъ Кудрявцевъ занялъ должность адъюнкта по кафедръ Всеобщей Исторіи. "Кудрявцевъ", писалъ Боткинъ Анненкову, — "начинаетъ свои лекціи въ сентябръ. Я не знаю еще, гдъ онъ будетъ жить, но то, что онъ будетъ жить вмъстъ съ своею сестрою, вдовой священника, и у которой четверо малолътнихъ дътей, —и Кудрявцевъ не имъетъ достаточно силы воли, чтобы отдълаться отъ этого родственнаго деспотизма. Поймите, что это за міръ, что за сфера! Да досадно еще то, что Кудрявцевъ чувствуетъ себя хорошо въ этой сферъ... Въ его умъ нътъ ни малъйшей смълости, онъ набитъ авторитетами... Мнъ сдается, что Бълинскій раздъляетъ мои предчувствія".

Наконецъ Боткину удалось видѣть Кудрявцева, и онъ, въ сентябрѣ 1847 года, "съ урочища Маросейка", писалъ Анненкову: "Только сегодня увидѣлся я съ Кудрявцевымъ, между тѣмъ какъ онъ уже болѣе двухъ недѣль въ Москвѣ. Онъ пришелъ ко мнѣ, словно убитый. "Что съ вами, Кудрявцевъ?" "Да такъ, разныя семейныя обстоятельства". Эти семейныя обстоятельства его ужасно отдѣлали: глаза впали, лицо цвѣта пергамента. Кудрявцевъ не сообщителенъ, я не могъ отъ него ничего узнать, но всячески старался развеселить его и часа черезъ два немного успѣлъ. Изъ Европы попасть въ сферу духовную! А силы воли нѣтъ, чтобъ рѣшительно отдѣлаться отъ нея. И за это онъ дорого заплатитъ. Поселился онъ съ сестрой, у которой четверо дѣтей, за Москвой рѣкой, чтобъ быть поближе къ отцу. Въ такихъ положеніяхъ juste-milieu никуда не годится. Addio" 157).

Напрасно хулитъ Боткинъ ту почтенную духовную среду, изъ которой вышелъ Кудрявцевъ. Въ Дневники моего брата Александра Барсукова за 1870 году нашлись следующія важныя біографическія свид'єтельства о знаменитомъ профессор'є Московскаго Университета:

"Марта 26... Послъ объда была у насъ Настасья Өедоровна Тулянкина и за чаемъ много разсказывала о Петръ Николаевичь Кудрявцевь. Въ сороковыхъ годахъ она была его ученицей, съ перваго и до последняго класса, въ Московскомъ Николаевскомъ Институтъ, а потомъ, до самой его смерти, была очень близкой знакомой въ его домъ. По разсказу Тулянкиной, Кудрявцевъ сейчасъ же съ университетской скамьи получиль, черезь Алексъя Димитріевича Галахова, мъсто учителя Словесности и Исторіи въ Николаевскомъ Институтъ Въ то время это быль неуклюжій семинаристь-атлеть, огромнаго роста, не очень красивый собою, но съ удивительными лазуревыми глазами и необывновенно музыкальнымъ голосомъ. Институтки обожали его, а онъ называлъ всехъ ихъ не иначе, какъ своими сестрами. Онъ влюбился въ одну изъ нихъ-въ Варю Нелидову, но никто не замъчалъ этого, тъмъ болъе, что въ ней, действительно, не было ничего особеннаго. Влюбленные дали другъ другу слово. Затъмъ Кудрявцева послали на два года за границу, а она вышла изъ Института и, кажется, занялась уроками. По возвращеніи изъ-за границы Кудрявцевъ поразилъ всёхъ худобой и изнуреннымъ видомъ. Онъ совсемъ охладель въ Варе, но все-таки женился на ней. И тутъ-то начинается его трагедія. Кудрявцевъ уже давно былъ влюбленъ въ другую! Несчастный все хильлъ и хильлъ. Въ это же время Кудрявцевъ страшно разбогатёлъ. Отецъ его, священникъ Даниловскаго кладбища, умеръ, оставивъ своему сыну капиталь въ сто тридцать пять тысячь рублей. Почти столько же получилъ Кудрявцевъ отъ своего дяди, Александра Петровича (фамилію забыла) \*), бывшаго секретаремъ у митрополита Филарета. Но Петру Николаевичу было уже не до

<sup>\*)</sup> Святославскій.

того. Варвара Арсеньевна повезла его, по совъту докторовъ, въ Италію. Они поъхали вмъстъ съ графиней Саліасъ (Евгенія Туръ), Е. М. Өеоктистовымъ и еще съ какою-то очень красивою особою (фамилію ея отказалась сказать). Кудрявцевы съ этою особой поселились во Флоренціи, а тъ—въ Римъ. Варвара Арсеньевна заболъваетъ и умираетъ... Похоронивъ жену, Кудрявцевъ возвратился въ Москву уже живымъ мертвецомъ... "

Возвращеніе Леонтьева и Кудрявцева очень обрадовало Каткова. "Недавно прибыли сюда", писалъ онъ А. Н. Попову (8 августа 1847 г.), — "новые преподаватели: Кудрявцевъ для Исторіи, Леонтьевъ, Пъховскій для Древней Филологіи. Съ Кудрявцевымъ видълся. Вы, кажется, его знаете. Университетъ, кажется, можетъ ожидать отъ него многаго. Онъ много разсказывалъ мнъ о Шеллингъ, котораго слушалъ три лъта, и который произвелъ на него самое сильное жизненное вліяніе; тоже и на Леонтьева, съ которымъ, однако, я еще не успъль видъться. Для меня утъщительно, что около меня будутъ люди, съ которыми я схожусь въ этомъ пунктъ" 158).

Съ своей стороны и Грановскій съ радостью писаль Фролову: "Я крѣпко готовлюсь къ лекціямъ. Боюсь соперничества съ Кудрявцевымъ, который дѣйствительно будетъ замѣчательнымъ профессоромъ. Такое соперничество хорошо дѣйствуетъ на душу" 159).

## XXVII.

Обновленіе Московскаго Университета св'єжими, молодыми силами произошло въ неблагополучный 1847-й годъ. Холера, политическія броженія, предварившія февральскую революцію, омрачили горизонтъ нашего Отечества и наконецъ несчастный годъ сей окончился прискорбнымъ событіемъ, какъ лдя самого Московскаго Университета, такъ и для всего Русскаго просв'єщенія. Мы говоримъ о выход'є въ отставку графа С. Г. Строганова, бол'є десяти л'єть, въ должности попечи-

теля, со славою и честію державшаго въ своихъ рукахъ бразды правленія Московскимъ Учебнымъ Округомъ.

13 сентября 1847 года митрополить Московскій Филареть писаль своему лаврскому нам'єстнику Антонію: "Что вы боитесь холеры, можеть быть, это къ лучшему. Лучше помолитесь. Я что-то смотрю на приближеніе холеры, какъ просто на приближеніе осени. Это равнодушіе не хуже ли? Господу помолимся о всёхъ и за вся" 160).

На другой день, предъ молебствіемъ въ Успенскомъ соборь, святитель произнесъ слово, въ которомъ между прочимъ сказано: "...Губительная бользнь, въ которой за семнадцать льтъ предъ симъ испытали мы частію судъ, частію помилованіе Божіе, вошла въ предълы Отечества нашего изътой же, какъ прежде, чужой страны. Нътъ пророка, который бы предварилъ насъ, дойдетъ ли она до насъ, и который бы, хотя не безъ страха, насъ избавилъ отъ нея. Но есть уже милосердіе Божіе въ томъ, что сама она издали намъ о себъ возвъщаетъ и возбуждаетъ насъ къ осторожности.

"Что же должны мы дёлать? — Безъ сомнёнія, благоразумно и благонадежно будетъ употребить въ предосторожность отъ бёдствія, болёе или менёе угрожающаго, тё испытанныя средства, которыя для Ниневитянъ достаточны были для отвращенія совершенной погибели.

"Итакъ, если угрожаетъ намъ скорбное посъщение Божие: признаемъ въ ономъ правосудие Божие — и побудимъ себя къ улучшению нашей жизни, въ отношени къ благочестию, благонравию, воздержанию, человъколюбию.

"Да не медлимъ прибъгать къ Богу съ молитвою, частію о избавленіи братій нашихъ,—которыхъ уже постигло скорбное посъщеніе, частію о себъ самихъ, да не приближится къ намъ Ангелъ смерти, или да не отягчитъ руку свою; Ангелы же хранители наши да не преминутъ насъ своимъ охраненіемъ, подкръпленіемъ и вразумленіемъ…" <sup>161</sup>).

За два дня до молебствія, то-есть, 12 сентября, въ Дневники Погодина записано: "Холера, говорять, предъ городомъ". 13 сентября Шевыревъ сообщалъ ему: "Холера, говорятъ, въ Тулъ. По инымъ и здъсь есть случаи. Изъ Саратова, отъ 4 сентября, получилъ письмо отъ брата, что слава Богу въ городъ прошла. Успокоило меня это письмо, а то я тревожился за своихъ" 162).

Въ день молебствія Погодинъ былъ у об'єдни и "молился за все челов'є челов'є за все челов за все челов'є за все челов за в

Въ это время въ Москвъ пребывалъ Великій Князь Михаилъ Павловичъ. "Успокоительный примъръ", писалъ митрополитъ Филаретъ къ своему намъстнику Антонію, 13 сентября
1847 г., — "представился мнъ въ Князъ Великомъ, который съ
семьею, во время холеры въ Воронежъ, не усумнился остаться
тамъ на нъсколько дней и причащался Святыхъ Тайнъ, тогда
какъ въ монастыръ уже было нъсколько умершихъ. Онъ замъчаетъ, что тамъ въ сіе время ощутительно мертвеннымъ
занахомъ наполненъ былъ воздухъ... Однако путешествующіе
здоровые пріъхали въ Кіевъ, и потомъ безвредно проъхали
чрезъ Курскъ, въ которомъ тогда была холера, въ которомъ,
впрочемъ, и они только приложились къ образу Святителя
Николая и перемънили лошадей. Это разсказывалъ мнъ Великій Князь лично въ среду на сей недълъ" 164).

Въ честь Великаго Князя Московскій генералъ-губернаторъ князь А. Г. Щербатовъ сдѣлалъ вечеръ, на который былъ приглашенъ и Погодинъ. Въ Дневникъ его записано: "Вечеръ у князя Щербатова. Много знакомыхъ. Какъ все подобострастно предъ Великимъ Княземъ. Мнѣ тяжело" 165).

Между тъмъ моровое повътріе все подвигалось. "Холера", писалъ Лобковъ, — "говорятъ, въ предградіи. Да будетъ воля Божія!" "Какъ вы съ холерою ладите", писалъ Загряжскій Погодину, — "а мы ее ожидаемъ, но, кажется, не очень ею озабочены, Москва молится, а Питеръ—Русскій нъмецъ идетъ въ театръ и циркъ. Горе да и только. Иннокентій напечаталъ акаеистъ Покрову". О спокойствіи Петербурга свидътельствовалъ и И. И. Давыдовъ: "О холеръ у насъ никто не думаетъ. Теперь врачи съ нею ознакомились—и она болъе не

опасна. Но о холер'я нравственной, о которой вы упоминаете, мы ничего не знаемъ. Откуда вы это знаете?"

Къ концу года холера въ Москвъ стихла. 17 ноября 1847 года П. М. Строевъ писалъ Погодину: "Какъ вы проводили холерное время и поживаете теперь? Дай Богъ, по добру, по здорову. Что касается до меня, я былъ очень нездоровъ и теперь еще не слажу съ пищевареніемъ. Дожидаюсь снъту, чтобы предпринять къ вамъ путешествіе".

По порученію самого Ө. И. Иноземцева, въ декабръ 1847 года, Н. И. Крыловъ писалъ Погодину: "Ө. И. Иноземцевъ проситъ васъ завтра въ три часа на холерный супъ. Вы встрътите у насъ многихъ членовъ Университета, истинно васъ уважающихъ".

"Нынѣ такое время", писалъ изъ Варшавы (1 іюля 1847 г.) Дубровскій Погодину, — "что человѣкъ свято любящій науку и желающій спокойно, въ смиреніи духа, проводить дни свои, — бродитъ въ потемкахъ... Ахъ, еслибы наша молодежь поболѣе трудилась, да не занималась безразсудными теоріями, которыя портятъ доброе дѣло".

Въ 1847 году въ Русскомъ Словенскомъ мір'я произошло прискорбное событіе, надылавшее много шуму и произведшее печальныя последствія. Въ начале сего года было открыто въ Кіевъ Украйно Словенское Общество Свв. Кирилла и Меоодія. Изъ всеподаннъйшаго доклада графа А. О. Орлова мы узнаемъ, что "Украйно-Словенское Общество существовало, но только несколько месяцевь, въ исходе 1845 и въ начале 1846 года, между тремя лицами Гулакомъ, Бълозерскимъ и Костомаровымъ. Некоторые изъ нихъ называли его Обществомъ Свв. Кирилла и Мееодія и носили кольца во имя сихъ святыхъ. Трудно опредълить, кто первый вздумалъ общество, ибо всв они равно преданы были Словенскимъ идеямъ, побуждая другь друга къ деятельности; но мысль называть Общество во имя Свв. Кирилла и Мееодія, равно им'єть кольца или образа сихъ святыхъ, произошла отъ Костомарова". Къ этимъ тремъ присоединились и другіе, и между ними Кулишъ и Шевченко 166).

Кулишъ, какъ намъ извъстно, жилъ въ Петербургъ, пользовался покровительствомъ П. А. Плетнева и, по его рекомендаціи и ходатайству, въ это самое время быль отправлень Академією Наукъ съ ученою цілію въ Словенскія Земли Эта командировка удивила многихъ И въ А. А. Куника, который писаль Погодину: "Кулишь не рожденъ быть филологомъ. Настоящая филологія болве, чёмъ какая-либо другая наука, требуеть самоотверженія. Сомньваюсь, чтобъ онъ обладалъ имъ. Куторги сильно возставали противъ посылки Кулиша, я также высказалъ разнымъ лицамъ, что Кулишъ не годится въ филологи, но прекраснодушный Илетневъ и т. д. не хотъли ничего слушать. Филологъ въ строгомъ смыслъ не пустится въ такія Малорусскія фантазіи" 168).

Предъ отъйздомъ своимъ въ Словенскія Земли Кулишъ напечаталь, въ самомъ благонам вренномъ дътскомъ журналъ Звъздочкъ Краткую Исторію Малороссіи. Въ Дневникъ Никитенка, подъ 2 мая 1847 года, мы читаемъ: "Въ нъсколькихъ нумерахъ дътскаго журнала Звиздочка, издаваемаго Ишимовою, была въ прошломъ году напечатана Краткая Исторія Малороссіи. Авторъ ея Кулишъ. Теперь изъ-за нея поднялась страшная исторія. Кулишъ былъ лекторомъ Русскаго языка у насъ въ Университетъ: его выписалъ сюда и пристроилъ Илетневъ. По ходатайству последняго, онъ былъ признанъ Академіей Наукъ достойнымъ отправленія за границу на казенный счетъ. Его послали изучать Словенскія наръчія. Онъ поъхаль и взяль съ собою пачку отдёльно отпечатанных экземпляровъ своей Исторіи Малороссіи и по дорог'є раздаваль ихъ, гд'є могъ. Теперь эту Исторію и самого Кулиша схватили. Онъ быль уже въ Варшавъ, съ молодою женою, на которой всего два місяца женать... Съ этой маленькой книжкой, впрочемь, соединены, говорять, гораздо болье важныя обстоятельства. На югъ, въ Кіевъ, открыто общество, имъющее цълью конфедеративный союзъ всёхъ Словенъ въ Европе на демократическихъ началахъ, на подобіе Северо-Американскихъ Штатовъ.

Къ этому обществу принадлежатъ: профессоръ Кіевскаго Университета Костомаровъ, Кулишъ, Шевченко, Гулакъ и пр. Имъ́ютъ ли эти южные Словене какую-нибудь связь съ Московскими Словенофилами—неизвъ́стно, но Правительство, кажется, намъ́рено за нихъ взяться. Говорятъ, что все это вывело наружу представленіе Австрійскаго Правительства" 169).

Западники къ этому обществу отнеслись враждебно. "Нъкто Кулишъ", писалъ Бѣлинскій Анненкову, — "въ Звиздочки, журналь, который издаеть Ишимова для дьтей, напечаталь Исторію Малороссіи, гдв сказаль, что Малороссія должна или отторгнуться отъ Россіи, или погибнуть... Прошель годъ-и ничего, какъ вдругъ Государь получаеть отъ кого-то эту книжку съ отметкою фразы... Можете представить, въ какомъ ужасѣ было Министерство Просвѣщенія... Мусинъ-Пушкинъ накинулся на переводы Французскихъ повъстей, воображая, что въ нихъ-то Кулишъ набрался хохладкаго патріотизма... Вотъ что делаютъ эти скоты, безмозглые либералишки! Охъ, эти мнѣ хохлы! Либеральничують во имя галушекъ и варениковъ съ свинымъ саломъ! И вотъ теперь писать ничего нельзя: все мараютъ. А съ другой стороны, какъ и жаловаться на Правительство? Какое же Правительство позволить печатно проповъдывать отторжение отъ него области". Въ числѣ сообщниковъ Украйно - Словенскаго общества былъ также и извъстный Шевченко. "Наводилъ я справки о Шевченкъ", писалъ Бълинскій же Анненкову, — "и убъдился окончательно, что внъ религіи въра есть никуда негодная вещь. Вы помните, что върующій другь мой говориль мив, что онъ върить, что Шевченко — человъкъ достойный и прекрасный. Въра дълаетъ чудеса, творитъ людей изъ ословъ и дубинъ, стало быть, она можеть и изъ Шевченка сдёлать, пожалуй, мученика свободы. Но здравый смыслъ въ Шевченкъ долженъ видъть осла, дурака и пошлеца, а сверхъ того, горькаго пьяницу, любителя горёлки по патріотизму хохлацкому. Этотъ хохлацкій радикаль написаль два пасквиля. Читая одинъ пасквиль, Государь хохоталь, и вероятно дело темъ

и кончилось бы, и дуракъ не пострадалъ бы за то только, что онъ глупъ. Но когда Государь прочелъ другой пасквиль, то пришель въ великій гнъвъ... И это понятно, когда сообразите, въ чемъ состоитъ Славенское остроуміе, когда оно устремляется на женщину. Я не читаль этихъ пасквилей, и никто изъ моихъ знакомыхъ ихъ не читалъ (что, между прочимъ, доказываетъ, что они нисколько не зды, а только плоски и глупы), но увъренъ, что второй пасквиль долженъ быть возмутительно гадокъ по причинъ, о которой я уже говорилъ. Шевченка послади на Кавказъ солдатомъ. Мнъ не жаль его: будь я его судьею, я сдёлаль бы не меньше. Я питаю личную вражду къ такого рода либераламъ. Это-враги всякаго успѣха. Своими дерзкими глупостями они раздражаютъ Правительство, дёлають его подозрительнымъ, готовымъ видёть бунтъ тамъ, гдв нътъ ровно ничего, и вызываютъ мъры крутыя и гибельныя для литературы и просвъщенія "170).

Графъ А. О. Орловъ засвидътельствовалъ предъ Государемъ, что Московскіе Словенофилы не им'вли ничего общаго съ членами Украйно-Словенского общества. И действительно, находившійся въ то время въ Петербург Хомяковъ вотъ что писалъ Самарину (30 мая 1847 г.): "Малороссіянъ, повидимому, заразила политическая дурь. Досадно и больно видеть такую нелепость и отсталость. Когда общественный вопросъ только поднять и не только не разрешенъ, но даже и не близокъ къ разрешенію, люди, повидимому, умные, хватаются за политику! Это похоже на Одоевскаго съ его пріютами. Не знаю, до какой степени было преступно заблужденіе б'єдных в Малороссіянь; а знаю, что безтолковость ихъ очень ясна. Время политики миновало. Это Киръевскій напечаталь тому уже два года, а люди все толкують про старыя дрожжи... " 171). Погодинъ же въ дъйствіяхъ Украйно-Словенскаго общества видълъ козни Австріи. "Дня съ три", писаль онъ Иннокентію (20 іюня 1847) — "отхватили пробажіе, кто изъ Кіева, кто изъ Казани. Да и тутъ былъ смущаемъ разными слухами о Словенахъ, которыхъ, вы знаете, какъ я люблю. Боюсь, чтобы здёсь не

было какой-нибудь Австрійской штуки. Наше Правительство слишкомъ высоко-благородно, и, судя по себѣ, не имѣетъ часто понятія о тѣхъ мелкихъ, темныхъ махинаціяхъ, кои тамъ обыкновенны. Четыре раза я жилъ въ Австріи и наслушался объ ней всякой всячины. Да и Исторія говоритъ то же... Мнѣ пришли на память нѣкоторыя мѣста изъ Отчетовъ моихъ Министру... \*) Какъ бы я желалъ одинъ часъ поговорить съ Царемъ, чтобы представить ему въ ясномъ свѣтѣ тамошнее положеніе дѣлъ... " 172).

Изъ Вѣны же протоіерей М. Ө. Раевскій писалъ (23 іюня 1847 г.) Погодину: "Не напишете ли, что у насъ за глупость учинилась?" 173).

Въ то же время и въ средъ Московскихъ Словенофиловъ произошло событіе, не чуждое политики, хотя Хомяковъ и увъряль, что время политики миновало. Еще въ 1845 году, по выраженію Боткина, миссіонерт Словенофильства, Ө. В. Чижовъ, изъ Москвы предпринялъ путешествіе въ Словенскія земли. По свидетельству И. С. Аксакова, "онъ объездилъ Истрію, Далмацію, Сербію и Австрійскихъ Словенъ... Въ своемъ путешествіи по Словенскимъ землямъ какъ-то удалось ему помочь Черногорцамъ выгрузить оружіе на Далматскомъ берегу. Это обстоятельство, а равно и посъщение имъ Австрійскихъ Словенъ вызвало доносъ на него отъ Австрійскаго Правительства Русскому. Въ 1847 году Чижовъ решилъ возвратиться назадъ въ Россію, съ тъмъ, чтобы окончательно посвятить себя служенію ей и Русскому народу, преимущественно на поприщѣ литературномъ, въ духѣ и разумѣ того Словенофильского направленія, къ которому принадлежаль. Но только переступиль онъ Русскую границу, какъ быль арестовань и увезень прямехонько въ Петербургъ. Тамъ подвергли его допросамъ, и были не мало удивлены достоинствомъ, благородною смёлостію его умныхъ отвётовъ". И. С. Аксакову "удалось это слышать отъ самого Л. В. Дубельта, который отзывался о Чижов' съ большимъ уваженіемъ, но

<sup>\*)</sup> См. Жизнь и Труды М. П. Погодина. С.-116. 1893. VII, 65.

однаво же назваль его при этомъ бедовымъ и пресердитымъ. Недъли черезъ двъ его выпустили на свободу" 174). Получивъ свободу, Чижовъ посетилъ своего товарища и друга А. В. Никитенка, который въ своемъ Дневники, подъ 1 іюня 1847 года, записаль слёдующее: "Чижовь быль схвачень по повеленію Правительства, на границе, у таможенной заставы, и, въ качествъ опаснаго Словенофила съ своей бородой привезенъ въ Третье Отдъленіе. Послъ девяти-дневнаго заключенія и нъсколькихъ допросовъ онъ третьяго дня выпущенъ на волю. Онъ быль у меня и разсказываль мнѣ много любопытнаго о вопросахъ, которые ему предлагались, и о своихъ отвътахъ на нихъ. Отвъты эти онъ давалъ сначала устно, а потомъ самъ же излагалъ на бумагу, для доклада Государю. Если върить ему, онъ не говорилъ ничего компрометирующаго убъжденія, противныя его школь. Но я считаю Чижова хитръйшимъ изъ всъхъ настоящихъ и будущихъ Словенофиловъ. Я думаю, что онъ -- конечно, тонко, ловко и, не вдаваясь въ личности — въ массъ не пощадилъ тъхъ, которые думаютъ не за одно съ нимъ. Не выдаю за непреложное свое мнъніе, но вотъ какое сложилось оно у меня изъ его словъ. Онъ разделиль свою исповедь на две части. Въ первой онъ какъ бы признавался въ некоторыхъ своихъ заблужденіяхъ, а именно, относительно соединенія всёхъ Словенъ въ одну монархію подъ скипетромъ Россіи. Само собою разумвется, что это заблужденіе... было ему охотно прощено. Во второй части своей исповеди онъ явился горячимъ патріотомъ, совсёмъ въ духё Православія, Самодержавія и Народности, чуждой всего Европейскаго, и даже враждебной Европъ. Онъ въ припадкъ увлеченія даже воскликнуль, что Петр І былг величайшимг и опаснъйшимг революціонеромг. Это уже не мое предположеніе, а Чижовъ дійствительно сказаль это, какъ самъ мнъ признался. Въ заключение его почтенные духовники Л. В. Дубельть и графъ А. О. Орловъ остались имъ вполнъ довольны. Конечно, онъ въ своей исповъди не коснулся демократическихъ началъ Словенофильской проповѣди и вышель изъ допроса совершенно бѣлымъ и чистымъ. Его даже поблагодарили, но замѣтили ему на прощанье, что онъ слишкомъ пылокъ, и потому ему еще пока нельзя разрѣшить изданіе журнала въ Москвѣ. Какъ онъ впереди соединить свои Словенофильскія идеи съ тѣмъ, что теперь долженъ будетъ писать и дѣлать, не знаю. Это тѣмъ труднѣе, что онъ отнынѣ обязанъ всѣ свои сочиненія представлять на цензуру въ Третье Отдѣленіе " 175).

Во всеподданъйшемъ докладъ графа А. Ө. Орлова между прочимъ сказано: "Арестованъ возвращавшійся изъ-за границы бывшій адъюнктъ-профессоръ С.-Петербургскаго Университета надворный совътникъ Чижовъ, который однакоже оказался только Словенофиломъ, поборникомъ Русской народности въ родъ Московскихъ ученыхъ, и не имълъ никакихъ сношеній съ Украйно-Словенистами. Его откровенное показаніе имъло послъдствіемъ то, что ему Высочайше разръшено, отстранивъ всъ мечты и идеи Словенофиловъ, продолжать литературныя занятія, но съ тъмъ, чтобы онъ свои произведенія представлялъ на предварительное разсмотръніе шефа жандармовъ".

Въ Петербургѣ освобожденный Чижовъ посѣтилъ также и Хомякова. "Здѣсь", писалъ послѣдній (30 мая 1847 г.) Самарину, — "видѣлъ я Чижова. Онъ совершилъ ускоренное путешествіе отъ границы сюда съ провожатыми, потомъ получилъ квартиру на двѣнадцать дней съ отопленіемъ, освѣщеніемъ и столомъ; наконецъ уѣхалъ въ Малороссію, получивъ почти благодарность отъ Его Величества, который объявилъ себя его цензоромъ впередъ. Слава Богу! Онъ писалъ, и Государъ прочелъ его и, разумѣется, видѣлъ, какъ неосновательны всѣ подозрѣнія".

Посл'в этихъ превратностей Чижовъ уединяется въ Малороссію и поселяется въ Триполь'в, м'вст'в, освященномъ преданіями Кіевопечерскими, гд'в разводитъ плантацію тутовыхъ деревьевъ и "съ своимъ обычнымъ упрямствомъ, л'втъ пять или шесть, проживаетъ въ этомъ уединеніи только съ книгами и червями".

## XXVIII.

Политическія броженія вызвали циркулярь Министра Народнаго Просв'єщенія, отъ 30 мая 1847 года, разосланный, по Высочайшему повел'єнію, попечителямъ учебныхъ округовъ, сл'єдующаго содержанія:

"Въ концѣ прошлаго столѣтія родилось между соплеменными намъ народами на Западѣ, именно въ Богеміи, мысль, что всѣ народы Словенскаго происхожденія, разсѣянные по Европѣ и подвластные разнымъ скипетрамъ, должны когдалибо слиться въ одно цѣлое и составить государство Словенское. Эта мысль мало-по-малу овладѣла всѣми вѣтвями Словенскаго племени въ Европѣ, сперва въ литературномъ, потомъ и въ политическомъ смыслѣ.

"Отъ этого движенія повсюду между народами Словенскаго происхожденія усилилось стремленіе къ изученію языковъ, древностей и всёхъ памятниковъ Словенскихъ племенъ; но, къ сожалѣнію, это развитіе отдёльныхъ вѣтвей Словенскихъ недолго оставалось въ мирныхъ предѣлахъ науки: скоро подпало оно искаженію, частію отъ вліянія общихъ тревожныхъ идей политическихъ, частію отъ возбужденныхъ предразсудковъ религіозныхъ, частію и отъ собственныхъ недоразумѣній каждаго племени... Названіе Словенства, драгоцѣнное для восьмидесяти милліоновъ, раздѣленныхъ на многіе народы, по языку своему помнящихъ единое происхожденіе и древнее родство, какъ оказывается нынѣ, употребляется во зло подъ личиною чистаго братства.

"Эти идеи Запада о Словенствъ естественно тяготъютъ къ Россіи, какъ средоточію племенъ Словенскихъ, потому что и въ языкъ Русскомъ, и въ въръ, и въ законахъ дышетъ и бодрствуетъ древнее начало народной жизни, отъ различныхъ судебъ историческихъ давно умершее въ другихъ Словенскихъ народахъ. Но у насъ западныя понятія могутъ увлечь людей пылкихъ и не прозръвающихъ опасности своихъ мечтаній.

"Для охраненія преподавателей, принадлежащихъ къ вѣдомству Министерства Народнаго Просвѣщенія, долженствующихъ проливать въ юные умы учащихся благотворный свѣтъ
истинныхъ, полезныхъ знаній и чувство любви къ Престолу
и Вѣрѣ, отъ вреднаго вліянія разрушительныхъ началъ, почитаю священнымъ долгомъ, съ Высочайшаго соизволенія
Государя Императора, изложить значеніе народнаго начала въ
видахъ Правительства и мысли о семъ важномъ современномъ
вопросѣ передать вамъ для конфиденціальнаго сообщенія
ихъ преподавателямъ, цензорамъ и нѣкоторымъ изъ членовъ
ученыхъ обществъ, въ кругъ занятій коихъ входитъ преимущественно Словесность и Исторія Отечественная.

"Вопросъ о Словенствъ въ отношени къ намъ представляеть двв стороны: одну, которую злонамеренные могуть употребить на возбуждение умовъ и распространение опасной пропаганды, преступной и возмутительной; другая же сторона содержить святыню нашихь върованій, нашей самобытности, нашего народнаго духа, въ пределахъ законнаго развитія имъющую неоспоримое право на попечение Правительства. Русская Словесность въ чистоть своей должна выражать безусловную приверженность къ Православію и Самодержавію... Раскрытію этого начала мы обязаны ближайшимъ знакомствомъ съ Церковно-Словенскимъ языкомъ, на которомъ чтеніе Священнаго Писанія, недавно чуждое высшимъ слоямъ общества, нынъ понятно юному покольнію, одолжены знакомствомъ и съ другими Словенскими наръчіями, полезнымъ и необходимымъ для ученыхъ изследованій языка отечественнаго. Этимъ же направленіемъ главнъйшіе памятники нашей древней Словено-Русской Словесности вышли забвенія, и множество актовъ и документовъ, служащихъ къ разысканіямъ историческимъ, обнародовано на иждивеніе Правительства.

"Но этому Словенству Русскому—должна быть чужда всякая примъсь политическихъ идей; тогда остальнымъ началомъ, въ немъ сокровеннымъ, будетъ наше государственное начало,

на которомъ непоколебимо стоитъ тронъ и алтарь, собственно Русское начало, Русскій духъ, наша святыня...

"...Святая Русь бѣдствовала и страдала одна, одна проливала вровь свою за Престолъ и Вѣру, одна подвигалась твердымъ и быстрымъ шагомъ на поприщѣ гражданскаго своего развитія; одна ополчалась противъ двадцати народовъ, вторгнувшихся въ ея предѣлы съ огнемъ и мечемъ въ рукахъ. Все, что имѣемъ мы на Руси, принадлежитъ намъ однимъ, безъ участія другихъ Словенскихъ народовъ, нынѣ простирающихъ къ намъ руки и молящихся о покровительствѣ, не столько по внушенію братской любви, какъ по разсчетамъ мелкаго и не всегда безкорыстнаго эгоизма..."

Въ заключении Министръ Народнаго Просвъщения обращается къ Московскому Университету съ такими словами: "Московскій Университеть, старый блюститель отечественнаго языка, въ сердцъ Россіи, предъ стънами священнаго Кремля, свидътеля и бъдствій, и радостей народныхъ, въ особенности долженъ показать пламенное усердіе въ развитіи Русскаго Просвещенія изъ Русскаго начала нашей народностих Разливая на учащихся свътъ истинныхъ, полезныхъ знаній объ Отечественной Исторіи, Словесности, объ отечественных законахъ и преданіяхъ, Университетъ, безъ сомнівнія, истребитъ вліяніемъ своимъ необдуманные порывы нікоторыхъ изъ прежнихъ его питомцевъ, отдълившихъ себя отъ общихъ историческихъ мнвній не столько по какому-либо убъжденію, сколько по легкомыслію и добродушной мечтательности. Не славиве ли для насъ имя Русскаго, то знаменитое наше имя, которое съ основанія государства нашего повторялось и повторяется милліонами народа въ жизни общественной? Да слышится въ университетахъ имя Русскаго, какъ слышится оно въ Русскомъ народъ, который, не мудрствуя лукаво, безъ воображаемаго Словенства, сохранилъ въру отцевъ нашихъ, языкъ, нравы, обычаи, всю народность... "176).

Ж На другой же день по выход'в этого циркуляра, въ Петербургскомъ Университет'в, 31 мая 1847 года, состоялось

чрезвычайное собраніе Университетскаго Совъта, подъ предсъдательствомъ Попечителя Округа, и, по свидътельству А. В. Никитенка, въ Совътъ былъ приглашенъ и директоръ Педагогическаго Института И. И. Давыдовъ. Читали предписаніе Министра, составленное по Высочайшей воль, "гдь объясняется, какъ надо понимать намъ нашу народность и что такое Словенство по отношенію къ Россіи. Народность наша состоить въ безпредъльной преданности и повиновеніи Самодержавію, а Словенство западное не должно возбуждать въ насъ никакого сочувствія. Оно само по себѣ, а мы сами по себѣ. Мы симъ самымъ торжественно отъ него отрекаемся. Оно и не заслуживаетъ нашего участія, потому что мы безъ него устроили свое государство, безъ него страдали и возвеличились, а оно всегда пребывало въ зависимости отъ другихъ, не умъло ничего создать и теперь окончило свое историческое существованіе. На основаніи всего этого Министръ желаеть, чтобы профессора съ канедры развивали нашу народность не иначе, какъ по этой программъ, и по повелънію Правительства. Это особенно касается профессоровъ: Словенскихъ наръчій, Русской Исторіи и Исторіи Русскаго законодательства. По прочтеніи этой бумаги Попечитель объявиль, что онъ не сомніввается въ благонамъренности нашей и въ готовности слъдовать этому призыву; что онъ видитъ, какъ мы тронуты, и непрем'єнно доведеть это до св'єдінія Министра. Ректоръ Плетневъ счелъ нужнымъ поблагодарить Попечителя отъ имени Совъта за довъріе Правительства и увърилъ его во всеобщемъ усердіи. По выход'в изъ Сов'вта Попечителя наличные ценвора туть же образовали чрезвычайное собраніе Комитета, который, не долго думая, поспъшиль запретить остроумную и совсёмъ невинную статью противъ Словенофиловъ, написанную Сенковскимъ совершенно въ духъ тъхъ идей, какія за полчаса мы слышали въ Совътъ. А три дня тому назадъ за такую же точно статью, напечатанную въ Отечественных Записках, Краевскій получиль въ Третьемъ Отділеніи благодарность отъ имени Государя ( 177).

О томъ, какъ принятъ этотъ циркуляръ въ Университетахъ Казанскомъ и Харьковскомъ, мы узнаемъ изъ письма И. И. Давыдова къ Погодину: "О циркуляръ пишетъ Д. М. Перевощиковъ, что онъ читалъ его у Казанскаго Попечителя, и находитъ его мастерски написаннымъ. Харьковскій Университетъ прислалъ Министру адресъ благодарственный за циркуляръ, чрезъ посредство новаго попечителя Кокошкина. Этотъ адресъ представленъ Государю Императору".

Но иное произошло въ Московскомъ Университетъ. Отправляя этотъ циркуляръ къ Строганову, Уваровъ писалъ ему по Французски: "Посылая вашему сіятельству прилагаемую служебную бумагу, считаю долгомъ довърительно присоединить къ ней нъсколько строкъ. Предметъ, къ которому она относится, очень тонкаго свойства и очень сложенъ, и потому необходимо нужно заявить прямо, какъ намфренія, коими Его Величество одушевленъ, такъ и путь, предначертанный его мудростію и одинаково далекій отъ всякихъ крайнихъ мніній. Діло состоить въ томъ, чтобы упрочить идею и предостеречь отъ злоупотребленій, на каковыя могло бы соблазниться юношество, легко увлекаемое воображениемъ къ принятию видимостей за сущность ". Вмъстъ съ тъмъ Уваровъ предлагалъ Строганову созвать чрезвычайное засёданіе Университетского Совъта и приказать, чтобы бумага эта была прочитана въ его присутствіи. Въ заключеніи письма Уваровъ выражаетъ надежду, что Строгановъ, "усвоивъ себъ смыслъ этой служебной бумаги, не преминетъ содъйствовать успъху мъръ, которыя, въ сущности, предупредительны и принимаются съ тою цёлію, чтобы устранена была всякая возможность прибъгать потомъ къ мърамъ другого свойства".

Одновременно съ этимъ письмомъ Уварова И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: "Что значитъ, душевно уважаемый Михаилъ Петровичъ, молчаніе ваше—и что съ вами дълается? Министръ спрашивалъ, давно ли отъ васъ получалъ я грамотки, и поручилъ мнъ засвидътельствовать вамъ свой привътъ. Видно, душа настроилась ко гласу Клю: тогда не-

обходимо оставить на время житейскія дрязги. Въ Университетскій Совъть послань секретный циркулярь, по содержанію своему чрезвычайно важный, потому что онъ касается Русскаго ума и Русскаго сердца. Въ здъшнемъ Университетъ и въ Педагогическомъ Институтъ онъ принятъ былъ съ восхищеніемъ. Любопытно знать, какое действіе произведеть въ Москве, въ сердце Святой и Православной Руси. Вы верно будете участникомъ въ выслушаніи этого циркуляра, какъ одинъ изъ дъятелей Исторического Общества. Потрудитесь увъдомить, для сообщенія тому, кому это діло очень близко, и кто всю тяготу дъла взялъ на свои рамена, какъ предстатель у Престола. Дай Богъ, чтобы раскрытіе истинно-Русскихъ началъ и истинно-Русской народности дало прозрѣніе слѣпотствующимъ! Къ чему Русскимъ быть Чехами или Сербами? Напротивъ, какъ сладостно произносить имя Русскаго, быть Русскимъ и по душть, и по сердцу". в в при стано с первые выправание

Вскорѣ по полученіи этого письма Погодинъ написаль Уварову что-то въ защиту Словенъ и получилъ за это дружескій укоръ отъ И. И. Давыдова. "Я радовался", писалъ онъ, — "что вы напослѣдокъ написали письмо къ графу Сергію Семеновичу. Только къ чему о Словенахъ? Вы, мой почтеннѣйшій товарищъ, не знаете ихъ вѣроломства и козней противъ насъ; въ противномъ случаѣ вы стали бы другое думать о нихъ и говорить. При личномъ свиданіи съ Графомъ вы все узнаете " 178).

Строгановъ же, получивъ отъ Уварова приватное письмо, отвъчалъ ему въ строго офиціальной формъ, которая еще болье оттънила ръзвій тонъ отвътнаго письма его: "Отношеніемъ вашего сіятельства, отъ 27 мая, сообщены мнъ изложенныя вами и одобренныя Государемъ Императоромъ мысли о важномъ современномъ вопросъ народнаго начала. Еслибы мнъ въ одно время съ нимъ объявлено было Высочайшее повельніе о передачъ вашего голоса ученому сословію Московскаго Университета въ томъ видъ, въ какомъ оно было указано мнъ въ частномъ Французскомъ письмъ вашего сіятельства, то я не преминулъ бы донести о томъ Его Им-

ператорскому Величеству и всеподданнъйте представить ему мое собственное мнѣніе объ этомъ странномъ и необычномъ способѣ касаться двусмысленными и неопредѣленными выраженіями до столь важнаго и щекотливаго вопроса. Но какъ отношеніемъ вашего сіятельства мнѣ предоставлено конфиденціально передать лицамъ, въ кругъ занятій коихъ входятъ преимущественно Словесность и Отечественная Исторія, положительное изложеніе видовъ Правительства о началахъ Русскаго Просвѣщенія, то я усумнился придерживаться строгому смыслу этого предложенія и дѣйствовалъ по сдѣланнымъ мнѣ указаніямъ или, лучше сказать, продолжалъ дѣйствовать такъ, какъ мнѣ казалось полезнымъ для блага ввѣреннаго мнѣ Университета еще съ тѣхъ поръ, какъ ваше сіятельство объявили мнѣ, что вопросъ о Словенской пропагандѣ далеко выходитъ изъ предѣловъ вашего вѣдомства…" \*).

Между тѣмъ изъ всѣхъ Университетовъ, кромѣ Московскаго, въ Министерство Народнаго Просвѣщенія пришло извѣстіе о томъ, что приказаніе Министра исполнено, о чемъ Уваровъ и долженъ былъ доложить Государю 179.

Посвященный во всё таинства Министерства и въ Петербургѣ враждуя противъ Строганова, И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: "Окружную бумагу отъ Министра Московскій Попечитель еще держитъ у себя, но теперь принужденъ выполнить предписаніе высшаго начальства. Какъ онъ къ себѣ не примѣняетъ того, что дѣлаетъ самъ съ начальникомъ? Что, еслибъ кто-нибудь изъ его подчиненныхъ не выполнилъ его предписанія?" 180). Письмо это было писано 10 іюля 1847 года, а 3 августа того же года Строгановъ получилъ письмо отъ графа А. Ө. Орлова, въ которомъ между прочимъ прочелъ слѣдующее: "Государь Императоръ, прочитавъ донесеніе вашего сіятельства къ Министру Народнаго Просвѣщенія, изволилъ признать оное въ высшей степени неприличнымъ и не соотвѣтствующимъ тѣмъ отношеніямъ, въ которыхъ обязанъ

<sup>\*)</sup> Жизнь и Труды М. П. Погодина. С.-Пб. 1892. VI, 144—146.

находиться подчиненный къ своему начальнику. Его Величество Высочайше повелёть мнё соизволиль возвратить въ вамъ означенное, при семъ прилагаемое, донесеніе ваше, поставивъ вамъ на видъ, что вы никогда и ни подъ какимъ предлогомъ не должны были выходить изъ надлежащаго уваженія къ вашему начальнику; а съ тъмъ вмъсть вмънить вамъ въ обязанность, чтобы вы немедленно исполнили данное вамъ господиномъ действительнымъ тайнымъ советникомъ графомъ Уваровымъ, предварительно одобренное Его Императорскимъ Величествомъ, циркулярное предписаніе о Словенофилахъ". Въ заключени письма Строгановъ прочелъ: "Государь Императоръ соизволилъ повелёть сообщить вамъ о вышеизложенномъ не черезъ статсъ-секретаря Танвева и даже не черезъ непосредственнаго вашего начальника Министра Народнаго Просв'ященія, но черезъ меня, единственно изъ уваженія къ особъ вашей и той извъстной преданности, которую вы всегда питали къ Его Императорскому Величеству " 181). Осведомившись объ этомъ письме Орлова, И. И. Давыдовъ не безъ радости писалъ Погодину: "Циркуляръ, върно, уже прочтенъ въ Университетъ. Досталось же извъстному лицу за неисполнение предписаний начальства. Здёсь всё убёждены, что послъ этого извъстная особа должна идти въ отставку. Такъ думаетъ даже братъ извъстнаго лица. Дай Богъ! Мы съ вами порадуемся за астронома и другихъ тружениковъ, которые избавятся кошмара. Кром'в жестокаго выговора, напоминанія о подчиненности, возвращено ему донесеніе его, какъ не дъльное и дерзкое " 182).

Вскорѣ послѣ того по Москвѣ разнесся слухъ, что Строгановъ оставляетъ попечительство. Къ сожалѣнію, на этотъ разъ слухъ оказался вѣренъ. З ноября 1847 года онъ обратился къ Государю со слѣдующимъ всеподданнѣйшимъ письмомъ: "Одно только сознаніе, что служеніе мое въ званіи попечителя Московскаго Учебнаго Округа не безполезно Отечеству, дало мнѣ силы на исполненіе въ продолженіе двѣнадцати лѣтъ всегда священной для меня воли Вашего Ве-

личества. Но это время довело меня до зрѣлаго убѣжденія, что понятія мои о службѣ Вашего Величества не могутъ сблизиться съ понятіями о ней Министра Народнаго Просвѣщенія. Опасаясь, что, при постоянномъ состязаніи съ графомъ Уваровымъ, я легко могу преступить границы, указанныя мнѣ служебными отношеніями, и, не чувствуя себя способнымъ оставаться безгласнымъ исполнителемъ его направленій, я прибѣгаю къ Вашему Императорскому Величеству съ всеподданнѣйшею просьбою уволить меня отъ должности попечителя Московскаго Учебнаго Округа и дозволить, оставаясь при другихъ занимаемыхъ мѣстахъ, продолжить еще на нѣкоторое время пребываніе мое въ Москвѣ, гдѣ удерживаетъ меня воспитаніе дѣтей моихъ".

Просьба эта была исполнена, и 20 ноября 1847 года состоялся Высочайшій указъ Правительствующему Сенату, въ которомъ начертано: "Нашего генералъ-адъютанта, генералъ-лейтенанта графа Строганова 1-го всемилостивъйше увольняемъ, согласно его прошенію, отъ должности попечителя Московскаго Учебнаго Округа и отъ всъхъ обязанностей по учебной части, съ оставленіемъ въ званіи генералъ-адъютанта, присутствующаго въ Правительствующемъ Сенатъ и при прочихъ занимаемыхъ имъ должностяхъ" 183). "Вы, безъ сомнънія", писаль И. И. Давыдовь Погодину, -- "любопытствуете знать, какъ это случилось? Въ гордости и надменности своей Строгановъ думалъ, что его будутъ удерживать или что дадуть ему безсрочный отпускъ. Но колебанія не было ни минуты, и немедленно дано приказаніе представить кандидата. Въ одинъ день данъ указъ объ отставкъ прежняго, на другой назначенъ новый. Странная участь людей эгоистовъ: паденію ихъ радуются и тв, которые ни мало не участвують въ дълахъ Университета. Всв повторяють одно и то же: миръ и благоденствіе старъйшему храму наукъ! Что-то говорить Московская аристократія? Князь Сергій Михайловичъ Голицынь, думаю, полагаль, что туть нужень действительный тайный совытникъ или генераль отъ кавалеріи? Какой прекрасный урокъ гордости и невѣжеству! Какое прекрасное ободреніе терпѣливому усердію и полезному служенію!"

Къ чести человъчества слъдуетъ отмътить, что не всъ, подобно Давыдову, злорадствоваля паденію Строганова.

Разставаясь съ графомъ Строгановымъ, Совътъ Московскаго Университета, "желая навсегда оставить въ памяти ревностные труды и заслуги на пользу сего Университета бывшаго попечителя Московскаго Учебнаго Округа генералъадъютанта графа Сергія Григорьевича Строганова, изъявилъ единодушное всъхъ своихъ членовъ желаніе имъть его сіятельство въ числъ почетныхъ членовъ сего Университета".

Вмѣстѣ съ тѣмъ профессора и студенты Московскаго Университета "почувствовали сердечную потребность выразить своему бывшему начальнику чувства своей благодарности. Когда объ этомъ благородномъ движеніи сердецъ узналь графъ С. С. Уваровъ, то 18 февраля 1848 года представилъ Государю следующую всеподданнейшую докладную записку: "Дошло до моего свъдънія, что по увольненіи бывшаго попечителя Московскаго Университета графа Строганова отъ сей должности, профессора считали приличнымъ изъявить бывшему начальнику свою благодарность и, въ ответъ на отношеніе графа Строганова представили ему лично письменное изліяніе своихъ чувствъ. Студенты, увлеченные, въроятно, примъромъ наставниковъ, согласились сперва сдълать бюсть графу Строганову, потомъ положили заказать на свой счеть альбомъ съ серебряными украшеніями и со внесеніемъ въ оный собственноручно имени каждаго студента. Въ Сводъ Законовъ изображено: "Всв такъ называемыя приношенія начальствующимъ лицамъ отъ обществъ и сословій, какъ въ совокупности, такъ и отдъльно, подъ какимъ бы то видомъ ни было, въ изъявление благодарности памятниками, выставленіемъ въ публичныхъ містахъ портретовъ, адресами, вещами и запрещаются . Между Ваше Императорское Величество изволите иногда допускать исключенія отъ строгости вышеизложеннаго правила и разр'ьшать подобные подарки. Принимая въ уваженіе, что въ настоящемъ случав молодежь следовала некоторымъ образомъ примъру наставниковъ, и что въ первые дни своего управленія трудно было новому начальнику соразм'єрить д'єйствіе твхъ и другихъ съ сущностью закона; съ другой стороны, находя, что не следовало бы безъ предварительнаго разрешенія Вашего Величества допускать учащееся юношество къ открытію подписки и складчинь, и вообще къ дыйствіямь, кавъ будто происходящимъ отъ самобытнаго сословія студентовъ, тогда, когда всв меры Правительства клонятся къ тому, чтобы ни подъ какимъ видомъ не дозволять подобнымъ мечтамъ овладъть умами юношества, я осмъливаюсь представить Вашему Величеству, не благоугодно ли будеть на сей разъ позволить, чтобы альбомъ былъ доставленъ графу Строганову не чрезъ студентовъ самихъ, а частнымъ образомъ чрезъ Попечителя; между тъмъ внушить сему послъднему, что неправильность допущенныхъ распоряженій не должна впредь ни въ какомъ случав быть терпима, съ твиъ, чтобъ онъ это замѣчаніе въ надлежащему наблюденію передаль Ректору, Профессорамъ и Инспектору студентовъ, но безъ внесенія въ послужные списки". Альбомъ былъ готовъ только въ концъ 1848 года, и 16 декабря Д. П. Голохвастовъ писаль Уварову: "Альбомъ уже изготовленъ и 15 декабря доставленъ мною лично его сіятельству графу Сергію Григорьевичу. Кром'в заглавнаго листа, безъ всякаго эпиграфа, въ означенномъ альбомъ заключаются три рисунка, представляющіе: а) зданіе факультетской клиники Московскаго Университета, что Рождественкъ, б) новый домъ Университета, в) здъшній Дворянскій Институть и собственноручныя подписи ста восьмидесяти-двухъ студентовъ и кандидатовъ. Подписываніе своихъ именъ и фамилій студентами происходило, по распоряженію моему, въ квартиръ Инспектора".

Это изъявленіе благородныхъ чувствъ всего ученаго сословія произвело непріятное впечатлѣніе въ министерскихъ сферахъ, и эхомъ ихъ были слѣдующія строки И. И. Давыдова Погодину: "Мы ожидали съ нетерпѣніемъ изъ Москвы двухъ бумагъ: увѣдомленія графа Строганова о своемъ увольненіи и благодарственнаго адреса отъ Университета, написаннаго Шевыревымъ. Пишутъ, что Ректоръ, Инспекторъ и Шевыревъ при чтеніи адреса проливали горькія слезы; ужели это не горькая насмѣшка? Объ Инспекторѣ ни слова; онъ давно измѣнилъ графу Сергію Семеновичу, который поднялъ его на ноги: а Ректоръ, а Шевыревъ? Послѣ этого я ожидаю и отъ васъ цѣлое ведро слезъ (184).

Ж Западники и Словенофилы одинаково сожалѣли объ отставкѣ Строганова. "Я человѣкъ посторонній Московскому Университету", писалъ Бѣлинскій Кавелину,— "а вѣсть объ отставкѣ Строганова огорчила меня даже помимо моихъ отношеній къ вамъ, Грановскому, Коршу. Это событіе прискорбно для всѣхъ друзей общаго блага и просвѣщенія въ Россіи. О васъ, господа, я и не говорю: все это время не было дня, чтобъ я не думалъ объ этомъ, и это думанье вовсе не веселое и не легкое. Соколъ съ мѣста, ворона на мѣсто. Тяжело и грустно! Какъ мы ни волнуемся, а придетъ же время, когда и кости наши обрататся въ пыль.

И будеть спать въ землѣ безгласно То сердце, гдѣ кипѣла кровь, Гдѣ такъ безумно, такъ напрасно Съ враждой боролася любовь" <sup>485</sup>).

"Строгановъ вышелъ въ отставку", извѣщалъ тотъ же Бѣлинскій Анненкова, — "и расказывають, вотъ по какому случаю. Онъ получилъ именное секретное предписаніе (что-то въ родѣ того, какъ носятся темные слухи, чтобы наблюдать надъ Словенофилами) и отвѣчалъ Уварову, что, находя исполненіе этого предписанія противнымъ своей совѣсти, онъ скорѣе готовъ выйти въ отставку. Разумѣется, Уваровъ поспѣшилъ изложить это дѣло какъ явный бунтъ, и Строгановъ былъ уволенъ. На мѣсто его утвержденъ... Голохвастовъ. То и другое большое несчастіе для Московскаго Университета " 186).

Словенофилы, въ лицѣ Хомякова, тоже по поводу отставки Строганова выразили сожалѣніе. "Для Университета",

писалъ Хомяковъ Попову, — "думаю, отставка Строганова и особенно назначение его преемника мало чёмъ легче холеры. Жаль мнё alma mater. Плохо ей придется отъ новаго опекуна. Выместить онъ на ней долгое пренебрежение, въ которомъ онъ находился". 187).

Оставя постъ попечителя, графъ С. Г. Строгановъ сохранилъ званіе предсёдателя Императорскаго Московскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ. Секретарь Общества О. М. Бодянскій (14 декабря 1847 года) писалъ Сахарову: "О перемёнахъ по Университету нашему вы уже изъ газетъ знаете. Да, переворотъ крутый, и многіе уже пошатнулись, а другіе даже падоша ницъ. Теперь у насъ все кипитъ и бродитъ; что-то будетъ! Общество стоитъ невредимо".

Въ 1879 году, приготовляя къ печати переписку Бодянскаго съ Сахаровымъ для помѣщенія оной въ моей книжкѣ Русскіе Палеологи сороковых годовъ, я обратился за коментаріемъ вышеприведенныхъ строкъ къ К. Д. Кавелину, и въ отвѣтъ получилъ отъ него слѣдующее: "Перемѣна тогдашняго попечителя Московскаго Учебнаго Округа графа С. Г. Строганова произвела тогда большую сенсацію и въ Университетѣ, и въ цѣлой Москвѣ. Съ графомъ Строгановымъ кончился блестящій періодъ Московскаго Университета, начавшійся съ 1835 года, когда началъ дѣйствовать новый университетскій уставъ, пріѣхала масса новыхъ профессоровъ, приготовившихся къ кафедрѣ за границей... Графъ Строгановъ поддерживалъ въ Университетѣ западную партію 188.

Къ чести и Погодина слъдуетъ замътить, что онъ, враждуя съ Строгановымъ, когда тотъ былъ въ силъ, не злорадствовалъ его паденію. Въ то время, когда положеніе Строганова уже колебалось, Погодинъ совершенно неожиданно получаетъ отъ него слъдующую записку: "Полагая, что вы не безъ удовольствія получите вами давно затерянную часть сочиненій Шлецера съ его собственноручными замътками, я спъщу доставить вамъ эту книгу, случайно, на дняхъ, попавшую мнъ въ руки".

По поводу этихъ строкъ въ *Дневникп* Погодина мы находимъ слёдующія записи:

Подъ 23 октября 1847 года. "Письмо неожиданное отъ графа Строганова, который нашель гдё-то мою книгу и возвращаеть. Отвёчаль благодарностію. Что это значить".

- 26 — "Къ Строганову. Почти не засталъ."
- 30 — "Къ Строганову, который осыпаеть ласками".

На другой же день Погодинъ извъщаетъ Шевырева: "Былъ у графа Строганова, и принятъ со всъми возможными знавами ласки и пріязни". Но въ томъ же письмъ Погодина читаемъ и слъдующее: "Взялъ ли ты для студенческой библіотеки мои Изслюдованія и Отрывки и Москвитянина. То-то, что мы пренебрегаемъ слишкомъ даже законными дъйствіями, а противъ насъ всъ беззаконныя въ ходу". Но когда Погодинъ сообщилъ о своихъ отношеніяхъ къ Строганову И. И. Давыдову, то тотъ писалъ: "Нъжности, оказанныя вамъ графомъ Строгановымъ, принадлежатъ къ тысячъ несообразностей и несовмъстностей, антилогическихъ и антипсихологическихъ, которымъ мы бывали свидътелями и которыя сами испытывали; а насъ съ вами сколько разъ онг обижалъ и оскорблялъ. Такъ можно ли довърять этой спокойной наружности, подъ которою таится гибельный ядъ?"

Извѣстіе объ отставкѣ графа Строганова Погодинъ получилъ на обѣдѣ у оберъ-полицейместера Лужина, и вотъ что записалъ, подъ 25 ноября 1847 года, въ своемъ Дневникъ: "Не обрадовался и вспомнилъ выраженіе лѣтописи о слезахъ народа по великомъ князѣ добромъ и худомъ. Можетъ быть, и хуже будетъ. А хорошій пригласилъ бы меня въ помощники, и я могъ бы быть ему полезенъ. Впрочемъ буде воля Божія".

Въ позднъйшихъ воспоминаніяхъ Погодина мы находимъ слъдующую характеристику графа С. Г. Строганова какъ попечителя Московскаго Учебнаго Округа; "Этотъ попечитель дъятельный и совершенно преданный своей обязанности. Съ утра до вечера онъ занимался Университетомъ по крайнему

своему разумѣнію. Онъ умѣлъ возбудить къ себѣ уваженіе и даже страхъ, чему, разумбется, содбиствовало его имя, значеніе, сила, богатство. Профессоры и всв чиновники въ округъ, сознавая его бдительное наблюденіе, старались быть исправными. Это очень важно. Съ студентами обходился онъ очень хорошо, входиль въ ихъ состояніе, помогаль имъ, быль снисходителень, чёмь и пріобрёль ихъ расположеніе. Много помогъ ему въ этомъ отношении инспекторъ Платонъ Степановичь Нахимовь, очень способный для исполненія этой должности. Система же его оставалась тогда тайною для большинства, и следовательно, не могла подавать повода въ его обвиненію. На профессоровь онъ смотрель какъ на орудія, и покровительствоваль только своимъ, то-есть, привезеннымъ съ собою молодымъ путешественникамъ, съ которыми думалъ начать новую эру въ Университетъ. Всъхъ старыхъ по тъмъ или другимъ причинамъ онъ старался стъснять или удалять: меня, Дядьковскаго, Павлова, Перевощикова, Давыдова, Шевырева, Кубарева. Молодые профессоры, в роятно, сод в тствовали ему въ этомъ настроеніи и поддерживали его, но сами они не долго оставались на этой степени, да й онъ не умълъ поддержать въ нихъ того жара, съ которымъ они начали свое поприще. Объ нихъ впрочемъ въ другомъ мъстъ.

Ни одной черты добродушія въ граф'я Строганов'я инкогда не подм'ятиль; кажется, это челов'ять сухой, эгоисть, аристократь и систематикъ.

Гимназіи при графѣ Строгановѣ находились въ удовлетворительномъ положеніи, потому что онъ занимался ими еще больше, чѣмъ Университетомъ. Онъ имѣлъ строгій надзоръ за употребленіемъ казенныхъ денегъ, и при немъ тратить ихъ попусту для правленія было гораздо труднѣе.

Выбирать людей онъ не имѣлъ способности, и выборы его большею частью были не только неудачные, но даже нелѣпые. Напримѣръ, я, въ началѣ, при хорошихъ еще съ нимъ отношеніяхъ, приставалъ къ нему о порученіи Венелину Словенскихъ нарѣчій, а онъ доставилъ ему мѣсто инспектора

въ Екатериненскомъ женскомъ институтъ, къ чему онъ былъ совершенно неспособенъ. Послъ онъ представилъ туда Брашмана, который одной своею фигурою, поселясь въ воображеніи молодыхъ дъвушекъ, долженъ былъ, кажется, испортитъ нъсколько поколъній, имъющихъ отъ нихъ произойти. Въ Воспитательный Домъ онъ представилъ Армфельда, также не очень пригоднаго по своей распущенности и лънности.

Въ Дворянскомъ Институтъ Ржевскій, провинившійся въ другомъ отношеніи, въ типографіи Грековъ, не оправдали его ожиданій:

Въ Университетъ графъ Строгановъ не умълъ отличить искренней преданности наукъ отъ шарлатанства и своеко- рыстныхъ цълей.

Отчужденіе его отъ меня смію считать несчастіємь для Русскаго Просвіщенія, ибо, оставаясь посредникомъ между имъ и Министромъ, съ полнымъ знаніемъ діла, усердіємъ и безпристрастіємъ, я могъ бы принести много пользы.

Обвиню и себя, что не хотѣлъ сдѣлать ни малѣйшаго себѣ насилія, и шелъ всегда напроломъ. Надо бы пожертвовать сколько-нибудь своею гордостію и поприладиться, ради общей пользы..."

"Послѣ своего увольненія", свидѣтельствуетъ Погодинъ,—
"графъ С. Г. Строгановъ прожилъ въ Москвѣ въ совершенномъ уединеніи, оставленный почти всѣми. Разумѣется, при
его гордости это было очень тяжело, и желчь у него копилась..." И. И. Давыдовъ на это замѣтилъ: "Все, что вы
пишете о бывшемъ попечителѣ, есть кара нравственнаго
закона, отъ котораго никто укрыться не можетъ. Если
въ немъ не исчезло собственное сознаніе, то какимъ онъ
представляется самъ себѣ? Право неимовѣрно, что мы съ
вами пережили. Да вамъ еще легче было пережить этотъ
періодъ: вы прежде сами сочувствовали графу Строганову
и многаго отъ него ожидали, хотя довольно посмотрѣть
на него и поговорить съ нимъ нѣсколько минутъ, чтобы
разгадать, что это за птица! Не помяни, Господи, грѣховъ

нашей юности! Такъ вы, тогда еще юные, ошибались и увлекались ".

Въ концѣ концовъ И. И. Давыдовъ писалъ Погодину (отъ 6 декабря 1847 года:) "Послѣ праздниковъ едва ли не соберется въ Москву Министръ, чтобъ поговорить съ Университетомъ, по случаю новаго начальника, и дать полезные совѣты молодымъ профессорамъ" <sup>189</sup>).

Убытки отъ Москвитянина и траты по Древлехранилищу заставили Погодина мечтать о службѣ. И вотъ, по выходѣ въ отставку Строганова, Погодинъ сталъ безуспѣшно хлопотать о занятіи мѣста помощника попечителя Московскаго Учебнаго Округа. Въ Дневникъ его мы находимъ слѣдующія записи:

Подъ 11 января 1848 г.: "Мъсто поправило бы мнъ обстоятельства".

— 14 — — "Снегиревъ о томъ и о семъ, и ввернулъ между прочимъ, что помощникомъ представленъ Коншинъ".

Между тёмъ А. А. Григорьевъ писалъ Погодину: "Распространившійся кое-гдё слухъ подаетъ всёмъ преданнымъ вамъ пріятную надежду поздравить помощникомъ попечителя и Университетъ съ новымъ бытіемъ". Получивъ это извёстіе, Погодинъ отправился къ Г. В. Грудеву "узнать, если основаніе въ слухахъ о помощничествъ" и узналъ, что никакого. "Вотъ тебъ и разъ", съ отчанніемъ записываетъ Погодинъ въ Дневникъ своемъ (27 января 1848), "горько было, и горечь излилась въ ръчи. Съ горестію думалъ дома о своемъ положеніи. Мраченъ горизонтъ".

Тогда Погодинъ обратился въ И. И. Давыдову съ просъбою похлопотать за него у Министра о полученіи желаемаго міста; но Давыдовъ (9 февраля 1848 г.) отвіналь ему: "Місто, о воторомъ вы пишете, по мніню графа Сергія Семеновича, едва ли могло бы вась усповоить. Должность помощника Попечителя административная, исполнительная. Нельзя предполагать, чтобъ Попечитель согласился жить головою своею помощника. Въ административномъ же отноше-

ніи и попечитель, и помощникъ его стали бы прихрамывать, кажется, даже на одну ногу. Что жъ бы изъ этого вышло? Впрочемъ, это дѣло не рѣшится до пріѣзда Графа въ Москву. И все-таки скажу вашими словами: это не ваша миссія: Исторія, Исторія... Да, Исторія да будетъ вашею звѣздою путеводною! Не должно вамъ сходить съ вашего поприща".

Въ то время, когда Погодинъ такъ беззуспѣшно хлопоталъ о занятіи мѣста помощника попечителя, въ Спверной Пчель обратила на себя вниманіе опечатка, вкравшаяся въ Высочайший приказъ о назначеніи преемника Строганову: "Высочайшимъ приказомъ по гражданскому вѣдомству, 25 ноября, дѣйствительный статскій совѣтникъ Голохвастовъ назначенъ попечителемъ Московскаго Учебнаго Округа, и помощникъ попечителя того округа, статскій совътникъ Коркуновъ, утвержденъ въ званіи адъннта Отдъленія Русскаго языка о Словесности.

Указывая на эту опечатку, И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: "Съверная Пчела, въроятно, васъ переполошила ошибочнымъ наименованіемъ помощника попечителя. Въ № 276 ошибка исправлена и оговорена". Вмаста съ тамъ Давыдовъ выражаеть свое душевное сочувствіе новому попечителю: "Поздравляю васъ, душевно уважаемый Михаилъ Петровичъ, съ праздникомъ Университета, общаго нашего святилища. Теперь уже и новый начальникъ назначенъ, какъ я полагаю, по сердцу членамъ Университета. Ученыхъ учить-портить; имъ нуженъ не опекунъ, не дядька, а посредникъ между ими и Министромъ. Таковъ будетъ новый попечитель". Въ томъ же письм' Давыдова мы читаемъ: "Я давно поздравлялъ Д. П. Голохвастова. О немъ писали, будто онъ намъренъ оставить Министерство Просв'ященія, но теперь, полагаю, не оставить его и не сойдеть съ того поприща, гдв онъ такъ взыскань и возведиченъ. Советую вамъ побывать у него, разговориться о дёлахъ Университета и показать, что нужно Университету — именно одно благодушіе и одушевленіе.

Этимъ прославились Шуваловы, Муравьевы, Уваровы; а на противоположной сторонъ стоятъ Магницкіе, Руничи, Писаревы и... многіе другіе".

## XXIX.

27 февраля 1848 года С. Т. Аксаковъ писалъ Погодину: "Въ Парижъ революція. Франція—республика. Луи-Филиппъ бъжалъ, тоже Гизо и пр. Тюльери, Палерояль сожжены. Дошли ли до васъ такія новости?" Въ тотъ же день и Шевыревъ сообщалъ Ногодину: "Слышалъ ли ты, что произошло въ Парижъ? Ужасъ! Король прогнанъ и скрывается. Палерояль сожженъ. Парижъ опять вверхъ дномъ. 21 февраля эта въсть черезъ телеграфъ дошла до Государя... Что будетъ въ Европъ?" 190).

Извъстіе это застигло Погодина въ то время, когда онъ писалъ статью Обг отношеніях Италіи, которая, по его собственному сознанію, "очень хороша съ важными истинами". "Въ среду", пишетъ онъ,— "окончилъ статью, какъ вдругъ извъстіе, что во Франціи республика... Novus nascitur ordo! " 191).

Это потрясающее событіе произвело у насъ сильное впечатлівніе. "Что дівлается во Франціи", писаль митрополить Филареть въ своему Лаврскому намізстнику Антонію,— "теперь уже читается въ Впоомостях». Съ одной стороны оправданія Господни явишася. Филиппъ корону, повізренную Карломъ для храненія, взяль себі: и принуждень отдать. Оттолкнуль наслідника: и его наслідника оттолкнули. Мятежники 1830 г., пріятели Гизо, напали на министерскій домъ Полиньяка: мятежники 1848 года напали на министерскій домъ Гизо, тотъ же самый. Но затімь горе Франціи, и, віроятно, горе Европів! Господь да помилуеть Россію 192. "Ну воть писаль И. С. Аксаковь князю Д. А. Оболенскому,— "и настали событія, оть которыхь духь захватываеть! Въ какое время живемъ мы: вь очію совершается Исторія, ощупью слышишь великія судьбы міра! И кто бы могь ожидать этого. Теперь-

то, когда весь Западъ отрекается отъ всёхъ началъ, которыми управлялся во всю свою Исторію, когда онъ такъ запутался въ лабиринт в своихъ умствованій, что и выйти не можеть, теперь-то выростаеть огромное значение Россіи и всякій пойметь, что одно спасеніе намъ въ нашей самостоятельности. Теперь дёло обращенія въ самимъ себ' будетъ гораздо легче: не за что ухватиться на Западъ, все кругомъ раскачалось и качается. Великое время для насъ. Уничтожили они тамъ себъ аристократовъ и вообще праздный богатый классь, а теперь, я самь читаль въ одной газетъ, взывають къ богатымъ, чтобы они продолжали свою роскошную, развратную жизнь, ибо иначе сотни тысячъ работниковъ останутся безъ хлёба. Тамъ, при развитіи промышленности мануфактурной, нельзя иначе. Отвратительно сердятся Нъмцы и въ то же время смътны. Говорять, что въ княжествъ Рейсъ смущеніе, и что Правительство увеличило войсво восьмью человъками. Правда ли? Прошу покорно теперь заниматься Сенатомъ и писать стихи! Въ Москвъ думають, что Государь надёнеть скоро или позволить носить Русское платье " 193).

Застигнутый политическою бурею въ чужихъ краяхъ, Жуковскій писалъ въ Москву къ А. Я. Булгакову: "Что скажеть о скачкъ по жельзной дорогъ политическаго міра? Что сдълалось въ послъдніе двънадцать дней! Бывало, такія событія происходили въ теченіе въковъ. Нынъ хронологія перемънилась. Дни стали въкомъ. Это значить, что скоро наступить въчность... Россія есть теперь убъжище покоя. Сохрани Богъ Царя и укръпи въ рукъ его Самодержавіе! Посмотръвъ въ глаза этой свободъ, убъждаеться въ томъ, какое твердое народное благо можеть быть устроено на фундаментъ Самодержавія; этотъ фундаментъ у насъ есть, нашъ Самодержавный Строитель можеть еще спокойно и самобытно строить Русское зданіе великаго царства по плану Божіей правды... Всъ Русскіе теперь кръпче, нежели когданибудь, должны слиться въ одну силу съ Царемъ своимъ... " 194).

И вотъ съ высоты престола раздалось по Россіи: Божією Милостію,

Мы, Николай Первый,

Императоръ и Самодержецъ Всероссійскій, и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всенародно:

Послѣ благословеній долголѣтняго мира Западъ Европы внезапно взволнованъ нынѣ смутами, грозящими ниспроверженіемъ законныхъ властей и всякаго общественнаго устройства.

Возникнувъ сперва во Франціи, мятежъ и безначаліе скоро сообщились сопредѣльной Германіи и, разливаясь повсемѣстно съ наглостію, возраставшею по мѣрѣ уступчивости правительствъ, разрушительный потокъ сей прикоснулся, наконецъ, и союзныхъ намъ Имперіи Австрійской и Королевства Прусскаго. Теперь, не зная болѣе предѣловъ, дерзость угрожаетъ, въ безуміи своемъ, и Нашей, Богомъ Намъ ввѣренной, Россіи.

Но да не будетъ такъ!

По завѣтному примѣру Православныхъ Нашихъ предковъ, призвавъ въ помощь Бога Всемогущаго, Мы готовы встрѣтить враговъ Нашихъ, гдѣ бы они ни предстали, и, не щадя Себя, будемъ, въ неразрывномъ союзѣ съ Святою Нашею Русью, защищать честь имени Русскаго и неприкосновенность предѣловъ Нашихъ.

Мы удостов'врены, что всякій Русскій, всякій в'врноподданный Нашъ отв'єтить радостно на призывъ своего Государя; что древній нашъ возглась: за Впру, Царя и Отечество и нын'є предукажеть намъ путь къ поб'єд'є, и тогда, съ чувствомъ благогов'єйной признательности, какъ теперь въ чувствахъ святаго на Него упованія, мы вс'є вм'єст'є воскликнемъ:

Съ нами Богъ! разумъйте языцы и покоряйтеся: яко съ нами Богъ!

Данъ въ С.-Петербургъ въ 14-й день марта мъсяца, въ лъто отъ Рождества Христова 1848-е, Царствованія же Нашего двадцать-третіе.

На подлинномъ собственно Его Императорскаго Величества рукою подписано:

Николай.

Вслѣдъ за Царемъ раздался, по древнему чину, и гласъ помазавшаго его на Царство Святителя:

"Когда темнъетъ на дворъ: усиливаютъ свътъ въ домъ. Береги, Россія, и возжигай сильнъй твой домашній свъть: потому что за предълами твоими, по слову пророческому, тьма покрывает землю, и мракт на языки (Иса. LX. 2). Шаташася языцы, и людіе поучишася тщетным (Пс. II. 1). Переставъ утверждать государственныя постановленія на славъ и власти Того, Къмъ царіе царствують, они уже не умъли ни чтить, ни хранить царей. Престолы стали тамъ нетверды; народы объюродили. Не то, чтобы уже совсвмъ не стало разумѣвающихъ: но дерзновенное безуміе взяло верхъ и попираетъ малодушную мудрость, не укръпившую себя премудростію Божіею. Изъ мысли о народъ выработали идолъ: и не хотять понять даже той очевидности, что для столь огромнаго идола недостанеть нивакихъ жертвъ. пожать миръ, когда съютъ мятежъ. Не возлюбивъ свободно повиноваться законной и благотворной власти царя, присуждены раболёнствовать предъ дикою силою своевольныхъ скопищъ. Такъ твердая земля превращается тамъ въ волнующееся море народовъ, которое частію поглощаетъ уже, частію грозить поглотить учрежденія, законы, порядокь, общественное довъріе, довольство, безопасность.

"Но благословенъ Запрещающій морю (Мате. VIII, 26)! Для насъ еще слышенъ въ событіяхъ Его гласъ: до сего дойдеши, и не прейдеши (Іов. XXXVIII. 11). Кръпкая благочестіемъ и самодержавіемъ Россія стоитъ твердо и сповойно, подобно каменной горъ, у подножія которой сокрушаются волны моря. Она спокойна, потому что державная рука Помазанника Божія держитъ ея миръ...

"Ст нами Богг! да взываетъ важдый изъ насъ заедино съ Благочестиввитимъ Самодерждемъ натимъ. Ст нами Богг благодатію Православныя Въры. Ст нами Богг благодатнымъ даромъ благословеннаго насл'ёдственнаго Самодержавія...

"Ст нами Бог, върные Богу и Царю, Россіяне! Въ Богъ наша кръпость. Въ Немъ надежда. Отъ Него миръ, и если нужно будеть, отъ Него побъда. Аминъ" 195).

"Слава Государю", писалъ высокопреосвященный Иннокентій Погодину,— "который, какъ опытный кормчій, является твердъ и благодушенъ".

Счастливый жребій быть выразителемъ чувствъ народныхъ въ то страшное время выпалъ на долю одного изъ героевъ Бородина, нашего знаменитаго писателя внязя П. А. Вяземскаго. Святая Русь его возбуждала и возбуждаетъ, и уповаемъ, что еще долго, долго будетъ возбуждать сердечный трепетъ:

Когда народнымъ бурямъ внемлю И съ тайнымъ трепетомъ гляжу, Какъ Божій гивьь караеть землю Предавъ народы мятежу... О, какъ въ тъ дни борьбы мятежной Еще любовнъй и сплынъй Я припадаю съ лаской нъжной На лоно матери моей!... Какъ я люблю твое значенье Въ земномъ, всемірномъ бытіи, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мнъ святы всъ твои скрижали, . . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мит святы старины могилы И дней грядущихъ колыбель И наша Церковь . . . . И онъ; Царей престоль наследный . . . . . . . . . . . Мив свять языкь нашь величавый-Стольтья въ немъ отозвались; . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Стихи эти произвели сильное впечатлъние на томящагося среди всёхъ ужасовъ революціи на чужбинё Жуковскаго, и онъ излилъ свои чувства въ большомъ письмъ въ автору: "Вяземскій! какъ тронули меня при вид'в всего этого, столь болъзненнаго и отвратительнаго, твои стихи: я не могъ читать ихъ безъ слезъ и не могу иначе перечитывать. стихи не поэзія, но чистая правда. Но что же поэзія, какъ не чистая, высшая правда? Твои стихи правда, потому что въ нихъ просто, върно, безъ всякой натяжки, выражается то, что глубоко живетъ въ душт, не подлежитъ произвольному умствованію, не требуеть никавихь доказательствъ разума, что живеть въ душѣ какъ всякая Божія истина, не изъ ума человъческаго исходящая, потому именно гордостію его отвергаемая, что она внѣ его существуетъ... Твои стихипоэтическій крикъ души, производять очаровательное д'яйствіе въ присутствіи чудовищныхъ происшествій нашего времени. Святая Русь-какое глубокое значение получаеть это слово теперь..., когда... святое утрачено... - Между темъ, наша звъзда, Святая Русь, сіяеть высоко, сіяеть въ сторонъ... Святая Русь — это слово ровесникъ христіанской Россіи... и никогда не потеряеть своего глубокаго смысла, хотя и вошло въ разрядъ обыкновенностей. Скажу мимоходомъ, что я выше всего ставлю эти такъ называемыя обыкновенности: они въ язывъ и жизни то же, что воздухъ, невидимо насъ окружающій, безъ котораго ни дышать, ни жить не возможно... Въ выраженін Святая Русь отзывается вся наша особенная Исторія; это имя Россія ведеть отъ Крещатика... "Обращаясь къ Европ'в, Жуковскій пишеть: "Дерзкое непризнаніе участія всевышней власти въ дѣлахъ человѣческихъ выражается во всемъ, что теперь происходитъ въ собраніяхъ народныхъ. Эгоизмъ и мертвая матеріальность царствуютъ. Чего тутъ ожидать живого? Какое человѣческое благо можеть быть построено на такомъ фундаментѣ? Вѣра въ святое исчезла—печальный результатъ реформаціи " 197).

Между тѣмъ, по свидѣтельству Жуковскаго, "гроза становится все грознѣе; тучи подходятъ ближе и ближе. Того и гляди, что вспыхнетъ война по всей Германіи, внѣшняя и внутренняя... Въ Россіи есть такъ еще много святого, котораго и слѣдовъ не осталось въ этой Германіи, раздавленной грузомъ своей цивилизаціи" 198).

Изъ Петербурга И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: "И внѣшнія, внезапныя событія, и внутреннія заботы и волненія духа такъ поразили всѣхъ насъ, что обыкновенный порядовъ дѣлъ измѣнился, и не можешь сообразить, откуда мню сіе. Богъ и Государь вотъ наша надежда, ограда въ наше настоящее и будущее. Боже Всемогущій! Сохрани и укрѣпи здравіемъ Великаго Самодержца нашего! Въ этой тоскѣ и душевной травлѣ едва можешь передать ежедневныя происшествія и то нескладно, кое-какъ " 199).

"До какой поры", писаль Жуковскій Плетневу,— "мы дожили! Право, невольно завидуешь достигнувшимь вѣчнаго успокоенія. Что впереди ждеть Европу?.. Главное бѣдствіе въ томъ, что во всеобщемъ волненіи нѣтъ нигдѣ пріюта мирному человѣку. И это называется свободою! При старомъ порядкѣ, въ тюрьмѣ было больше свободы и счастія. Человѣка считали человѣкомъ и охраняли его личность. Теперь, помчавшись за идеею человѣчества, на пути губятъ всякаго человѣка безъ разбора. Итакъ, для воплощенія фантома, надобно истребить всѣ недѣлимыя, надъ трупами которыхъ возсядетъ идея, изъ нихъ образовавшаяся? Вотъ куда повлекли разнузданныя страсти и безвѣріе" 200).

"Въ какое время мы живемъ", восклицаетъ Погодинъ,— "тяжело молчать. Исторія есть для меня и убѣжище"; а потому онъ въ это мятежное время не разставался съ своими любезными изследованіями по Русской Исторіи. Однажды, когда онъ сидёль "надъ Черниговомъ и междоусобіями", его посётили князь М. А. Оболенскій и графъ А. С. Уваровъ съ извёстіемъ "о республике въ Берлине, следовательно, везде". На это Погодинъ не безъ самодовольствія замётилъ своимъ гостямъ: "Все происходиті по моему предвидынію". И действительно въ стать своей Параллель Русской Исторіи съ Исторіей Западных Европейских государству Погодинъ предвидёль выступленіе пролетаріата, который и заявиль о себе въ 1848 году 201).

Въ это время М. А. Дмитріевъ уединился въ свое Симбирское имѣніе Богородское и оттуда дѣлился съ Погодинымъ своими мыслями и чувствами. "Христосъ Воскресе, любезнъйшій Михаилъ Петровичь!" писаль онь, — "благодарю вась за письмо отъ 24 марта. Письма ваши меня оживляють; точно поговоришь съ вами. Да! происшествія Европы меня ошеломили! Можно ли было ожидать этого? Хотя взаимное неудовольствіе правительства и палаты депутатовъ было давно замътно, но едва ли кто могъ предполагать, чтобы Франція, усталая отъ революцій и столько літь довольная королемь, котораго называла мудрымъ, котораго называла le Napoléon de la раіх, доведена была до такого взрыва!-Но не могло это сделаться такъ, вдругъ, ни съ того, ни съ другого; не могли же всв мысли случайно сложиться въ одну; надобно, чтобъ съ начала игры всв ходы вели къ тому, чтобы шашки расположились такъ, а не этакъ; случайности нътъ, вся Исторія есть логическій выводь, котораго только не всѣ термины извъстны; тъ, которые не видять въ этомъ невидимой руки и обвиняють въ историческомъ мистицизмъ, по словамъ Филарета, бътутъ отъ встръчи съ Провидъніемъ! — Но для меня теперь не столько любопытна Франція, сколько другія государства, особенно Австрія, которой неподвижный правительственный характеръ извъстенъ: если уже она при теперешнихъ обстоятельствахъ не затягиваетъ вожжи и отменяетъ цензуру, то

ужъ конечно по необходимости, конечно, что-нибудь такое видить, что мы не видимъ; а ее нельзя укорить въ вътренности! — Замъчателенъ еще Папа, который за два года до этихъ происшествій началь д'йствовать такъ, какъ будто онъ хотыль предупредить въ своихъ владыніяхъ то, что дылается теперь въ прочей Италіи, и въроятно, предупредилъ многое, нельзя же, чтобъ онъ предвидёль, а просто поняль духъ своего времени! Теперь подождемъ мая, подождемъ національнаго собранія: это будеть люботытно! — Но мий кажется, по нъкоторымъ примътамъ, что революція у нихъ только начинается, и что временное правительство теперь же боится, чтобы не дошло до гильотины: не даромъ оно при самомъ началѣ поспѣшило уничтожить смертную казнь за политическія преступленія? На этомъ уничтоженіи можно будеть по крайней мъръ, въ случат нужды, опереться, какъ на законъ!-- Не даромъ не дали и красное знамя; а народъ однако хотълъ его! — Что-то будетъ! — А Турки играютъ въ жмурки!-Но вы, господа столичные, аристократы цивилизаціи! вы смотрите на сцену и на ложи; а я въ провинціи сижу, въ райкъ! Здъсь совсьмъ не понимають піесы. Въ народъ прошелъ слухъ, что Французы въ Москвъ; а дворяне глядять на Европу, по Нёмецкой пословицё, какъ корова на новыя ворота, то-есть, выпуча глаза и нисколько не понимая, что это подблалось, и изъ чего все это? Они больше наблюдають домашніе, ближайшіе интересы; и въ этомъ правы, по Русской пословиць: своя рубашка къ тълу ближе. И потому не пропускають мимо ушей ни одного новаго постановленія, хотя бы издали и косвенно до нихъ касающихся".

Между тёмъ въ народё разнесся слухъ о явленіи антихриста. "Мёсяца три тому назадъ", писалъ Погодину Буцкій изъ села Лозовки, Новосильскаго уёзда, Тульской губерніи,— "наши крестьянскія бабы, неизвёстно откуда, взяли и разнесли слухи, будто "изъ моря, въ которое каждый день опускается солнце, вышелъ антихристь съ желёзными ногами и пошелъ

на Востовъ; но вавъ большая дорога отъ Запада до Востова очень длинна и гориста, то антихристъ оттопталъ себъ ноги по волъна и уже вой-вавъ на четвереньвахъ доползъ до мъстечва Парижа и тамъ застрълъ въ ожиданіи, не подрастутъ ли ноги". А стариви наши, слушая эти разсвазы, говорятъ: "По всему видно, что этотъ чортовъ сынъ дуравъдуравомъ и лаптей-то сплесть не умълъ, чтобъ не оттоптать ногъ; тавого урода намъ нечего бояться; у насъ дуравамъ завонъ не писанъ; мы по шеямъ его вытуримъ и оглянуться не дадимъ". Вотъ какое странное столвновеніе мечты съ дъйствительностью! Вотъ что называется гласъ народа — гласъ Божій!"

## XXX.

Судьбы Австрійской Имперіи и соединенных съ нею Словенских племенъ привлекали особенное вниманіе и участіе какъ Погодина, такъ и нашихъ Словенофиловъ. "Завтра до свъту", писалъ 20 апръля 1848 года, И. В. Киръевскій Погодину, — "Австрія развалится. Словенскія государства начнутъ кристаллизоваться; вся великая задача міра заключается въ томъ, какое направленіе примутъ эти государства: Нъмецкое то, Польское то, или настоящее Словенское? Не только судьба Россіи отъ этого зависитъ, но и всей Европы. Въ такую минуту даже и въ Россіи журналистъ имъетъ нъкоторую силу. Твой Москвитянинг читаютъ и въ Петербургъ, и въ Прагъ. Знаніе дъль и ясный взглядъ на вещи не можетъ не быть полезенъ. Что же вы молчите и хлопочите о пустякахъ".

Вслёдъ за Парижскою февральскою Революціею, 13 марта 1848 года, всныхнуль мятежь въ Вѣнѣ, имѣвшій такой быстрый успѣхъ, что самъ князь Меттернихъ отказался отъ своей высокой должности и удалился на нѣкоторое время въ Англію. Вслѣдъ затѣмъ немедленно рушился прежній порядокъ вещей, и анархія водворилась въ столицѣ. Почтенный старецъ, историкъ Галиціи, Денисъ Зубрицкій писалъ Погодину: "По-

среди глупостей, революцію сопровождающихъ, и ужасовъ холеры, которая уже и насъ посътила и довольно строго нами располагаетъ, получилъ я ваше письмо, почтеннъйшій другъ, и тороплюсь съ отвътомъ, не зная, что послъ можетъ приключиться челов вку. Что же вамъ больше писать? Вы знаете, что у насъ революція! Холера есть строгій бичъ Божій, но въ сравненіи съ революцією она безділица - описывать вамъ всв произшествія отъ 14 марта доселв стоило бы списать обширную книгу. Довольно сказать, что, не взирая на многостоящую дремливую полицію, марта 14 числа вспыхнулъ мятежъ въ Вѣнѣ, котораго дряхлое Правительство по своей неръшимости не было въ состояніи утушить, и какъ молнія разнесся по всёхъ предёлахъ Монархіи. 18 уже марта толпы Поляковъ волновались съ воплемъ вольносць! рувносць! братерство! по улицамъ Русскаго Львова. Следовательно, тайная революційная цёпь расширилась уже заранёе во всёхъ большихъ городахъ Государства. Съ того-то времени завелися у насъ всѣ сумасбродства Запада: Katzenmusiken, Kokarden, Gänseriche, Nationalgarden, Fenstereinwerfen, Fahnen, Studentencomando, Pressfreiheit, Placato, Schmähschriften, offene und geheime Associationen и другія дурачества сего рода; а за эти революційныя блага лишились мы торговли, дов'вренности и промышленности, серебренаго цванцигера едва узрёшь. Въ Вёнё доселё управляли государственными дълами студенты, жиды, псевдогелертеры, чернь, и что-то въ родъ слабаго Министерства. Теперь собрался сеймъ и что-нибудь укръпилось, но сомниваюсь, будеть ли то прочное. Вы знаете изъ газетъ, въ каковомъ изнеможеніи наша Монархія, и когда бы не поб'єда Радецкаго въ Италіи (войско держится върно престола), она бы конечно рушилась, итакъ еще не знаю, не збудется ли ваше во второмъ том'в историческихъ Изслидованій ум'вщенное предсказаніе, что могущественная Россія предназначена Промысломъ водворить порядовъ на западъ Европы. Касательно нашего края въ особенности тако же много, много бы мнъ оставалось

писать вамъ, но тогда бы я слишкомъ распространился; я лишь только скажу, что Поляки по своему обыкновенію хотъли возстать, Галицію отъ Австріи отторгнуть, Россіи войну объявить и пр.—Край наполнился эмигрантами изъ Франціи, бътлецами изъ Россіи, и мы, Львовскіе горожане, находились въ крайной опасности; но сильный гарнизонъ и отвращение Русскаго народа участвовать въ этомъ намъреніи спасли городъ нашъ на время, съ одной стороны, отъ барикадъ, а съ другой-отъ бомбардированія, которее въ Прагв и Краковв последовало, и отъ ужасовъ, которые княжество Познанское испытало. Съ сей поры вражда между обоими народами более и более усиливалась и усиливается. Многократно старались Поляви помириться съ Руссинами, но последніе отвергнули всё предложенія, стоять при своей народности и никогда не сліются въ Польскую. Руссины держутся консервативной системы, Поляки притворяются демократами, радикалистами, хотя у нихъ другое на умъ. Они завязали народную раду въ Львовъ и малыя рады по циркулахъ, Руссины тоже. Кромъ главной Русской Рады въ Львовъ, есть уже тридцать шесть радъ по меньшимъ городамъ, центральной радё подвёдомственныхъ. Еще разъ попытались Поляки-эти, коихъ предки когда-то были Руссинами, какъто Сапъта, Пузина и другіе, желали вступить въ наше собраніе, утверждая, что они Руссины и только Латинскаго в вроиспов вданія, но имъ отказано; ибо по нашимъ статутамъ только испов'ядующіе православный или уніатскій обрядь, какъ истинные Руссины, могутъ быть въ нашемъ народномъ собраніи. Огорченные отказомъ, присоединивъ въ себъ за деньги нізсколько измізнниковъ, между другими и Вигилевича, открыли особый Рускопольскій комитеть; но онъ не нашель ни малъйшаго соучастія въ народь, и есть уже въ развязвь. Въ нашей радъ предсъдательствуетъ Епископъ за благословеніемъ Митрополита. На основаніи конституціи подали Подяви требованіе до Рейхстагу и Министерства о введеніи въ правительственныхъ и судебныхъ мъстахъ исключительно Поль-

скаго языка въ Галиціи. Руссины, напротивъ, подали свое прошеніе съ подписами ста тысяча лицъ о разділеніи провинціи на Русскую и Польскую, издали письменно и въ печати народный Манифесть, что они въ числъ двухъ съ половиною милліоновъ душъ, особый, языкомъ, происхожденіемъ, обычаями, в фроиспов фданіем в письменностію различающійся, составляють народь, не суть и не хотять быти Поляками и отправили въ Германію три тысяча экземплярей этого Манифеста. Русское прошеніе еще не ръшено, и мы, не взирая на это, что Министерство кажется къ намъ благорасположеннымъ (естьли на Нъмцевъ полагаться можно), въ немаломъ затрудненіи, ибо Поляки противные разділу располагаютъ многими деньгами, у нихъ есть большое число дъятельныхъ лицъ, и довольно значительное число депутатовъ въ Рейхстагъ состоитъ изъ республиканцевъ и радикалистовъ, и тв по многимъ причинамъ, а именно питая злобу въ Россіи, равно какъ и Поляки, симпатисирують съ Поляками. Будь какъ будь, мы готовы употребить всв возможныя средства, и не посрамимъ Русскаго народа. Манифестомъ нашимъ мы принесли и Россіи услугу, бо ежели Галиція не есть частію Польши, то тъмъ меньше Волынь, Подолія и пр.".

Въ томъ же письмъ Зубрицкій сообщаетъ Погодину и слъдующее: "Издается у насъ съ 15 мая еженедъльно журналецъ въ одинъ листъ для простаго Русскаго народа на простонародномъ наръчіи, подъ заглавіемъ Галицкая Зоря, съ цълею обучать народь о потребностяхъ и отношеніяхъ его въ настоящомъ состояніи и онъ читается радостно въ сельскихъ собраніяхъ. Пренумерантовъ есть тысячу пять сотъ. Псевдорускій комитетъ началъ такожъ подъ редавцією Вигилевича издавать свой журналъ Латинскими буквами, но онъ не имъетъ успъха". Далъе Зубрицкій пишетъ, что "революція ускорила улучшеніе состоянія нашего поселянина, и то есть единственное ея благое послъдствіе. Поляки помъщики, желая сдълать съ простаго народа себъ приверженцевъ до вооруженнаго возстанія намъревались освободить крестьянъ отъ барщины; Правитель-

ство, предупреждая эту хитрость, обнародовало для Галиціи съ 15 мая освобожденіе врестьянь оть всякихь барскихь повинностей и узнало ихъ полными наслѣдственными владѣльцами земли и угодія, которыя доселѣ имѣли за собою, принимая вознагражденіе помѣщиковъ за ихъ убытокъ на счеть Государства. Рейхстагъ распростирая это учрежденіе на всю Монархію упрочиль ему законную силу. Наши поселяне находятся теперь въ таковомъ состояніи, въ какомъ свободные хлѣбопашцы въ Россійской Имперіи 202).

Еще до революціи въ Вѣнѣ, то-есть, 10 марта 1848 года, Ганка писалъ Бодянскому: "У насъ все перемѣнилось и, дастъ Богъ, кончится безъ всякаго кровопролитія. Чехи прекрасно держатся. Вы не повѣрите, когда я вамъ скажу, что я военный. Я вступилъ рядовымъ въ Свято-Вячеславское отдѣленіе и черезъ два дня сдѣлали меня сотникомъ, и я долженъ учить другихъ военной службѣ" 203). Но ожиданія Ганки не оправдались. 14 марта 1848 г. Шафарикъ съ грустью писалъ Погодину: "Бываютъ времена, когда надо благодарить Бога, когда находишься въ живыхъ и здоровъ. Настоящая минута очень неблагопріятна для высшихъ литературныхъ стремленій".

По свидѣтельству Н. Н. Мурзакевича, въ апрѣлѣ 1848 года, въ Прагѣ собрался Словенсвій съѣздъ, составленный изъ Хорватовъ, Сербовъ, Словаковъ, Далматинцевъ, Поляковъ, Руссиновъ, Моравовъ, въ началѣ подъ видомъ Литературнаго сейма, на которомъ присутствовали Шафарикъ... съ представителями національностей — Налацкимъ, Вразомъ, Павломъ Стаматовичемъ, священникомъ Сегединскимъ (послѣдній въ это время рѣшился показать Чехамъ прежнюю ихъ литургію, отслуживъ всенародно, на площади, православную обѣдню)... Сеймъ этотъ, замышлявшій самостоятельное, федеративное, устройство Словенъ, вычеканившій въ память этого событія медаль, гдѣ четыре націи подавали другъ другу руки единенія, къ несчастію, посреди стоящему поляку, былъ разогнанъ Австрійскими пушками. Бѣдный Шафарикъ почетнымъ образомъ былъ, яко профессоръ университета, помѣщенъ въ іезуитскую

Погодинъ же въ Дневникъ своемъ, подъ 17 іюля 1848 г., записаль слёдующее: "Печальное извёстіе изъ Праги. Картечью разразили несчастныхъ, а за всякую Нёмецкую каплю вопість вся Европа! Подлецы, а всёхъ подлёе мы-грустно, тажело!" Но на другой день къ нему прівзжаеть Бодянскій съ извъстіями о Чешскихъ дълахъ, и Погодинъ отмъчаетъ въ своемъ Дневники: "Не такъ дурны, какъ я полагалъ" и вмѣстѣ съ тъмъ писалъ Шевыреву: "Цълую недълю я былъ въ страхв о Прагв, но вчера Бодянскій сказываль, что граждане одержали верхъ послъ трехъ дней сраженія. Какія времена! Цисаль ли я тебъ, что на алтаръ св. Войтеха Стаматовичъ, протопопъ Карловецкій, съ которымъ я въ два дня подружился, служиль объдню Кирилловскую и поминаль Петра Русскаго, Душана Сербскаго и Жижку Чешскаго". На это Шевыревъ отвѣчалъ: "Вопросъ религіозный тутъ весьма важенъ. Объдня меня весьма утъшила. Въ ней я вижу спасеніе Чеховъ. Тутъ нужна не Katzenmusik и не контра съ Виндишгрецомъ, а что-нибудь повыше". Вообще же Шевыревъ не особенно увлекался Пражскими происшествіями. "Дъла Пражскія", писалъ онъ Погодину, 22 іюля 1848 года,— "грустны. Чехи слишкомъ онвмечились. Не такъ бы имъ надо дъйствовать. Что это Katzenmusik? Что-то будеть? Народъ сельскій какъ себя покажеть? Національная гвардія? Другіе Словене? Они ставять Словенскій вопрось на карту".

Въ другомъ письмѣ, отъ 15 августа 1848 года, Шевыревъ писалъ Погодину: "Чеховъ и не слышно. Изъ чего же заключать, что они дѣйствуютъ благоразумно? Видно никакъ не дѣйствуютъ. Гавличекъ депутатъ! Ужъ тутъ все кончено. Ты меня Чехами не прельстишъ".

Отъ Степановича изъ Петербурга Погодинъ получилъ слъдующія свъдънія: "Австрійскіе Сербы избрали себъ патріарха. Въ это достоинство возведенъ митрополитъ Австрійскихъ Сербовъ Іосифъ Раячичь. Сербы Австрійскіе избрали

себѣ и воеводу. Воеводство это въ дружеской связи съ тройнымъ воролевствомъ Кроаціи, Славоніи и Далмаціи, въ воторой, вакъ вамъ, въроятно, извъстно, распоряжается Банъ Елачичъ, воеводою же избранъ генералъ-мајоръ Шуплыскацъ. Всв эти Сербы знать не хотят Венгерцевъ! Я свъдънія эти почерпнуль изъ выходящей въ Пестъ Сербской всеобщей Юго-Славянской газеты, которую получаю. Тамъ, между прочимъ, было напечатано, что въ Аграмъ или Загребъ въ одномъ изъ безпрерывно держимыхъ собраній, сожгли, въ присутствіи Бана, изображенія Палатина Венгерскаго и всёхъ Венгерскихъ министровъ! О Сербахъ Задунайскихъ и Засавскихъ ничего не слышно". "Но что делается въ Сербін", писаль В. А. Пановъ Погодину, — "неужели митрополить Раячичь въ самомъ дълъ является передъ народомъ съ крестомъ въ одной и съ мечомъ въ другой рукѣ, какъ я читаль въ Journal des Debats? Что онъ объявиль до конца жизни борьбу врагамъ своей церкви и народа-это отрадно; но его борьба должна быть не съ мечомъ въ рукахъ-крестъ съ мечомъ въ православной церкви никогда не сочетался " 205).

Слъдя съ напряженнымъ вниманіемъ за революціоннымъ движеніемъ на Запад'я, Хомяковъ писалъ А. Н. Попову: "Паденіе Австріи или, лучше сказать, распаденіе ея, совершилось или совершается. Для иныхъ это дёло чисто политическое, для насъ дёло историческое. Исчезаетъ слёдъ Карловской Имперіи. Первенство Германской стихіи, по крайней мъръ въ отношении вещественномъ, миновалось. Папа, раскачавъ Италію и пустивъ въ ходъ силы неподв'йдомственныя ему, сидить себъ въ уголкъ Рима грустненькій и слабенькій. Папство Григорія идеть туда же, куда Карлова Имперія, въ историческій архивъ. Туда же за нимъ протестанство и католицизмъ. Поле чисто. Православіе на міровомъ череду. Словенскія племена на міровомъ череду. Минута великая, предугаданная, но не приготовленная нами. Теперь вопросъ, сумвемъ ли мы воспользоваться ею?... У большей части Словенъ порча Германо-Римская (Богемія и Польша) прошла

до востей и мозга. У другихъ мене испорченныхъ (Словаки, Краинцы и др.) была и есть склонность къ намъ; но первая радость, первое опьяненіе свободы, в'фроятно, увлекуть ихъ къ той области, изъ которой исходитъ видимое движеніе, то-есть, къ Западу. Чистейшіе народы, наимене подвергшіеся вліянію Запада (Сербскіе), вфроятно, подпадуть двойному соблазну политическаго настроенія и вещественнаго просв'ященія, которое насъ увлекло съ Петровской эпохи. Вотъ опасности въроятныя и едва ли не върныя, которыя предстоятъ намъ; вотъ съ чъмъ намъ приходится бороться... Перевоспитать общество, оторвать его совершенно отъ вопроса политическаго и заставить его заняться самимъ собою, понять свою пустоту, свой эгоизмъ и свою слабость, вотъ дёло истиннаго просв'ященія, которымъ наша Русская земля можеть и должна стать впереди другихъ народовъ. Корень и начало дела-Религія, и только явное, сознательное и полное торжество Православія откроеть возможность всякаго другого развитія" 206).

Между тёмъ въ Парижё происходили ужасы. Подъ 6 іюля 1848 года Погодинъ записалъ въ своемъ Дневники: "Парижъ горитъ! Какія времена!" А 26 іюля 1849 года князь П. М. Волконскій изъ Петергофа писаль графу А. А. Закревскому: "Въ Парижъ дрались нъсколько дней, сами не знають за что и за кого; много убитыхъ и раненыхъ. Генералъ Кавеньявъ всёмъ завёдывалъ, одержалъ поверхность надъ бунтовщиками и назначенъ президентомъ республики народнымъ собраніемъ, но на долго ли?" Вспоминая 1812 годъ, И. М. Снегиревъ писалъ Погодину: "Въ газетахъ иностранныхъ пишутъ, что Парижъ горитъ. Это возмездіе за Москву 1812 г.; видно, что прогрессисты действують тамъ железомъ и огнемъ. Да сохранитъ насъ Богъ отъ подобныхъ прогрессовъ и реставраціи!.. Французы не перестають быть подъ вліяніемъ символических словъ, ясаковъ, крамолы, мятежа и вровопійства, кои играють главную роль тамъ, гдё народъ преданг за свое нечестве въ умг не искусенг творити неподобная". 25 іюля Шевыревъ писалъ Погодину: "Во Франціи опять рѣзались двое сутокъ сряду. Ужасъ! Генералъ Кавеньякъ диктаторствуетъ" <sup>207</sup>).

Мы уже знаемъ, что Погодинъ былъ занятъ біографіей Ермолова, и чтобы освъжить свою душу въ это ужасное время, онъ обращается въ герою Бородина съ следующимъ письмомъ: "Осмъливаюсь напомнить вашему высокопревосходительству о завътной тетрадкъ: въ настоящемъ у насъ поношеніе (поносъ сказать неприлично), такъ надо заботиться хоть о прежней славъ. Не угодно ли вамъ назначить день, когда бы я могъ прівхать къ вамъ въ деревню и переписать некоторыя вещи, напримъръ, письма Багратіона и т. под., или не пришлете ли мнъ чего-нибудъ, хотя написанное вами, дабы я могь вставить новые скопившіеся вопросы. Что дълается въ Европъ, Богъ знаетъ. Со времени свободы книгопечатанія до правды не доберешься. Судя по частнымъ слухамъ, последнее Парижское возстание-это быль бой иладіаторов, подкупленных легитимистами, орлеанистами и бонапартистами, къ которымъ присоединились охотники изъ коммунистовъ. Выли въ игръ и разныя Европейскія деньги... Въ Италіи, кажется, ни тпру, ни ну. Люди вздумали воевать, когда воевать разучились съ объихъ сторонъ. Вотъ извнутри города такъ мастера бомбардировать Австрійцы! Пражскихъ происшествій я не понимаю; газеты вруть, но кажется, что Словенамъ Западнымъ плохо, если южные имъ не помогуть. А восточные, то-есть, мы, все еще думаемъ, что можемъ имъть союзницами Австрію, Пруссію, а не племена единокровныя. Въ Прагъ передъ схваткою служили об'вдню Русскую на алтар'в Св. Войтеха, и поминали за упокой Русскаго Петра I, Сербскаго даря Душана, Чешскаго Жижку и пр..."

Въ сентябръ 1848 года Гоголь въ Петербургъ встрътился съ П. В. Анненковымъ, только что вернувшимся изъчужихъ краевъ, и вотъ что писалъ по поводу этой встръчи А. С. Данилевскому: "Въ Петербургъ я успълъ видъть Ан-

ненвова, прівхавшаго на дняхъ изъ-за границы. Все, что разсказываетъ онъ, какъ очевидецъ, о Парижскихъ происшествіяхъ, просто страхъ: совершенное разложеніе общества! Тъмъ болье это безотрадно, что никто не видитъ никакого исхода и выхода, и отчаянно рвется въ драку, затъмъ чтобы быть убиту. Никто не въ силахъ вынесть страшной тоски этого рокового переходнаго времени, и почти у всякаго ночь и тьма вокругъ. А между тъмъ слово молитва до сихъ поръ еще не раздалось ни на чъихъ устахъ".

Подъ 10 октября 1848 года въ Дневникъ Погодина записано: "Новыя страшныя извъстія изъ Берлина. Страшное совершается, а мы стоимъ разиня ротъ".

Еще 10 іюня 1848 г. внязь П. М. Волконскій изъ Петергофа писалъ графу А. А. Закревскому: "Заграничныя извъстія все худыя. Въ Берлинъ вновь было возмущеніе. 2 іюня, изломавъ ръшетки около дворца, ворвались въ арсеналъ, взяли три тысячи ружей, подрались съ національной гвардіей". Но 12 августа 1848 года князь Волконскій сообщаетъ Закревскому болье утьшительное извъстіе: "По газетамъ извъстно вамъ, что старикъ фельдмаршалъ Радецкій избилъ сильно Пьемонтцевъ, выгналъ изъ Ломбардіи и занялъ Миланъ. Государь послалъ ему Георгія 1-й степени. Онъ свое дъло сдълалъ отлично. Дай Богъ, чтобы успълъ возстановить нарушенный вольнодумцами порядокъ, и тъмъ показалъ бы другимъ, какъ должно съ ними поступать" 208).

Въ это время нашъ Вѣнскій протоіерей М. Ө. Раевскій возвращался изъ Россіи и вотъ какъ описываетъ Погодину свой обратный путь въ Вѣну: "Поѣхалъ я въ Вѣну 25 сентября 1848 года. Въ Берлинѣ получилъ извѣстіе о здѣшнихъ событіяхъ и ждалъ тамъ ихъ развязки цѣлый мѣсяцъ. Изъ Берлина тоже едва убралъ ноги, пріѣзжаю сюда и ни одного стекла не нашелъ цѣлаго во всемъ домѣ. Осколки гранатъ валялись по полу — остановился въ гостиницѣ и едва начинаю приходить въ себя. Знакомыхъ моихъ и вашихъ встрѣтилъ всѣхъ въ добромъ здоровьи. Отъ пожара пострадало

зданіе библіотеки, но внутри не причинило никакого вреда. Миклошичь отправляется въ Кремсъ депутатомъ въ Національное Собраніе". Письмо свое о. Раевскій заключаеть такими словами: "Многое же иное творится здёсь, такъ что еще по единому писано быша, ни самому мню всему міру не вмистити пишемых дёль" 209).

Въ библіотекъ профессора Ивана Васильевича Помяловскаго хранятся, переданныя ему по духовному завъщанію о. Раевскаго, собственноручныя записки Отца Протоіерея О политическомъ положеніи Австріи въ это время.

Историкъ нашей деркви, преосвященнъйшій Филаретъ, страстотериствуя съ Ригъ, зорко слъдилъ за событіями міра. "Благодареніе Господу", писаль онь А. В. Горскому, — "охраняющему Россію отъ западной холеры! Какъ ужасна тамошняя холера. Теперь и здёшніе Нёмцы не нахвалятся Россіею. Каждый французъ, каждый немецъ, прівзжающій сюда, теперь повторяеть: счастлива Россія. А что кричали предъ тъмъ?" Въ другомъ письмъ Преосвященный писалъ: "Охъ, эти универсальные люди! Взялъ бы метлу да и вымель ихъ изъ Святой Руси, которая такъ тесна и дурна для нихъ. И зачёмъ они не спешатъ перебхать въ Франкфуртъ на тамошній сеймъ? Вѣдь имъ тамъ и мѣсто! Знаете ли вто вице-президенты сейма? Два жида. Кто основатель сейма? Булочникъ и адвокатъ. Какъ жаль, что Лифляндскіе негодяи отступились отъ ръшимости своей вступить въ союзъ Франкфуртскій!.. " 210).

Единомысленно съ Преосвященнымъ графиня Е. П. Ростопчина, изъ своего Воронова писала Погодину: "Въ наше смутно-противное время право не до поэзіи, особенно не до женской; надо молиться за гибнущихъ и благодарить за насъ, еще спокойныхъ; мнѣ же особенно грустно за многихъ друзей и прекрасныхъ людей, моихъ путевыхъ знакомщевъ, которые теперь по всѣмъ краямъ Европы терпятъ и пропадаютъ. Хотѣлось бы на часочекъ быть Богомъ, чтобъ вторымъ, добрымъ потопомъ утопить всевозможныхъ комму-

нистовъ, анархистовъ и злодѣевъ; еще хотѣлось бы быть на полчасика Николаемъ Павловичемъ, чтобъ призвать на лицо всѣхъ Московскихъ либераловъ и демократовъ и покорно попросить ихъ, яко не любящихъ монархическаго правленія, прогуляться за границу и поселиться въ любомъ Европейскомъ государствѣ, гдѣ демократы ввели такое чудесное благоустройство и общее и личное спокойство. А Папа мой?.. Чудны дпла твоя, Господи! можемъ сказать, выжидая, чѣмъ кончится этотъ многокосящій високосный годъ".

Волею судебъ барону Ө. А. Бюлеру довелось прожить около трехъ лѣтъ въ тѣ мятежныя времена за границей, и онъ сохранилъ любопытное воспоминаніе: "1847—1850 годы прожилъ я въ Германіи, Италіи, Франціи, всюду присутствовалъ на конституціонныхъ празднествахъ; но нигдѣ не видѣлъ я ни баррикадъ, ни кровопролитія. Хотя судьба какъто хранила меня, 1848 годъ оставилъ во мнѣ отвращеніе къ народнымъ волненіямъ, къ peuple souverain и suffrage universel: все это эгоизмъ и надувательство зѣвакъ « 211).

## XXXI.

Лътомъ 1848 года, въ Москвъ въ резиденціи Н. В. Сушкова\*), у Стараго Пимена, появилась политическая записка Ө. И. Тютчева, подъ слъдующимъ заглавіемъ: La Russie et la Révolution, которая впослъдствіи, а именно въ 1873 году, была напечатана въ Русскомъ Архиев. 22 іюля 1848 года Шевыревъ писалъ Погодину: "У Чаадаева есть меморія, Тютчевымъ написанная и читанная Государемъ, который желалъ, чтобы она была отпечатана. Въ ней просто объявленіе войны Нъмдамъ за Словенъ. Чаадаевъ хотълъ бы тебъ сообщить эту меморію. Достань. Это весьма важно". "Записки Тютчева", отвъчалъ Погодинъ, — "я не видалъ до сихъ поръ. Прошу тебя достать ее и прислать мнъ повърнъй". Шевыревъ пи-

<sup>\*)</sup> Сушковъ былъ женатъ на сестръ Тютчева-Дарьъ Ивановиъ.

салъ: "Меморія Тютчева теперь у Бодянскаго. Ее можно имъть отъ Сушкова. Пошли къ нему записку".

Свою статью о Россіи и Революціи Тютчевъ начинаетъ прямо слёдующимъ положеніемъ: "Уже съ давнихъ поръ въ Европъ только двъ дъйствительныя силы, двъ истинныя державы: Революція и Россія. Он' теперь сошлись лицомъ къ лицу, а завтра, можетъ быть, схватятся. Между тою и другою не можеть быть ни договоровь, ни сдёловь. Что для одной жизнь — для другой смерть. Отъ исхода борьбы зависить на многіе вѣка вся политическая и религіозная будущность человъчества. Это соперничество бьетъ теперь всъмъ въ глаза, -- но, не смотря на то, такова несмысленность въка, притупленнаго мудрованіемъ, что современное покол'вніе въ виду такого громаднаго факта далеко еще не сознало его настоящаго значенія и его причинъ. Ему искали разъясненія въ соображеніяхъ политическихъ; пытались истолковать различіемъ понятій, чисто-человъческихъ, о благоустройствъ. Нфтъ. Противоборство Революціи съ Россіей исходить изъ причинъ несравненно болѣе глубокихъ; вотъ онѣ: Россія прежде всего держава христіанская; Русскій народъ христіанинъ не въ силу только Православія своихъ в рованій, но еще въ силу того, что еще задушевиве вврованія. Онъ христіанинъ по той способности къ самоотверженію и къ самопожертвованію, которая составляеть какь бы основу его нравственной природы. Революція же, прежде всего, врагъ христіанства. Анти-христіанскимъ духомъ одушевлена Революція: вотъ ея существенный, ей именно свойственный характеръ. Тотъ, кто этого не разумветъ, не болве какъ слвпецъ, шестьдесять лёть присутствующій при зрёлище, представляемомъ вселенной. Человъческое я, хотящее зависъть только отъ самого себя, не признающее никакого иного закона, кромъ собственнаго изволенія, — челов'вческое я, однимъ словомъ, поставляющее себя вмѣсто Бога, явленіе конечно не новое межъ людьми, но что было ново - это самовластіе человъческаго я, возведенное на степень политическаго и соціальнаго права, и его притязаніе, въ силу такого права, овладіть человіческимъ обществомъ. Эта-то новизна и назвалась въ 1789 году Французской Революціей. Но никогда Революція не чувствовала себя въ такой степени самой собою, такъ искренно проникнутою анти-христіанскимъ духомъ, какъ именно тогда, когда присвоила себі лозунгъ христіанъ: братство... Февральская Революція, по словамъ Тютчева, оказала великую услугу тімъ, что сокрушила призраки, окутывавшіе дійствительность. Ясно стало всімъ, что "исторія Европы за послідніе тридцать три года была лишь долгою мистификаціей". Кто же не понимаетъ теперь, продолжаетъ Тютчевъ, — "какъ смітны были притязанія этой мудрости віка, которая пренаивно вообразила, что ей уже совсімъ удалось смирить Революцію конституціонными заклинаніями, — обуздать ея страшную энергію формулами законности?... "

Вторая часть статьи Тютчева Революція и Россія относится къ Нъмдамъ и къ Западному Словенству. По поводу успъха революціонныхъ идей въ Германіи Тютчевъ говорить, что "шестьдесять льть отрицательной философіи совершенно разрушили въ ней всё христіанскія вёрованія и развили, въ этой пустотъ безвърія, чувство революціонное по преимуществу: умственную гордость, - такъ что эта язва времени, въ настоящую минуту, можетъ быть, нигдъ такъ не глубока, такъ не ядовита, какъ въ Германіи. "Партія революціонная сум'вла воспользоваться такою почвой, и восемнадцать лътъ происковъ и подкоповъ достигли своей цъли. Вследь за февральской Французской Революціей явила зрелище революціи и Германія. Едва ли это не безприм'трный въ исторіи фактъ", замічаеть Тютчевъ, "видіть, какъ цёлый народъ промышляеть чужимъ добромъ, заимствованнымъ у другого народа, и въ ту самую минуту, какъ этотъ последній предается самымъ врайнимъ неистовствамъ".

Доказывая Нѣмцамъ несостоятельность ихъ политическихъ мечтаній объ единствѣ, Тютчевъ напоминаетъ имъ объ элементѣ Словенскомъ въ предѣлахъ Западной Европы, и такъ

объясняетъ имъ его значеніе: "Поднимая вопросъ племенной, забывають, что въ самомъ центръ Германіи, въ Богеміи и Словенскихъ земляхъ, ее окружающихъ, живутъ шесть -- семь милліоновь людей, для которыхь изъ рода въ родь, въ теченіе в'яковъ, германецъ быль и есть хуже, чімь чужой. Если съ утратою Ломбардіи и съ окончательнымъ отдівленіемъ Венгріи, Австрійская Имперія распадется, что сдівлаетъ тогда Богемія съ окружающими ее народностями -- Моравами и Словаками? Согласится ли она включить себя въ нелъпую рамку этого будущаго Германскаго единства? Сомнительно. Но въ такомъ случав, чтобъ обрвсти независимость, на вого опереться Богеміи? Конечно, не на Венгрію. Нужно ли указывать ту державу, къ которой неминуемо привлечеть Богемію самая сила вещей?" При этомъ Тютчевъ приводить слова Ганки, сказанныя ему въ Прагъ, въ 1841 году: "Богемія будеть только тогда свободна и независима — когда Россія вступить вновь въ обладаніе Галипіей..." Указывая на сочувствіе къ Россіи въ кругу поборниковъ Чешской народности въ Прагъ, Тютчевъ говоритъ: "Всякій русскій, посьтившій Прагу въ теченіе последнихъ леть, можеть удостовърить, что единственный упрекъ, слышанный имъ, относился лишь къ той осторожности и какъ бы холодности, съ которыми національныя симпатіи Богеміи принимались между нами. Высокія, великодушныя соображенія предписываль намь вь то время подобный образь действій; теперь же это было бы положительнымъ безсмысліемъ: тѣ жертвы, которыя мы тогда приносили дёлу порядка, намъ пришлось бы отнынъ совершать въ пользу революціи". Но особенно замъчательны, по мнѣнію И. С. Аксакова, тѣ строки, которыми характеризуетъ Тютчевъ національное движеніе у Чеховъ, и которыми точнъе опредъляется его собственный взглядъ на Западное Словенство. Вотъ онв: "Дело идетъ, разумется, не о литературномъ патріотизм'є нікоторыхъ Пражскихъ ученыхъ, какъ бы почтененъ онъ ни былъ. Эти люди уже оказали и еще окажуть великія услуги своей странь; но

истинная жизненная сила Богеміи не въ этомъ. Жизненность народа вовсе не въ внигахъ, для него издаваемыхъ,-исключая развъ народа Нъмецваго; она въ его инстинктахъ, его върованіяхъ, а книги, надо признаться, скоръе способны разслаблять и изсушать ихъ, чёмъ оживлять и воодушевлять. Все, что осталось у Богеміи истинной народной жизни, все завлючается въ ея Гусситских впрованіях, въ этомъ постоянно живучемъ протестъ ея угнетенной Словенской народности противъ захватовъ Римской Церкви, такъ же, какъ и противъ господства Нъмцевъ. Вотъ гдъ ея связь со всъмъ ея прошлымъ, исполненнымъ борьбы и славы, -- вотъ также то звено, которое когда-нибудь свяжетъ Чеховъ Богеміи съ ихъ восточными братьями. На это особенно нужно надегать вниманіемъ, потому что именно въ этихъ-то сочувственныхъ воспоминаніяхъ о. Восточной Цервви, въ этихъ-то попыткахъ возврата въ старой въръ-и завлючается глубовое различіе между Богемією и Польшею: между Богемією, противъ воли претериввающею иго западнаго церковнаго общенія, - и этою крамольно-католическою Польшею, фанатическою пособницею Запада, въчною предательницею своих. Знаю, что до сихъ поръ вопросъ Чешскій еще не поставленъ на своемъ истинномъ основаніи, и что все настоящее волненіе и смятеніе на поверхности страны—не более какъ самый дешевый либерализмъ, съ примъсью коммунизма въ городахъ, и въроятно жакеріи по деревнямъ. Но это временное опьяненіе скоро разсвется, и истинная сущность двла не замедлить выясниться..."

Последняя часть статьи Тютчева Революція и Россія указываеть на опасность, грозящую Словенамь оть Мадьярь, "которые, подбитые Польскою эмиграціей и надутые революціонными в'єтрами, но сохраняя грубость Азіатской орды, воображають себя призванными Исторіей держать въ узд'є Словенство и Россію". Тютчевь, по словамь И. С. Аксакова, съ зам'єчательною в'єрностью предсказываеть неминуемость вооруженной схватки между Мадьярами съ одной стороны,—

Хорватами и Сербами-Граничарами—съ другой. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не сърываетъ опасности, угрожающей и Россіи. "Мало вѣроятія", говоритъ онъ,— "чтобъ всѣ эти удары землетрясенія, раздающієся на Западѣ, остановились на порогѣ Восточныхъ странъ. Если весь этотъ крестовый походъ безбожія, предпринятый революціей, всѣ эти раздирающія пропаганды, и католическая и революціонная, соединенныя въ одномъ общемъ чувствѣ ненависти къ Россіи и ко всему Словено-православному Востоку, обрушатся на голову Словенскаго Востока, могутъ ли Словенскія племена быть покинуты единственною властью, которую они призываютъ въ своихъ молитвахъ? Въ какую ужасную смуту низверглись бы эти страны при схватѣѣ съ революціей, еслибы законный Монархъ, православный Царь Востока, замедлилъ долѣе своимъ появленіемъ…"

Статью свою Тютчевъ заканчиваетъ следующимъ диоирамбомъ: "Нътъ, это не возможно! Тысячелътнія предчувствія не обманывають. Россія, страна віры, не оскудівсть вірою въ верховный мигъ. Она не устрашится величія своихъ судебъ и не отступить предъ своимъ призваніемъ. И когда же это призваніе было яснье и очевиднье? Можно сказать, что Богъ начерталь его огненными словами на этомъ небъ, черномъ отъ бурь. Западъ отходить, все рушится, все гибнетъ въ этомъ общемъ пожаръ: Европа Карла Великаго такъ же, какъ и Европа трактатовъ 1815 года, Римское папство и вев Западныя Царства, католичество и протестантство,въра давно потерянная, разумъ, доведенный до нелъпости; порядокъ отнынъ невозможный, - свобода отнынъ невозможная, и надъ всеми этими развалинами, ею же нагроможденными — цивилизація, убивающая себя собственными руками... И когда надъ такимъ громаднымъ крушеніемъ мы видимъ всилывающею святымъ ковчегомъ эту Державу, еще болъе громадную, - кто дерзнетъ усумниться въ ея призваніи, и намъ ли, ея сынамъ, являть себя невърующими и малодушными " 212).

Между тъмъ, изъ Петербурга, И. И. Давыдовъ писалъ Погодину (8 іюня 1848 г.): "Мечту Словенскую пора бросить Московскимъ литераторамъ и перемънить на дъйствительность—на нашу дражайшую Русь, любезное наше Отечество, которымъ мы должны гордиться. Видите, что затвяли Чехи. Да и можно ли Исторіи питаться мечтой, когда и Поэзія оставила міръ мечтательный, а обратилась къ міру дъйствительному? Гдъ жъ для Исторіи точка опоры въ Словенствъ? Не Россія ли одна представляетъ стройное, органически развитое государство?" 213). Шевыревъ, прочитавши это письмо, писалъ Погодину: "Въ наше время еще менве можно пренебрегать Словенскимъ вопросомъ. Не можемъ же мы остаться вовсе безъ союзниковъ. Какая эта мечта? Это дъйствительность. Давыдовъ смъщиваетъ Московскихъ Словенофиловъ съ Словенами. Прочти меморію Тютчева. Это важно. Здесь видно, что нравится Царю. Онъ смотрить на это дело, не какъ Уваровъ и Давыдовъ".

Но мысль Государя намъ извъстна изъ замъчанія его, сдёланнаго собственноручно на слёдственномъ дёлё И. С. Аксаковъ: Подъ видомъ участія къ мнимому утпененію Словенских племент вт других государствах тмится преступная мысль соединенія съ сими племенами, не смотря на подданство ихг сосъднимг и частію союзнымг государствамь; а достиженія сего ожидали не оть Божьяго опредъленія, а от возмутительных покушеній на гибель самой Россіи. На слова же И. С. Аксакова: "Признаюсь, меня гораздо болъе всъхъ Словенъ занимаетъ Русь, а брата моего Константина даже упревають въ совершеннъйшемъ равнодушій во всёмъ Словенамъ, кромё Россій, и то даже не всей, а собственно Великороссіи", Государь зам'ятиль: И дпльно, потому что все прочее мечта. Одинг Богг можетг опредълить, чему быть въ дальнемъ будущемъ; но ежели стечение обстоятельстве и привело бы ке сему единству, оно будеть на инбель Россіи 214).

"Ты долженъ выразиться непремвнно", писалъ Шевы-

ревъ Погодину, -- "на счетъ теперешнихъ дёлъ. Тебе же особенно это нужно. Публика ждетъ такихъ проявленій. Правительство имбетъ на нихъ право. Ты не хочешь понять своего положенія и становишься на ходули или хандришь". На этотъ упрекъ, какъ Певырева, такъ и многихъ другихъ, Погодинъ отвъчалъ: "Вопервыхъ, Москвитянина по своей программ' не можетъ говорить о политическихъ проистествіяхъ, подобно Сыну Отечества и Стверной Пчелы, а изъ прежнихъ журналовъ Въстнику Европы... Вовторыхъ, всъ основныя историческія положенія онъ представляль публикъ нъсколько разъ, гораздо прежде, въ продолжение семи лътъ (Московскій Впстникт 1827—1830), такъ что ему пришлось бы повторять то, что теперь предлагается другими за новость. Историческую свою исповедь, всего короче, яснее и полнъе, случилось Редактору Москвитянина выразить въ 1845 году въ маленькой статейкѣ За Русскую Старину \*\*).

## XXXII.

Въ одномъ изъ своихъ стихотвореній князь П. А. Вяземскій глубокомысленно зам'єтилъ:

Огонь ли дальній домъ затронетъ, У нихъ ужъ действуеть труба, И, вакъ во дни потопа, тонетъ Ихъ неповинная изба.

По счастливому выраженію В. В. Григорьева, февральская Революція въ Парижѣ, произвела то, что "и подъ другою широтою оказалось невозможнымъ печатать что-либо, имѣющее вкусъ и цвѣтъ" 215). "Едва раздался громъ Европейскихъ переворотовъ, какъ графъ С. Г. Строгановъ представилъ Государю Записку о либерализмѣ, коммунизмѣ и соціализмѣ, господствующихъ въ цензурѣ и во всемъ Министерствѣ Народнаго Просвѣщенія. Баронъ М. А. Корфъ представилъ другую такую же записку. Вотъ начало такъ называемаго Неглаенаго Комитета 2 апръля.

<sup>\*)</sup> Жизнь и труды М. П. Погодина. С.-Пб. 1894. VIII, 51—57.

27 февраля 1848 года графъ А. Ө. Орловъ писалъ графу С. С. Уварову: "По дошедшимъ до Государя Императора изъ. различныхъ источнивовъ свъдъніямъ о весьма сомнительномъ направленіи нашихъ журналовъ, Его Императорское Величество на докладъ моемъ по сему предмету собственноручно написать соизволиль: "Необходимо составить Комитетъ, чтобы разсмотръть правильно ли дъйствуетъ цензура и издаваемые журналы соблюдають ли данныя каждому программы. Комитету донести мнъ съ доказательствами, гдъ найдеть какія упущенія цензуры и ея начальства, то-есть, Министерства Народнаго Просвъщенія, и которые журналы и въ чемъ вышли изъ своей программы. Комитету состоять подъ предсъдательствомъ генералъ-адъютанта князя Меньшикова, изъ действительнаго тайнаго советника Бутурлина, генералъадъютанта графа Строганова 2-го, генералъ-лейтенанта Дубельта и статсъ-секретаря Дегая. Увъдомить о семъ кого следуетъ и генералъ-адъютанта графа Левашова, а занятія Комитета начать не медля... Имъю честь покорнъйше просить васъ приказать немедленно доставить къ князю Меньшикову программы всёхъ издаваемыхъ у насъ журналовъ".

"Въ Петербургъ образовался", писалъ Шевыревъ Погодину, — "Цензурный Комитетъ подъ предсъдательствомъ барона Корфа, и грозятъ переборьой всъхъ журналовъ. Кромъ того, хотятъ отнять цензуру у Министра Народнаго Просвъщенія".

"Цъль и значение этого Комитета", по свидътельству А. В. Никитенка, "были облечены таинственностью... Наконецъ, постепенно выяснилось, что Комитетъ учрежденъ для изслъдования нынъшняго направления Русской Литературы и для выработки мъръ обуздания ея на будущее время... Министръ Народнаго Просвъщения не былъ приглашенъ въ засъдания Комитета..." Такимъ образомъ положение Уварова заколебалось. Въ мартъ 1848 года посътилъ Москву сынъ его—графъ Алексъй Сергъевичъ и сообщилъ Погодину, "что его отецъ отставленъ" 216).

Въ Дневники Погодина подъ 17 апръля 1848 года мы

встръчаемся съ слъдующею записью: "Просто Петербургъ не имъетъ ни смысла, ни ума, испугался и потерялся и даже опасается Москвы: не будеть ли чего тамъ. Доносы Строганова и пр." Возвратившійся изъ Петербурга Грановскій смутиль Погодина сообщенными извъстіями. "Встрътился вчера со мной на улицъ Грановскій", писаль онъ Шевыреву, -- "и разсказаль столько ужасовь о Петербургъ, теперешнемъ направленіи, что морозъ по вож' подираеть. Или уединеніе приготовляетъ слишкомъ воспріимчивость впечатлівній, и они бываютъ сильнъе обыкновенныхъ... Въ ужасномъ времени мы живемъ... Я непремънно уничтожилъ бы журналъ, не смотря на всв виды, еслибы не опасался такою внезапностью подать повода къ обвиненіямъ и подобржніямъ. О Строганов сказаль Грановскій: Онъ такія вещи сділаль въ посліднее время, которыхъ искупить трудно. Булгарину орденъ. Гречь тайный советникъ: Въ Праге ужасы. О какое время! Совъстно даже быть спокойну. Мы зачерствъли всъ!... Уваровъ сказалъ Грановскому, что все Министерство Просвъщенія вообще было въ опасности... Не говорите ни слова о Литературъ, ни о вліяніи ея. Мы сами были обвинены". Желая все это лично сообщить Шевыреву, Погодинъ восклицаетъ: "О разстояніе! Фхать я не могу подблиться, а жело одному!" и за ва мур видерам при начали вы применя

Вскор'в Комитетъ, учрежденный для разсмотрънія дъйствій цензуры періодическихъ изданій, приступилъ къ дъйствію. 11 марта 1848 года онъ пригласилъ редакторовъ въ свое засъданіе, на которомъ имъ было прочитано слъдующее: "Государь Императоръ изволилъ обратить вниманіе на появленіе въ нъкоторыхъ періодическихъ изданіяхъ статей, въ которыхъ авторы переходятъ отъ сужденія о Литературъ къ намекамъ политическимъ, или въ которыхъ вымышленные разсказы имъютъ направленіе предосудительное, оскорбляя правительственныя званія, или заключая въ себъ идеи и выраженія, противныя нравственности и общественному порядку. Вслъдствіе сего Государь Императоръ Высочайте повельть

соизволилъ: созвать редакторовъ и объявить имъ, что долгъ ихъ не только отклонять всѣ статьи предосудительнаго направленія, но содѣйствовать своими журналами Правительству въ охраненіи публики отъ зараженія идеями вредными нравственности и общественному порядку. Его Императорское Величество повелѣлъ предупредить редакторовъ, что за всякое дурное направленіе статей ихъ журналовъ, хотя бы оно выражалось косвенными намеками, они лично подвергнутся строгой отвѣтственности, независимо отъ отвѣтственной цензуры".

Это внушеніе, чрезъ Московскаго Попечителя, доведено было до свъдънія и исполненія также Московской цензуры, и самъ цензоръ В. Н. Лешковъ въ письмъ своечъ къ Погодину воскликнулъ: "У, какое время!" Мельгуновъ же писалъ: "Наступають времена тяжелыя: надо собираться съ силами, чтобы перенесть ихъ" 217). "Лешковъ говорилъ мнъ", писалъ съ отчаяніемъ Шевыревъ Погодину, -- , что пришло строжайшее повельніе, касающееся всых журналовъ... Не знаеть право, что и писать. Лучше всего говорить о буквахъ, да о словахъ, да и тутъ еще найдутъ что-нибудь... Петербургскіе журналы найдуть средства какъ вывернуться, потому что тамъ все купить можно, а у насъ въ невинной честной Москвъ будеть самое добросовъстное исполнение предписания, которое обрушится на Москвитянини. Впрочемъ ништо тебъ. Говорилъ я: не возобновляй. Тратимъ силы, тратимъ время, тратимъ деньги, истощаемъ себя и свои самыя цвътущія мужественныя силы на журнальныя статейки, забываемъ важнъйшія занятія-и все изъ чего? Изъ того, чтобы валандаться съ цензурою, и для чего? Для трехсотъ подписчиковъ, изъ которыхъ пятьдесять, чай, даровыхъ. По дёломъ тебъ, Михайло Петровичъ. Кабы ты меня разъ въ жизни послушаль, -- дъло-то было бы лучше". Какъ бы для удостовъренія правды, сказанной Шевыревымъ, Погодинъ посътилъ Лешкова и записаль въ своемъ Дневники: "Къ Лешкову о цензурномъ предписаніи. Ужасы" 218).

Не легче было и въ Петербургъ. "Здъсь цензура", пи-

салъ почтенный И. Я. Горловъ Погодину, - "дошла до того, что на дняхъ не пропустила объявление въ Съверной Пчель о книгь Куторги: Исторія Авинской республики... Заглавів казалось революціоннымъ... Ваше цензурное привидініе, вампиръ съ обагренными пальцами, для меня противно. Впрочемъ и здъсь разъ Елагинъ не пропускалъ, что картофель боленъ. Пожалуй, и здъсь можно видъть хулу противъ Промысла. Въ Петербургъ теперь ръшительно паническій страхъ между литераторами". Даже самъ П. А. Плетневъ былъ заподозрѣнъ Комитетомъ 2 апрѣля въ неблагонамѣренности, на что онъ съ негодованіемъ жаловался Жуковскому: служба осталась въ прежнемъ мъстъ, а недавно еще покачивалась... Стороною я узналь, что Бутурлинскій Комитеть и на меня подаль Государю донось, находя въ моихъ лекціяхъ и годичныхъ отчетахъ следы либеральныхъ идей. Я написалъ Наследнику письмо, изложивши въ немъ правила моей жизни, службы и всёхъ сочиненій моихъ. Онъ прочиталь это Государю, который велёль меня успокоить. Тогда Министерство Просв'вщенія снова представило меня въ ректоры — и Государь утвердилъ. Но Уваровъ увъряетъ, что еслибы я не поступиль такъ ръшительно, то не быль бы утвержденъ, и (по словамъ его) перемъна въ способъ избранія ректоровъ устроена была для благовиднаго удаленія меня отъ должности. Послѣ того, когда я былъ у Наслѣдника; Государь, проходя мимо меня, спросиль меня, доволень ли я студентами, прибавивъ, что всемъ внешнимъ и онъ въ нихъ доволенъ, но желаеть, чтобы у нихъ поболее было туть, показывая на сердце" 219). Вернувшись изъ Петербурга, Н. И. Крыловъ тоже напугалъ Погодина, и последній подъ 15 іюля 1848 года записалъ въ своемъ Дневники: "Прівхалъ Крыловъ и напугалъ иввъстіемъ о Петербургскомъ духъ. Національное направленіе-де есть самое опасное. Уже не бросить ли журналъ и замолчать. Къ Исторіи, Исторіи"; такъ же писаль Погодинъ и Н. Ф. Павлову: "Я быль бы радь, чтобы запретили Москвимянинг, и я принужденъ буду укрыться въ свое убъжищеИсторію и позабыть все. Направленіе наше, говорять, самое опасное".

Московская цензура запретила какую-то статью самого Погодина. Узнавъ объ этомъ, М. А. Дмитріевъ писалъ своему другу: "Мнѣ сказывали, что будто Голохвастовъ запретилъ вашу статью. Да что же это такое... До чего же наконецъ хочетъ онъ довести нашу Литературу и человъческую мысль Русскаго человъка? Неужели мы одни во всемъ мірѣ лишены права мыслить и печатать? Ибо цензура Голохвастова равняется запрещенію печатать... Да пожалуйтесь хоть разъ Министру. Онъ васъ, кажется, любитъ".

Уединившійся въ свое Долбино И. В. Кирѣевскій просиль Погодина: "Извѣсти пожалуйста о томъ, что у васъ дѣлается съ цензурою, и есть ли надежда, что наша Литература еще кое-какъ будетъ чахнуть, или уже ей пропѣта вѣчная память". Вмѣсто отвѣта мы встрѣчаемся съ слѣдующею записью въ Дневники Погодина: "Страстная недѣля. Говѣлъ. Молился съ меньшимъ усердіемъ и лѣнивѣе. Непріятности цензурныя" 220).

Между тъмъ изъ Петербурга И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: "Христосъ Воскресе! душевно уважаемый Михаилъ Петровичь, Христосъ Воскресе! Поздравляю васъ съ свътлымъ праздникомъ; желаю, чтобъ и на душъ было свътло. Въра Александровна поручила сказать вамъ, что вамъ надобно избъгать меланхоліи. А я привелъ ей слова Цицерона Aristoteles ait, omnes ingeniosos melancholicos. Такъ мудрено измѣнять природу... Туча, висъвшая надъ журналистикою, слава Богу, разсвядась... Къ барону Корфу обращаться не совътую: изъ этого ничего не выйдеть, кром'в смуть и недоразум'вній. Напрасно предполагаете вы различныя махинаціи: разумвется, борьба духа свъта и тьмы продолжается непрерывно; но ничего нътъ необыкновеннаго. Одно разстроенное воображение можетъ пугать себя не существующими фантомами. Благодать Господа Бога да будеть съ нами: и никто же на ны! Въ какую же деревню вы собираетесь? Неужели въ Карачарово? Подождите лъта: тогда лучше отправляйтесь въ Поръчье, гдъ будетъ Графъ. Долгомъ почитаю напомнить вамъ, что мы всъ несемъ тотъ или другой крестъ. Разница между нами та, что одинъ нетерпъливъ, ропщетъ, а другой все съ терпъньемъ переноситъ и безмолствуетъ. Едва ли бы мы не ошиблись, еслибъ помънялись своимъ положеніемъ. Предоставимъ судьбу свою Провидънію. Оно лучше насъ въдаетъ, что кому нужно и полезно. Ограничимъ желанія свои, обуздаемъ самолюбіе, и мы будемъ покойны".

До слуха Шевырева дошло, что И. И. Давыдовъ къ своему директорству пожелалъ присоединить и службу по цензуръ. "Говорятъ", писалъ Шевыревъ Погодину, — "будетъ пошлина на всъ книги, даже и на ученые, — и эта пошлина составляетъ жалованье И. И. Давыдова на его новомъ мъстъ ревизора всей заграничной учености и литературы, къ намъ поступающей. Увы!!"

Мало того, Давыдовъ желалъ привлечь и Погодина на службу по цензуръ. "Давно я не бесъдовалъ съ вами", писаль онь ему, -- "желая вамь предоставить досугь для изслудованія Половецкихъ наб'єговъ. Теперь полагаю, что вы вдоволь насытились Половцами: поэтому можно обратиться въ современности. И я, кромъ прямыхъ обязанностей, быль озабоченъ деломъ постороннимъ, котораго большая часть окончена-и я могу вздохнуть посвободне, переселясь мысленно въ Москву бълокаменную, съ золотыми маковками. Вамъ на Дъвичьемъ Полъ разсказываютъ новости не бывалыя, какова, напримъръ, молва о Курбатовъ \*). Вмъсто того, чтобы быть смотрителемъ Типографіи университетской и им'єть діло съ синдикомъ и другими, лучше принять званіе цензора, по новому положенію, которое, віроятно, въ этомъ году утвердится Это званіе будеть возвышено и нравственно, и матеріально. Объ этомъ уже говорено было графу С. С. Уварову". Само собою разумвется, что Шевыревъ съ негодованиемъ отнесся къ этому предложенію. "Давыдовъ хочеть", писаль онъ По-

<sup>\*)</sup> Начальникъ Типографіи Московскаго Университета.

годину,—"вербовать тебя въ свою секту. Онъ пошелъ по цензурной части. Грустно, что Уваровъ ему поддается. Всѣ книгопродавцы жалуются, что книги задерживаются. Надобно же отдѣлять ученыя сочиненія отъ романовъ. Надѣлали тамъ пустяковъ и скверностей, а теперь прижимаютъ науку и все доброе". Въ другомъ письмѣ Шевырева читаемъ: "Хорошо мѣсто тебѣ предлагаютъ. Историкъ—не будь профессоромъ, а будь цензоромъ. Давыдовъ золъ на Университетъ и настраиваетъ Министра противъ него. Это нехорошо".

Строгости тогдашней цензуры коснулись произведеній и благонам вреннаго чиновника Министерства Внутреннихъ Делъ, какъ В. И. Даля. 25 ноября 1848 года Д. П. Бутурлинъ писалъ графу С. С. Уварову: "При разсмотръніи помъщенной въ десятомъ нумеръ Москвитянина повъсти Даля, подъ названіемъ Ворожейка, въ которой разсказываются разныя плутни и хитрости, употребленныя цыганкою проходившаго черезъ деревню табора для обмана простодушной крестьянки и покражи ея имущества, Комитетъ 2 апръля остановился на заключеніи этого разсказа, гдв прибавлено: "На деревнъ сдълалась тревога, кто дома быль изъ мужиковъ кинулись верхомъ по Чердынской дорогѣ – но табора уже съ утра и слёдъ простылъ. Кидались по сторонамъ, наконецъ заявили начальству — темъ, разумется, дело кончилось, но бедная Марья лишилась забавнымъ образомъ всего приданаго своего и всъхъ подарковъ мужа". Находя, что двусмысленно выраженный въ словахъ: заявили начальству -- тъмг, разумпется, дъло кончилось-намекаль на обычное, будто бы, бездъйствіе начальства, ни въ какомъ случав не следовало пропускать въ печать... Комитетъ подагалъ сдёлать цензору, пропустившему эту неумъстную остроту, строгое замъчаніе. Таковое заключеніе Комитета Государь Императоръ Высочайше изволиль утвердить". Впрочемъ, на печатаемыя въ Москвитянинъ произведенія В. И. Даля, подъ заглавіемъ Картины изг Русскаго быта, было обращено вниманіе Московскимъ цензоромъ В. Н. Лешковымъ, и онъ писалъ Погодину: "Что это за картины

Русскаго быта! Какъ на смъхъ все уроды! И это Русь" 221). Въ Дневникъ Никитенка мы находимъ объ этомъ следующія свёдёнія: "Бутурлинъ действуеть въ качестве предсёдателя какого-то высшаго негласнаго Комитета въ цензуръ и дъйствуетъ такъ, что становится невозможнымъ что бы то ни было писать и печатать. Вотъ недавній случай. Далю запрещено писать. Какъ? Далю, этому умному, доброму, благородному Далю! Неужели и онъ попалъ въ коммунисты и соціалисты? Въ Москвитянинъ напечатаны его два разсказа. Въ одномъ изъ нихъ изображена цыганка-воровка. Бутурлинъ отнесся къ Министру Внутреннихъ Дълъ съ запросомъ, не тоть ли это самый Даль, который служить у него въ Министерствъ? Перовскій призваль къ себъ Даля, выговориль ему за то, что, дескать, охота тебъ писать что-нибудь, кромъ бумагъ по службъ, и въ заключение предложилъ ему на выборъ любое: писать — такъ не служить; служить — такъ не писать " 222).

Самъ же Даль писалъ Погодину (18 декабря 1848): "Времена шатки, береги шапки; тяжело будетъ вамъ теперь издавать журналъ... боюсь даже, что бросите. О моихъ похожденіяхъ вамъ теперь, конечно, уже давно извъстно, по выговору цензору; разумъется, что я теперь ужъ болъе печатать ничего не стану, покуда не измънятся обстоятельства".

Предъ этою непріятною исторією Даль быль въ Москвѣ и пользовался гостепріимствомъ Погодина и Шевырева и, повидимому, по старому знакомству, — ихъ полнымъ довѣріємъ и расположеніемъ, а между тѣмъ вотъ что записалъ Погодинъ въ своемъ Дневникъ 1848 года, подъ 14 мая: "Непріятныя извѣстія отъ Загряжскаго о свойствахъ Даля. Не пріѣзжалъ ли онъ согладатаемъ. Что за гадкое время!"

Утѣшая Погодина, В. Н. Лешковъ писалъ ему: "Что у васъ? Отчего и грустно и тяжело? Мнѣ право весьма жаль, сердечно жаль, если, не дай Богъ, у васъ въ домѣ не все благополучно: во всѣхъ другихъ отношеніяхъ васъ могутъ утѣшать и ваша дѣятельность. и ваша извѣстность, и общее къ вамъ сочувствіе, мужайтесь; время великое".

Между тёмъ наличные цензора выбились изъ силъ, и Начальникъ Петербургской цензуры былъ вынужденъ довести объ этомъ до свёдёнія Уварова, которому 10 апрёля 1848 г. онъ писалъ: "При увеличивающихся занятіяхъ цензоровъ по періодическимъ изданіямъ, разсмотрёніе которыхъ требуетъ теперь гораздо болёе времени и значительно усиленнаго вниманія, цензорамъ нётъ никакой физической возможности исполнять съ успёхомъ требованія по разсмотрёнію рукописей" и просилъ объ увеличеніи числа цензоровъ.

## XXXIII.

Шевыревъ предвидѣлъ, что отъ цензурныхъ строгостей "Петербургскіе журналы найдутъ средства какъ вывернуться". И дѣйствительно нашли.

З апрёля 1848 года князь А. С. Меншиковъ сообщилъ графу А. С. Уварову, что Государь Императоръ Высочайше изволилъ 2-го сего апрёля повелёть: "На Отечественныя Записки и Современникъ, замёченныя особенно въ помёщеніи статей и выраженій сомнительнаго духа, обратить самое строгое вниманіе цензуры и объявить редактору первыхъ, равно какъ редактору и отвётственнымъ издателямъ послёдняго, что по духу ихъ журналовъ Правительство имёетъ за ними особенное наблюденіе, и если впредь замёчено будетъ въ оныхъ что-либо предосудительное, или двусмысленное, то они лично подвергнуты будутъ не только запрещенію продолжать свои журналы, но и строгому взысканію".

Вслёдъ за полученіемъ этого сообщенія Уваровъ собственноручно сдёлалъ Попечителю С.-Петербургскаго Округа слёдующее предписаніе: "Предлагаю вашему превосходительству, призвавъ издателя Отечественныхъ Записокъ Краевскаго, объявить ему, что если онъ не измёнитъ въ основаніяхъ направленія издаваемаго имъ журнала и собственнымъ наблюденіемъ и выборомъ надежныхъ сотрудниковъ, то журналъ его въ скоромъ времени неминуемо подлежать будетъ запрещенію, а онъ самъ строгому взысканію. Такимъ образомъ прошу ваше превосходительство внушить Краевскому, что даруемый ему на нъкоторое время послъдній срокъ онъ долженъ считать дъйствіемъ снисходительности, въ оправданіе коей онъ обязанъ ръшительно принять прямыя мъры, дабы не подвергнуться сугубой отвътственности".

Исполнивъ относительно Краевскаго приказаніе Министра, Попечитель Петербургскій 10 апрѣля 1848 года доносилъ ему: "Во исполненіе предписанія вашего сіятельства Краевскій быль мною приглашенъ 9 сего апрѣля. Я, въ присутствіи цензоровъ Отечественных Записок Фрейганга и Срезневскаго, объявилъ ему содержаніе предписанія вашего сіятельства и старался внушить ему, что онъ обязанъ оправдать дѣлаемую ему снисходительность. Краевскій принялъ съ должнымъ уваженіемъ и полною признательностью сообщенныя ему мною замѣчанія и объяснилъ въ подпискѣ, что предписаніе вашего сіятельства онъ принимаетъ къ подлежащему и точному исполненію".

И воть, когда Бѣлинскій лежаль на смертномь одрѣ и ему оставалось нѣсколько дней жизни, въ Петербургѣ редакторомь Отечественных Записок писалась статья, которая была окончена 25 мая 1848 года, и въ іюльской книжкѣ Отечественных Записок, безъ подписи автора, явилась въ печати подъ заглавіемъ Россія и Западная Европа въ настоящую минуту.

Статья эта обратила на себя благосклонное вниманіе негласнаго Комитета 2-го апръля, и предсъдатель онаго Д. П. Бутурлинъ писалъ графу С. С. Уварову: "При обозръніи выходившихъ въ теченіе минувшаго іюля періодическихъ изданій, книгъ, отдъльныхъ сочиненій и пр. Комитетъ, Высочайше утвержденный во 2-й день апръля сего года, остановился на статьъ, помъщенной въ седьмомъ нумеръ Отечественныхъ Записокъ подъ заглавіемъ Россія и Западная Европа въ настоящую минуту, статьъ, написанной самимъ редакторомъ журнала и отличающейся върнымъ взглядомъ на описываемый

предметь, безпристрастнымь, чуждымь какого-либо ласкательства и внушающимь тымь болые довырія изложеніемь, особою теплотою религіознаго чувства и патріотическимь увлеченіемь, достойнымь всякой похвалы. Замычанія сіи Комитеть счель долгомь повергнуть на Высочайшее воззрыніе, вслыдствіе чего Государю Императору благоугодно было повелыть предоставить вашему сіятельству объявить коллежскому совытнику Краевскому, что означенная статья удостоилась обратить на себя Всемилостивыйшее вниманіе Его Императорскаго Величества".

Но иное впечатлѣніе произвела эта статья въ Москвѣ на редактора Москвитянина. Прочитавъ ее, Погодинъ, подъ 13 іюля 1848 года, записалъ въ своемъ Дневникъ: Омерзиніе, произведенное Отечественными Записками, и на другой же день писалъ Шевыреву: "Прочелъ статью вчера въ Отечественных Запискахъ. Ты не можеть вообразить омерзѣнія, произведеннаго ею въ дутѣ: просто тотнота, что написали подлецы, но прочти самъ, доставъ книгу немедленно у кого-нибудь. А натей не посылаю: я питу статьи, ибо стериѣть и промолчать теперь нельзя. Я разражу ихъ".

Такъ какъ статья Отечественных Записок была безымянная, то явились разныя предположенія. Одни думали, что авторъ ея Блудовь, другіе—Устряловь, а иные предполагали, что Надеждинъ; вслъдствіе сего Погодинъ обратился въ послъднему съ запросомъ, но тотъ положительно отвъчалъ: "Не только писать какія-нибудь глупости для журналовь, да и читать ихъ у меня теперь нътъ ни досуга, ни охоты. Вотъ тебъ отвътъ на счетъ Отечественных Записок Прими его къ свъдънію и напредки во всёхъ подобныхъ случаяхъ. Объ извъстной статъъ, которой я и не читалъ, да и читать не намъренъ, самъ редакторъ предварительно извъщалъ меня съ самодовольствомъ, говоря, что онъ такъ напишетъ, что самъ Булгаринъ расчихается. Впрочемъ другіе говорятъ, что она написана Ксенофонтомъ Полевымъ".

Съ своей стороны и Шевыревъ писалъ Погодину: "Статью

Отечественных Записок писаль самь Краевскій. Это ясно. Въ статъв противъ Отечественных Записок надобно сначала резко дать заметить, что сходство между имъ и Москви*танином* въ этой стать только наружное... Статья Отмечественных Записок во мн решительно не произвела никакого негодованія. Во многихъ мъстахъ я отъ всей души смъялся. Вотъ такъ-то и надо. Это всего лучше. А ты сердишься. Да такія статьи - ордена мнв и Москвитянину".

Какъ бы то ни было патріотическая статья Отечественных Записок заставила Погодина съ своей стороны написать:

Нъсколько слове и выписоке по поводу статьи: Россія и Западная Европа въ настоящую минуту.

"Москвитянинг семь лътъ настаиваетъ на противоположность Исторіи Русской съ Исторією Запада (а Московскій Впстник начиналь говорить это еще двадцать лёть тому назадъ). Отечественныя Записки съ Современником безпрестанно издъвались надъ этой мыслію, а теперь они выписывають почти слово въ слово положенія и разсужденія Москвитянина и доводять ихъ даже до крайностей, какъ увидимъ ниже. Не въришь глазамъ своимъ, читая седьмой нумеръ. Не повърятъ и читатели, -- но мы честь имъемъ представить осязательныя доказательства. Извольте сличить:

Москвитянинг, 1844 г., № 1. Отеч. Зап., № 7, 1848 г., с. 2.

Западныя Европейскія госунастоящаго времени.

Начало почти всёхъ новыхъ дарства обязаны происхожде- государствъ Западной и Средніемъ своимъ завоеванію, кото- ней Европы было одинаково. рое опредълило и всю послъ- Почти вездъ политическое ихъ дующую ихъ Исторію, даже до существованіе началось завоеваніемъ.

Пришельцы побъждають ту- Сильные народы, подвигаясь земцевъ и поселяются между съ Востока, покоряли туземними. Предводитель д'влить зем- цевъ, и, оставаясь на ихъ земками, которые (феодалы) въ ихъ повелителями. Такъ накрънкихъ замкахъ становятся чался, утвердился и образогосподами, угнетають народь, вался феодализмъ во всей Запримиримая ненависть между завоевателями; потомъ сими племенами, которая уси- жанъ съ помъщиками, борьбу лее должна бываетъ таиться.

Въ городахъ укрываются не-

Всв эти происшествія имвютъ тесную связь между со- ною изъ причинъ, которыя въ бою... и ведутъ свой родъ со- развитіи своемъ вели къ борьвершенно генеалогически отъ бъ государственныхъ стихій, и завоеванія.

дализмъ, ненависть, борьба, революціи, то-есть, къ ниспро-

лю между своими сподвижни- ляхъ, дёлались безотчетными отделяють его отъ государя, — падной Европе. Онъ представи живуть на счеть племени ляеть безпрерывную борьбу, побъжденнаго. Возникаетъ не- сначала покоренныхъ рабовъ съ ливается тёмъ болёе, чёмъ до- городовъ и ленныхъ владёльцевъ съ королями, наконецъ борьбу разныхъ сословій и учрежденій съ правительствами.

Наконецъ власть королей и многіе жители, кои въ теченіе другихъ державныхъ владётевъювъ, послъ многихъ тщет- лей казалась утвержденною; ныхъ усилій и жертвъ, мало- но борьба нравственная и даже по-малу освобождаются отъ ихъ вещественная не прекращалась. вліянія... образуется среднее Стоитъ только вспомнить о волсословіе, а при двор'в аристо- неніяхъ..., гд'в то своевольные кратія, происходящая отъ фео- пом'єщики, то города и сослодаловъ, которые... присвоива- вія возставали противъ власти ють себь всы привилегіи и королей. Въ XVIII стольтіи, начинаютъ угнетать народъ когда все, повидимому, покоподъ другою формою. Среднее рялось законнымъ государямъ, сословіе... не уступаеть, и борь- прежнія борьбы слились въ ба... оканчивается революціей одну общую, изв'єстную подъ именемъ революціи.

Такъ феодализмъ былъ одборьба почти непрерывная раз-Завоеваніе, разділеніе, фео- дражала страсти и вела къ

первая трагедія Европейской рядка и хаотическому состоятрилогіи.

Единодержавіе, аристократія, борьба средняго сословія, революція-это вторая.

Уложенія, борьба низшихъ классовъ... будущее въ руцъ Божіей.

ской исторіи — представляеть съ одной стороны. Посмотрите ли она эти главныя характе- на исторію и событія въ друристическія явленія Западныхъ гой нашей части Европы. исторій.

сказаніе літописи, что наше чалось не завоеваніемъ, сділавгосударство началось не вслед- шимъ на Западе туземцевъ раствіе завоеванія, а вслед- бами, а свободнымъ призваніемъ ствіе призванія. Вотъ источ- властителей, которые съ самаго нивъ различій! Какъ на За- начала стали управлять Роспадъ все произошло отъ завое- сіею не на основаніяхъ феодаванія, такъ у насъ происхо- лизма, и на основаніяхъ патріардить оть призванія, безпреко- хальной, отеческой самодерсловнаго занятія и полюбовной жавной власти. томъ видъ: нътъ ни раздъле- самое начало нашей исторіи. нія, ни феодализма, ни убъжищныхъ городовъ, ни средняго сословія, ни рабства, ни ненависти, ни гордости, ни борьбы....

освобождение городовъ, - это вержению существовавшаго понію общества.

Обратимся теперъ въ Рус- Таковы исторические факты

Мы имъемъ положительное Государство Россійское на-Еслибы и не сдёлки. Съ перваго взгляда мы находили мы извёстія о томъ примъчаемъ, что у насъ въ на- въ сумракъ нашихъ лътописей, чалъ ея нътъ ръшительно ни то открыли бы ту же истину, одного, по крайней мере въ въ событіяхъ, ознаменовавшихъ "Мы повторимъ еще здѣсь кстати заключеніе статьи *Москвитянина* о различіяхъ Исторіи Русской и Западной:

"Эти различія развивались впослідствій и представили изъ Русской Исторіи, при общемъ (родовомъ) ея пособіи, при единствіє ціли, совершенную противоположность съ Исторіей Западныхъ государствъ, что касается до ея путей, средствъ, обстоятельствъ, формы происшествій, — противоположность, которую представляетъ наша жизнь и теперь, не смотря на всі усилія, преобразованія, перевороты, время....

"Вотъ что надо имъть непремънно въ виду, разсуждая о Русской Исторіи, въ какомъ бы то ни было ея періодъ; произнося приговоръ ея событіямъ, разбирая ея достоинства и недостатки, хваля и порицая дъйствующія лица, изъявляя желанія или опасенія для будущаго времени. Иначе мы будемъ впадать въ дътскія ошибки, то-есть, искать такихъ плодовъ, для которыхъ не было съмянъ, и оставлять безъ вниманія другіе, можетъ быть, драгоцъннъйшіе, потому что ихъ нътъ индъ.

"Москвитянинг постоянно впродолжение семи лѣтъ доказывалъ важность древней Русской Исторіи, и чтобъ яснѣе выразить свою противоположность съ Петербургскими журналами выставилъ на первомъ мѣстѣ въ своей программѣ 1843 г.: благоговѣние къ древней Русской Исторіи! Отечественныя Записки и потомъ Современникг постоянно отвергали Русскую Исторію до Петра I, поносили ее всячески, а теперь вотъ какъ они парафразируютъ Москвитянинг.

Москвитянинг, 1844 г., № 1. Отеч. Зап., № 7, 1848 г.

Въ основаніе государства у Здѣсь начало величія Россіи, насъ положена любовь, а на она свободно приняла едино-Западѣ ненависть. Въ этомъ державіе и вѣру, постепенно признаются многіе изъ запад- укрѣплялась въ нихъ, и нинихъ писателей: Сенсимонисты когда не представляла тѣхъ

даже выходять изъ того на- противорний, какія встрічаемь чала, что вся общественная мы въ исторіи другихъ Еврожизнь у нихъ составлена на пейскихъ народовъ. началь оппозиціи, то-есть, враэкды, следовательно, должна быть преобразована.

не было пролетаріевъ, не было ни инквизицією, ни лицемърне было инквизиціи, не было ни притесненіемъ и преследофеодальнаго тиранства.

У насъ не было рабства, Въра не вооружалась у насъ ненависти, не было гордости, ствомъ орденовъ монашескихъ, ваніемъ невинныхъ.

Москвитянинг, 1846 г., № 1. Отеч. Записки, № 7, 1848 г.

ляетъ всегда Россію однимъ и Царства) это въками обрасемействомъ, въ которомъ го- тившееся въ непреложное въсударь отецъ, а поданные дъти. рованіе, составляетъ взаимную Отецъ сохраняетъ надъ дътьми силу Царя и Царства. Госуполную власть, предоставляя дарь Русскій выражаеть собою имъ полную свободу; между все могущество и всв силы отцомъ и дѣтьми не можетъ Россіи, и слово его есть не быть недовърчивости, измъны; только повельніе, но и сама судьба, счастіе и спокойствіе воля и сила цёлаго государихъ общія. Пока этоть союзь ства, съ нимъ нераздільнаго. свять и нерушимь, до тёхъ поръ спокойствіе и счастіе, лишь только, гдѣ бы то ни было, онъ начинаетъ колебаться, какъ и безпорядовъ, замъщательство, тревога. Вотъ тайна Русской Исторіи, тайна, которой не можетъ постигнуть ни одинъ западный мудрецъ \*).

Русская Исторія представ- Уб'єжденіе (о единств'є Царя

<sup>\*)</sup> Эти слова были сказаны въ объяснение одного мъста изъ письма Карамзина къ Дмитріеву.

"Москвитянина настапваль на неразрывность Древней Русской Исторіи съ Новою и утверждаль, что Русской Исторіи нельзя начинать съ Петра I, какъ того хотели Отечественныя Записки и Современника, а теперь они говорять совершенно то же.

Москвитянинг, 1848 г., № 1. Отечественныя Записки.

нашей Литературъ имъють ныхъ основаній ея величія и привычку ссылаться на Петра славы, а только утвердилъ ихъ. Великаго и отъ его существенной мысли вести свое проис- преобразованій Петра Велихожденіе. Это значить только, каго и его преемниковь, и что они не обозръли всъхъ его сообразите, въ чемъ заключаподвиговъ, не вникли во все дви- лись эти преобразованія, они женіе исторіи его царствова- обращались на такіе предметы, нія. Петръ въ началь своего отъ которыхъ не могуть перепоприща обнаружилъ нъкото- мъниться ни нравственныя убърое пристрастіе ко всему ино- жденія, ни върованія. странному, но по мъръ дъйствій своихъ пріобрѣтая большую и благо просвѣщенія и образобольшую опытность, видёлъ ванности для своихъ народовъ, самъ потребность возвращаться Петръ водворилъ у насъ наболъе и болъе къ основамъ уки и искусства и не прене-Русской жизни и на нихъ брегъ ни одного, такъ скаутверждать зданіе новой Россіи. зать, вещественнаго улучшенія Они могутъ сослаться на одно въ нашемъ быту. только: на измѣненіе одежды, внѣшней формы Русскаго человъка, но это, конечно, не составляеть существенной стороны Петрова преобразованія.

Напрасно эти дѣятели въ Петръ не измѣнилъ корен-Вникните въ сущность

Какъ геній, видѣвшій все

"Присоединимъ еще совершенно тожественное мъсто изъ Москвитянина вмёстё съ мнёніемъ его о прежнихъ Отечественных Записках.

(Москвитянинг 1844 г.). Есть другая крайняя сторона, болъ вредная, чъмъ та (старовъры), особенно въ наше время; это исключительные защитники Руси Петровой, которые думаютъ, что Россія могла начаться вчера, волею одного человъка; они отрицаютъ важность древней, обходять ее равнодушіемъ, даже презрѣніемъ, или разсматриваютъ, какъ мертвую древность историческую, чуждую всякаго современнаго значенія, утратившую для насъ весь прежній смыслъ свой. Это люди новые, необходимое перождение последнихъ на насъ вліяній, отколки отъ жизни Русской въ сближеніи ея съ западнымь образованіемь, неизб'єжныя жертвы н'єкоторыхь крайностей нашего всемірнаго развитія и эпохи намъ современной. Въ этихъ людяхъ слышится одинъ безпрерывно измѣнчивый отголосокъ последнихъ мненій Запада въ науке, въ общественной жизни, въ литературъ, въ модахъ свъта. Въ нихъ нътъ никакого уваженія къ прошедшему Россіи, даже и въ новомъ ея періодъ, а одно гордое и безсильное стремленіе начать ея бытіе съ самихъ себя. Въ нихъ особенная антипатія къ Москвъ, какъ средоточію и представительницъ древней Русской жизни. Въ нихъ одна бездушная, хотя щеголеватая снаружи, копія со всей внішней, матеріальной стороны просв'ященія западнаго, безъ всякаго внутренняго его значенія, безъ мысли живой и грівющей. Это повапленные гробы Россіи, од'ятые во фраки посл'ядняго покроя, украшенные всёми причудами послёднихъ модъ Парижа, его духами прикрывающіе запахъ внутренняго своего гніенія, принявшіе формы пов'єствователей на подрядь, журналистовь безь цёли, нравоописателей безъ народа и безъ жизни, нравоучителей безъ нравственности, грамматиковъ безъ родного языка, литераторовъ безъ мнвній и убъжденій. Таковъ неизбъжный характеръ жизни чужой, украденной у другихъ народовъ на прокать, не изъ своего народнаго начала біющей, при всемірномъ содійствій другихъ, а изміняющей чистому роднику

"И здёсь, и тамъ, разумёется, крайность: тамъ, у старо-

въровъ, по крайней мъръ, своя былая жизнь, но оцъпенъвшая въ омертвъломъ прошедшемъ; здъсь у новаго безпокойнаго безвърія — жизнь чужая, шатающаяся безъ корня и не знающая, къ чему привиться. По мнънію тъхъ и другихъ, все бытіе Русское, вся жизнь народа, въ его настоящую минуту, какъ и во всемъ его прошедшемъ, разрывается на двъ половины, которыя уже никакимъ образомъ соединены быть не могутъ. Разрывъ, по ихъ мнънію, характеръ бытія Русскаго.

"Я отрицаю совершенно присутствіе этого разрыва въ самой сущности жизни нашего Отечества. Объ половины Русской Исторіи совсемъ не находятся въ такомъ неразрешимомъ противоръчіи, какъ разумьютъ многіе. Это явленіе мнимое, наружное, несущественное. Русская древняя жизнь до Петра Великаго въ существъ своемъ не заключала никакого противорѣчія преобразованію Петрову: сама она, по силѣ, или правильные, по слабости, вещей человыческихъ, дожила въ народъ до такого оцъпенънія, которое мъшало существу и душъ развиваться далье. Преобразование Петрово не отрицало Древнюю Россію въ томъ, что она заключала въ себъ существеннаго, неизмъннаго, непреложнаго, а отрицало ее только въ тъхъ формахъ внъшнихъ, которыя препятствовали развитію сущности ея духа. Съ своей стороны, Древняя Россія дала этому преобразованію ту твердую почву, безъ которой оказалось бы оно непрочнымъ и легкомысленнымъ. Само оно, еслибы когда-нибудь вздумалось ему отвергнуть почву и существо древней Русской жизни, можеть дожить до другой вредной крайности; но это только временно и падетъ на немногія покольнія. Все же бытіе Русскаго народа едино, цельно и полно — и никакого разрыва и противоренія во внутренней святынь существа своего не допускаеть.

"Не нужно распространяться о мивніи, какое Москвитянинг имвлъ и имветъ о Карамзинъ. Петербургскіе журналы не ставили его ни во что, и это было ясно всякому опытному читателю, твмъ болве, что ограниченность, посредственность и слабость не умвли прикрывать даже и для толпы своихъ выходовъ. Москвитянинг въ порывѣ негодованія принужденъ быль иногда отвѣчать имъ рѣзко и позволяль себѣ выраженія, кои не позволиль бы себѣ ни въ какомъ другомъ отношеніи,—напримѣръ, при объявленіи о новомъ изданіи Исторіи Государства Россійскаго онъ возглашаль: "Юноши, бѣгите, бѣгите толпами къ этому чистому источнику Русскаго слова, Русскаго ума, Русскаго и человѣческаго чувства. Не вѣрьте, не вѣрьте тѣмъ неучамъ, наглецамъ, невѣжамъ, которые твердятъ вамъ, что Карамзинъ устарѣлъ, и что у него учиться нечему. Вкусъ падаетъ, образованность прекращается, сказалъ бы я съ грустію, еслибъ замѣтилъ, что такое нелѣпое мнѣніе распространяется дальше тлетворной атмосферы того болота, гдѣ оно возникло".

"А въ другомъ мѣстѣ *Москвитянинг* примѣнилъ даже стихъ Грибоѣдова о Репетиловѣ къ автору одной выходки о Карамзинѣ.

"Нынъ *Отечественныя Записки*, называя Карамзина красноръчивымъ историкомъ, приводятъ его въ свидътели и распространяютъ еще далъ его положенія.

"Довольно доказательствъ для читателя!

"Но можетъ быть, это статья сообщенная. Въ такомъ случав Отечественныя Записки должны бы были дать знать это и не поднимать на себя руки такъ торжественно и величаво. Мы, съ своей стороны, пожалвемъ, что авторъ не открылъ своего имени. Мы были бы очень рады согласиться съ нимъ во многихъ историческихъ положеніяхъ, тімъ болье, что эти положенія исконныя наши: о противоположности Русской Исторіи съ Исторіей Запада, о важности Древней Русской Исторіи, о неразрывности Петрова времени съ предшествовавшимъ; мы были бы готовы повторить за нимъ некоторыя другія, наприм'връ, объ историко-политическихъ непріязненныхъ отношеніяхъ между властями и народами Запада; наконецъ, намъ было бы пріятно поспорить съ некоторымы крайностями, до воихъ никогда не доходилъ и не дойдетъ Москвитянинъ, ибо крайности ни въ чемъ не бываютъ хороши и никогда не бывають благонадежны, какъ завъщеваеть мудрость въковъ.

Напримъръ, Отечественныя Записки говорятъ теперь, что даже въ Удъльномъ періодъ въра не мъшала, а только способствовала процвътанію и всъмъ успъхамъ государства и народа. Въра, разумъется, не мъшала ничему, но "процвътанія и всъхъ успъховъ Государства и народа" въ то несчастное время не было и быть не могло.

"Напримъръ, Очественныя Записки говорять теперь, что "мы соперничаемъ съ самыми просвъщенными народами въ наукъ, искусствъ и даже промышленности". Въ искусствъ, положимъ, намъ можно указать на нъсколько живописцевъ и музыкантовъ; въ промышленности на нъсколько фабрикъ,— на какую же науку и на какое сочинение можемъ мы указать Европейцамъ?

"Наконецъ, *Москвитянинг* никакъ не согласится съ авторомъ этой статьи, будто употребленіе Французскаго языка никакъ невредно,—не согласится, и во имя Ломоносова, Карамзина, Дмитріева, Шишкова и всёхъ нашихъ отцевъ, готовъ спорить съ нимъ до послёдней капли крови или хоть чернилъ".

Въ одномъ изъ позднъйшихъ писемъ Погодина въ Ө. П. Корнилову (отъ 23 января 1853 г.) мы читаемъ: "Въ седьмомъ нумеръ Отечественных Записок 1848 года помъщена была статья подъ заглавіемъ Россія и Европа, несогласная во многихъ отношеніяхъ съ прежними статьями этого журнала, и на оборотъ повторившая многія мысли Москвитянина, противъ которыхъ Петербургскій журналь возставаль. Помню, что я хотълъ выставить это и напечатать противоръчія Отечественных Записок и заимствование многих мыслей изъ Москвитянина. Мое объяснение было уже въ корректуръ, но я отдумаль послё пускать оное въ свёть, чтобъ не причинить вреда своимъ противникамъ, при ихъ невзгодъ. Между тъмъ это Русское направленіе, которое Москвитянинг ставиль себ'в всегда въ заслугу, литературные враги старались оглашать опаснымъ. Вотъ почему я думалъ тогда оставить журналъ и предаться исключительно Исторіи".

Это поздивишее свидвтельство ивсколько исправляется

современнымъ. Дело въ томъ, что статья Погодина противъ Отечественных Записок была просто остановлена тогдашнею цензурою. 27 августа 1848 года попечитель Московскаго Учебнаго Округа, Д. П. Голохвастовъ, писалъ управляющему Министерствомъ Народнаго Просвъщенія князю П. А. Ширинскому-Шихматову: "Цензоръ Лешковъ представилъ Комитету назначаемую для помъщенія въ Москвитаниню статью подъ заглавіемъ: Нъсколько слова и выписока по поводу статьи Россія и Западная Европа вз настоящую минуту—съ такимъ мнъніемъ, что статья эта, подавая поводъ внести въ журнальную полемику важнъйшіе вопросы государственной жизни Россіи, представляетъ для него затрудненіе въ этомъ отношеніи, требующее разр'єшенія высшаго начальства". Въ докладной запискъ по поводу этой бумаги сказано: "Статья въ Отечественных Записках удостоилась одобренія Его Императорскаго Величества. Москвитянина не пишетъ противъ нея; а доказываеть, что мысли этой статьи заимствованы у него и ему принадлежать, и только безмолвно присвоены Отечественными Записками. Москвитянинг большею частію повторяетъ прежде въ немъ напечатанное". На эту записку, 4 сентября 1848 года, последовала следующая резолюція князя П. А. Ширинскаго-Шихматова: Считаю неудобным дозволить эту статью къ напечатанію.

"Итакъ", писалъ В. И. Даль Погодину,— "знаменитая статья удостоилась вашего особеннаго вниманія и вонечно благоволенія. Ее писалъ, разумъется, самъ хозяинъ заведенія. Если грозятъ закрыть и запечатать фабрику, которая кормитъ, такъ чай запоешь и не то! " 223).

Чтобъ сколько-нибудь поднять упадающій гражданскій духъ, у Погодина явилась отважная мысль подать адресъ Государю. Вскорѣ мысль воплотилась въ слово. Въ Дневникъ его мы читаемъ: "Не дѣлается, а думается. Писалъ о войнахъ. Ужасныя вымарки цензора. Вотъ тебѣ разъ! Хорошо соотвѣтствуемъ мы времени! Читалъ Иннокентія. Переписалъ письмо къ Царю" 224).

Но противъ этого энергически возсталъ И. В. Кирвевскій и писалъ Погодину: "...Ты пишешь ко мнв, что не худо бы литераторамъ представить адресъ Императору о излишнихъ и ствснительныхъ двиствіяхъ цензуры. Сначала я оставиль эту мысль безъ большаго вниманія, какъ несбыточную. Потомъ однако, когда я обдумаль твой характерь, и что у тебя часто отъ первой мысли до дела бываетъ полъ-шага, -- тогда я испугался и за тебя, и за дёло. Подумай: при теперешнихъ безтолковыхъ переворотахъ на Западъ время ли подавать намъ адресы о Литератур'в? Конечно цензурныя стесненія вредны для просвъщенія и даже для Правительства, потому что ослабляють умы безъ всякой причины; но всё эти отношенія ничего не значатъ въ сравненіи съ текущими важными вопросами, которыхъ правильнаго решенія намъ надобно желать отъ Правительства. - Не велика еще бъда, если наша Литература будетъ убита на два или на три года. Она оживетъ опять. А между тъмъ подавать просительные адресы въ теперешнее время, значило бы поставить Правительство во враждебное или по крайней мъръ въ недовърчивое отношение къ литераторамъ, что гораздо хуже, потому что можетъ повести къ следствіямъ неправильнымъ и вреднымъ. Правительство теперь не должно бояться никого изъ благомыслящихъ. Оно должно быть увърено, что въ теперешнюю минуту мы всъ готовы жертвовать всёми второстепенными интересами для того, чтобы только спасти Россію отъ смуть и безполезной войны. Мы должны желать только того, чтобы Правительство не вмёшало насъ въ войну по какой-нибудь прихоти или но дружбъ къ какому-нибудь Шведскому или... королю; чтобы оно не пошло давить нашихъ Словенъ вмёстё съ Нёмцами; чтобы оно не возмущало народа ложными слухами о свободъ и не вводило бы никаких новых законов, покуда утишатся и объяснятся дъла на Западъ, чтобы, напримъръ, оно не дълало инвентарей къ помъщичьимъ имъніямъ, что волнует умы несбыточными предположеніями; чтобы оно не позволяло фабрикамъ безъ всякой нужды заводиться внутри городовъ и особенно столицъ, когда они съ такою же выгодою могутъ стоять за нѣсколько верстъ отъ заставы, и пр. и пр. Впрочемъ всего въ письмѣ не перескажешь" <sup>225</sup>).

На это Погодинъ отвѣчалъ Кирѣевскому: "О какой просъбъ Царю говоришь ты, любезный Иванъ Васильевичъ, я право не понимаю. Или ты не понялъ меня, или я неясно выразилъ мысль свою. Я очень понимаю, что теперь не до Литературы. Не помню даже, по вакому поводу я писалъ въ тебъ: столько происшествій общихъ и частныхъ, столько впечатлівній, что, право, забываешь часто самое памятное. У насъ разносился слухъ, что Государю непріятно молчаніе литераторовъ, а цензура не позволяетъ говорить ничего, сама устрашенная безпрерывными строгими, но общими предписаніями. Я, можеть быть, изъявиль желаніе, чтобъ Государь узналь какъ-нибудь объ этомъ фальшивомъ положеніи Литературы, и не гитвался на невинныхъ вмъсть съ виноватыми. Общее замъщательство увеличивается теперь холерою, которая рветь ежедневно въ Москвъ, въроятно, на половину, а въ Петербургъ по цълой тысячи! Господи помилуй насъ гръшныхъ! Я оставляю все настоящее—Исторія мое убѣжище".

## XXXIV.

Въ 1847 году въ Правительствъ нашемъ происходило большое движение по вопросу объ уничтожении кръпостного права. Императоръ Николай вновь и съ большею противъ прежняго энергіею изъявилъ свою ръшительную волю касательно этого вопроса. "Вы знаете", писалъ Бълинскій П. В. Анненкову (декабрь 1847), — "что послъ выборовъ назначается обыкновенно двое депутатовъ отъ дворянства, чтобы благодарить Государя Императора за продолжение дарованныхъ дворянству правъ, и вы знаете, что въ настоящее царствование эти депутаты никогда не были допускаемы до Государя Императора. Теперь вдругъ Смоленскимъ депутатамъ велъно было явиться въ Питеръ. Государь Императоръ милостиво принялъ

ихъ, говорилъ, что онъ всегда былъ доволенъ Смоленскимъ Дворянствомъ и пр., и потомъ вдругъ перешелъ къ следующей ръчи: Теперь я буду говорить съ вами не какъ Государь, а какъ первый дворянинъ Имперіи. Земли принадлежатъ намъ, дворянамъ, по праву, потому что мы пріобрели ее нашею кровію, пролитою за Государство; но я не понимаю, какимъ образомъ человъкъ сдълался вещью, и не могу себъ объяснить этого иначе, какъ хитростію и обманомъ, съ одной стороны, и невъжествомъ — съ другой. Этому должно положить конецъ. Лучше намъ отдать добровольно, нежели допустить, чтобы у насъ отняли. Криностное право причиною, что у насъ нътъ торговли, промышленности. Затъмъ онъ сказалъ имъ, чтобы они вхали въ свою губернію и, держа это въ секретъ, побудили бы Смоленское Дворянство къ совъщаніямъ о мёрахъ, какъ приступить къ дёлу". Бёлинскій радуется, что движеніе это отразилось и въ Литературів. "Проскальзывають тамь и сямь", пишеть онь, -- "то статьи, то статейки, очень осторожныя и умъренныя по тону, но понятныя по содержанію. Вы, върно, уже получили статью Заблоцкаго \*). Въ другое время нельзя было бы и думать напечатать ее, а теперь она прошла. Мало этого: недавно въ Журналь Министерства Народнаго Просвищенія ее разбирали съ похвалою и выписали мъсто о злъ обязательной ренты. Помъщики наши проснулись и затолковали. Очень интересна теперь Земледильческая Газета, органъ мнвній помвщивовъ. Толкують о съёздахъ помёщиковъ и т. д. « 226).

Въ бумагахъ Погодина сохранились записанныя имъ, во время пребыванія въ Поръчьь, мысли объ этомъ вопрось графа С. С. Уварова, съ краткими замътками самого Погодина, сдъланными карандашемъ. Эти замътки мы помъщаемъ въ выноскахъ. "Случай доставилъ мнъ", писалъ онъ,— "счастіе воспользоваться бесьдою одного государственнаго мужа. Отмъчу нъкоторыя слова его о крестьянахъ, которые такъ часто бы-

<sup>\*)</sup> Андрея Парееновича Заблоцкаго-Десятовскаго: О колебании цини на хлыбъ.

вали предметомъ моихъ тихихъ размышленій. Жалію, что не могу передать въ растянутыхъ фразахъ той быстрой, живой, блистательной різчи, исполненной силы, движенія, остроумія, глубокомыслія, противъ которой устоять трудно, когда стоишь подъ ея дождемъ. Позволяю себі только теперь опомнившись заявить нікоторыя сомнінія.

- 1) Вопросъ о крѣпостномъ правѣ тѣсно связанъ съ вопросомъ о самодержавіи и даже единодержавіи.
- 2) Это двѣ параллельныя силы, кои развивались вмѣстѣ. У того и другого одно историческое начало; законность ихъ одинакова.
- 3) Что было у насъ прежде Петра I, то все прошло, кром'в кр'впостного права, которое, сл'вдовательно, не можеть быть тронуто безъ всеобщаго потрясенія а).
- 4) Крѣпостное право существуетъ, каково бы ни было, и нарушеніе его повлечетъ за собою неудовольствіе дворянскаго сословія, которое будетъ искать себѣ вознагражденія гдѣ-нибудь, а искать негдѣ, кромѣ области самодержавія.
- 5) Кто поручится, что тотчасъ не возникнетъ какой-нибудь Тамбовскій Мирабо или Костромской Лафайетъ, хотя и въ своихъ костюмахъ.
- 6) Оглянутся тогда на сосъдей, и начнутся толки, что и какъ тамъ устроено.
- 7) Наши революціонеры или реформаторы произойдуть не изъ низшаго класса, а въ красныхъ и голубыхълентахъ. Уже слышатся ихъ желанія, даже и безъ этого повода <sup>6</sup>).
- 8) Вопросъ этотъ въ продолжение двадцати лѣтъ представляемъ былъ нѣсколько разъ, и всегда съ такою неловкостію, односторонностію (однажды былъ планъ отдать всю

а) Но крѣпостное право падаеть едва ли на четверть Россіи, а при Петрѣ I на десятую долю; за сто лѣтъ до него и того менѣе!

М. П. б) Итицы предвёщають безотчетно погоду. Такъ и въ Исторіи прим'є-чаются часто такія невольныя желанія, часто ко вреду желающихъ.

землю пом'єщикамъ), что невольно ощущается страхъ въ благомыслящихъ людяхъ, не повлечетъ ли исполненіе вредныхъ сл'єдствій для настоящей Россіи в).

- 9) Положимъ, здёсь не будетъ никакого jacquerie, никакой рёзни, но произойдетъ множество новыхъ отношеній, среди коихъ измёнится навёрное существующій порядокъ вещей, и зданіе Петра I поколеблется.
- 10) Могутъ отдълиться даже части Остзейскія провинціи, самая Польша <sup>г</sup>).
- 11) У насъ не было завоеванія, но и не было, какъ и почему—я не знаю, крестьянъ-владѣльцевъ. Земля досталась особому сословію—положимъ—дворянамъ, хоть я и не понимаю этого слова. Отнять у нихъ землю—они скажутъ: чѣмъ намъ жить, какъ то было въ Лифляндіи <sup>л</sup>).
- 12) Оставить имъ землю крестьяне не поймутъ своей отвлеченной свободы и откажутся отъ своего положенія между небомъ и землею °).
- 13) А теперь, напротивь, они по какому-то таинственному чувству, которое однакожь составляеть нашь палладіумь, считають себя какъ-то связанными съ своими господами, какими-то общими владътелями даже надъ всъмъ достояніемъ сихъ послъднихъ: у насъ въ Порпиъв, говорять они, нашъ домъ, нашъ баринъ, и проч. \*\*).
- 14) Правительство не пріобрѣтеть ничего посредствомъ этого дѣйствія: низшій классъ и теперь ему преданъ, а бояться его ни въ какомъ случаѣ нечего: крестьяне могутъ поджечь домъ, поколотить исправника, но не болѣе в).

в) Великая государственная истина! Исполненіе—вотъ въ чемъ главное.  $M.\ H.$ 

г) Ни въ какомъ великомъ историческомъ происществіи никогда нельзя было предвидёть всёхъ следствій, никогда нельзя было взвесить всю пользу и весь вредъ. Богъ знаеть что выйдеть.

М. И.

д) А такъ-называемые казенные крестьяне.
 М. П.

 е) Но мало ли у насъ пустопорожнихъ земель.
 М. П.

 ж) А сколько Поръчьевъ въ Россіи?
 М. П.

з) Но эгоизмъ чуждъ Правительства.

15) Правительство не пріобрѣтеть ничего, а потерять можеть много. Другая оппозиція опаснѣе ему. Неужели однимъ словомъ цѣлуйтесь—можеть оно произвести согласіе и дружбу? Нѣтъ, но гораздо вѣрнѣе кровопролитіе, послѣ приглашенія раздѣлиться и разойтиться.

Заключеніе: Къ такому многосложному вопросу должно приступать съ величайшей осторожностію.

Это дерево пустило далеко корень: оно осѣняеть и Цер-ковь, и Престоль. Вырвать его съ корнемъ не возможно. Надо постепенно.

Довольно теперь пустить мысль эту въ оборотъ, чтобъ поколенія приготовились постепенно къ ея воспріятію.

Одно образованіе, просв'єщеніе можеть приготовить ел исполненіе наилучшимъ образомъ" <sup>в</sup>).

Между тъмъ среди Словенофиловъ въ 1846 и 1847 гг. шли оживленные толки о необходимости прекращенія кръпостного состоянія, и изъ нихъ, какъ увидимъ, одинъ только И. В. Киръевскій былъ недалекъ отъ мыслей по этому вопросу графа С. С. Уварова.

Еще въ 1846 году Ю. Ө. Самаринъ, въ качествъ помощника дълопроизводителя при Комитетъ по устройству Лифляндскихъ крестьянъ, составилъ историческую записку о мъропріятіяхъ по этому устройству, и въ заключеніи выразилъ мысль о нераздъльности крестьянъ съ землею и о возстановленіи права Лифляндскихъ крестьянъ на землю. Въ 1848 г. Хомяковъ писалъ Самарину: "Для насъ, Русскихъ, теперь одинъ вопросъ всъхъ важнѣе, всъхъ настойчивѣе. Вы его поняли и поняли върно. Давно уже ношусь я съ нимъ и старался его истинный смыслъ выразить елико возможно ясно. Спасибо вамъ за то, что вы попали на ту юридическую форму, которая выражаетъ этотъ смыслъ съ наибольшею ясностію и отчетливостью". Самъ же Хомяковъ въ это время быль озабоченъ рядою съ своими крестьянами. "Пора въ

и) Аминь.

Москву", писаль онъ А. Н. Попову,— "надобно только еще побывать въ трехъ деревняхъ и предложить pndy съ крестьянами. Впрочемъ, поъздка при теперешнихъ трескучихъ морозахъ и совершенномъ безснъжіи, съ повъркою счетовъ и бранью со старостами, не представляетъ мнѣ ничего особенно веселаго, и не будь этой pndu, я бы предпочелъ моей двухнедъльной поъздкъ пълый мъсяцъ ъзды по Англіи и Италіи. Аксаковъ не простиль бы такой ереси: я надъюсь, что вы будете снисходительнъе" 227). Погодину же Хомяковъ писаль: "Я писаль тебъ, что ъду въ деревню предлагать крестьянамъ pndy на въчныя времена. Это я сдълалъ, и хотя дъло не окончено, но замътно было, что мысль объ pndn имъ очень и очень нравится" 228).

Въ то время, когда Хомяковъ съ Ю. О. Самаринымъ вели горячую переписку объ освобождении крестьянъ, И. С. Аксаковъ на пути къ Сърнымъ водамъ встрътилъ подъ Муромомъ О. В. Самарина, "ъдущаго въ каретъ на девяти лошадяхъ" 229).

Самымъ горячимъ поборникомъ освобожденія крестьянъ быль А. И. Кошелевъ. "Когда я нъсколько успокоился", пишеть онь въ своихъ Запискахъ, — "на счетъ своихъ финансовыхъ дълъ, то-есть, до передачи откуповъ лътомъ 1847 года, я погрузился въ чтеніе богословскихъ книгъ. Зимнія бесёды съ Хомяковымъ и И. В. Кирвевскимъ были главною побудительною причиною къ этимъ занятіямъ... Вмёстё съ богословскими чтеніями я не покидаль и политическихь книгь и журналовъ. Въ особенности начинала меня сильно занимать мысль объ освобожденіи крізпостныхь людей. Осенью 1847 года я ръшился возбудить противъ себя гнъвъ благороднаго дворянства. Какъ въ декабръ должно было Рязанское дворянство собраться на выборы, то я вздумаль сдёлать ему предложение на счетъ упорядочения отношений пом'вщиковъ къ ихъ криостнымъ людямъ. Составленное въ этомъ смысли предложение было мною предъявлено Рязанскому губернскому предводителю дворянства, который пришель отъ него въ ужасъ и объявиль мнь, что безъ разръшенія изъ Петербурга онъ,

конечно, не ръшится передать мое предположение на обсужденіе дворянства. Тогда я рішился обратиться съ письмомъ прямо въ Министру Внутреннихъ Дёлъ. Благородное дворянство негодовало, находило, что за это мало меня четвертовать". Въ ноябръ 1847 года А. И. Кошелевъ получаетъ отвътъ отъ графа Л. А. Перовскаго, въ которомъ онъ сообщаль, "что докладываль" предложение Кошелева Государю Императору, "что хотя оно вполнъ согласно съ видами Правительства, однако Его Величество находить неудобнымъ въ настоящее время подвергать это дёло обсужденію дворянства". Къ этому Министръ присовокупилъ, что еслибы самъ Кошелевъ "желаль подать такой благой примъръ по своимъ имъніямъ, то такія его действія вполне заслужили бы одобреніе Его Величества", но Кошелевъ, кажется, не воспользовался этимъ дарованнымъ правомъ, и его многочисленные кръпостные остались въ томъ же положении 230). "Въ февралъ 1848 года", пишеть онь въ своихъ Записках какъ бы въ свое оправданіе, — "произошла во Франціи Революція, которая отозвалась у насъ самымъ тяжкимъ образомъ: всякія предполагавшіяся преобразованія были отложены и всякія стёсненія мысли, слова и дъла были умножены и усилены". Но тъмъ не менъе А. И. Кошелевъ предложилъ своимъ друзьямъ хотя частнымъ образомъ освободить своихъ людей отъ произвола и для этого устроить между крестьянами самоуправленіе, совершенно отдівлить ихъ земли отъ господскихъ земель и установить положительныя точныя правила какъ къ отправленію барщинскихъ работъ, такъ и къ уплатъ оброка.

Сохранилось любопытное письмо Петра Васильевича Киревескаго, этого, можно сказать, святаго мужа, къ Кошелеву, въ ответъ на его предложенія, въ которомъ между прочимъ читаемъ: "Мы съ вами расходимся не во мнёніи нашемъ о свойстве крёностнаго права, а только въ оцёнке лекарствъ противъ этой глубокой и страшной язвы нашего государственнаго и общественнаго быта. Вы знаете, что я не защитникъ крёностнаго права... Вы знаете также, что я не принадлежу къ числу

твхъ мечтателей, которые воображають, будто бы можеть пом'вщикъ, или челов'вкъ вообще поручиться за самого себя, что онъ, силою своей воли или своего просвещения, удержить свои страсти и прихоти въ должныхъ границахъ, не поставивъ себъ внъшней и для него самого неодолимой преграды. Самымъ краснор вчивымъ отв втомъ на сіе самонад вянное мнёніе можеть служить примёрь высокихь подвижниковь въры, которые обрекали свою пустынную жизнь исключительно борьбъ съ самимъ собою, далеко превосходили насъ и кръпостію воли, и высотою просвъщенія, а не смотря на то, должны были признать, что и они бы не устояли безъ огражденія внішняго. Итакъ, спорная сторона вопроса заключается только въ томъ, какими средствами и до какой степени мы, помъщики, можемъ истребить это зло, чтобы беззащитность нашихъ крестьянъ, зависящихъ отъ нашихъ страстей и прихотей, была заминена правдою закона... А если крестьянинъ, выходя изъ-подъ власти помъщика, поступить не подъ защиту закона, а подъ такой же помъщичій произволъ... безнравственныхъ чиновниковъ..., развъ это будеть значить, что пом'ящивъ даль своимъ врестьянамъ свободу, что онъ свои страсти и прихоти замениль действиемъ закона?" На положение Кошелева, что чиновничеству даетт силу не что иное, какъ кръпостное право, и что всъ почти чиновники изъ нашего сословія и должны быть безнравственны, какт душевладъльцы, Кирвевскій возражаеть: "Большая часть чиновниковъ, и самая худшая, происходить не изъ душевладъльцевъ, а поступаетъ въ душевладъльцы уже изъ чиновниковъ. Припомните только имена ихъ: это все почти Беневоленскіе, Здравомысловы, Борисоглібскіе, Ризположенскіе, Пирожковы, Огурчиковы и пр., которые поступають въ различные суды и палаты либо изъ духовенства, либо изъ дътей вольноотпущенныхъ. Сверхъ того, независимость чиновничества отъ душевладёнія доказывается консисторіями, которыя во всёхъ чиновническихъ качествахъ могутъ получить пальму первенства. Думы и магистраты также не во мнотомъ уступять палатамъ и правленіямъ. Изъ этого, мнѣ кажется, ясно, что чиновничество опирается не на крѣпостномъ правѣ, а вообще на отсутствіи правды, на которомъ опирается крѣпостное право". Вообще Кирѣевскій совсѣмъ не раздѣляетъ мнѣнія Кошелева о полезности частных сдълокъ помѣщиковъ съ крестьянами и находитъ, что "помочь можетъ только одна коренная, центральная, слѣдовательно, правительственная, мѣра, потому что одно правительство можетъ единовременно остановить всѣ потоки злоупотребленій, которые одинъ другимъ взаимно поддерживается. Оно одно можетъ въ одно и то же время уничтожить и чиновничество, и крѣпостное право" 231).

Въ апрълъ 1848 года В. В. Григорьевъ былъ командированъ въ Москву по одному секретному порученію. Для изслъдованія порученнаго ему вопроса предприняль онъ даже путешествіе пъшкомъ въ Сергіеву Лавру. Свои наблюденія надъ крестьянами и надъ отношеніемъ ихъ къ помъщикамъ выразилъ онъ такимъ образомъ: "Существованіе въ помъщичьихъ крестьянахъ желанія свободы никакъ нельзя отвергать: еєли оно не проявляется такъ сильно, какъ можно было бы ожидать, то причиною этому — что каково бы ни было положеніе помъщичьихъ крестьянъ, они во многихъ случаяхъ находятъ его лучшимъ для себя, чъмъ существованіе подъ управленіемъ въдомства Государственныхъ Имуществъ" 282).

"Весь погруженный въ мистическое созерцаніе", свидѣтельствуетъ біографъ А. И. Кошелева, — "и не обращавшій почти никакого вниманія на вопросы практической жизни, Иванъ Васильевичъ Кирѣевскій холодно относился къ дѣлу освобожденія". Это возмущало Кошелева, и онъ съ упрекомъ писалъ ему: "Не понимаю, любезный другъ Кирѣевскій, какъ тебя, христіанина, не терзаетъ мысль имѣть у себя людей въ крѣпости. Въ послѣднее мое пребываніе въ Москвѣ ты даже надо мною смѣялся, считая эту мысль во мнѣ едва ли не мономаніей... Знаю, что ты говоришь: я своихъ людей не притѣсняю, за-

бочусь о томъ, чтобы имъ было тепло и сытно; увѣренъ, что при освобожденіи ихъ состояніе будетъ хуже, а потому считаю долгомъ сохранить до времени это положеніе".

Не знаемъ, что отвѣчалъ на это И. В. Кирѣевскій, но знаемъ, что крѣпостнымъ братьевъ Кирѣевскихъ жилось и *тепло*, и *сытно*.

Въ семействъ Аксаковыхъ касательно возникшаго тогда вопроса мы не примъчаемъ единомыслія. Само собою разумъется, что И. С. Аксаковъ былъ самымъ ревностнымъ поборникомъ освобожденія крестьянъ. По поводу поставленнаго его матерью вопроса о продовольствіи крестьянъ во время голода онъ писалъ: "Вы пишете, что намъ приходится кормить крестьянъ, и что безъ помещиковъ имъ было бы плохо. При лучшемъ устройствъ магазиновъ можно было бы ихъ легко наполнить запасомъ года на два неурожая; а при лучшемъ устройствъ путей сообщенія можно было бы не бояться и неурожаевъ. Разумъется, это все легко сказать, но трудно выполнить. Хотя, по убъжденію Константина, Русскій народъ равнодушенъ къ управленію, потому что ищетъ только Царствія Божія, однаю я нивакъ не могу примівнить этого къ торгующему сословію, которое постоянно ищеть прибыли и вовсе не для одной поддержки своего земнаго существованія". Въ другомъ письмѣ И. С. Аксаковъ еще яснъе выражаеть свой взглядь на кръпостное право: "Итакъ Гриша дълается помъщикомъ", писалъ онъ, -- "конечно, ему иначе нельзя: но я уже по одному этому боюсь женитьбы. Еслибъ я былъ женатъ и имълъ дътей, я, разумъется, хлопоталь бы изо всёхъ силь о ихъ благосостояніи, а въ Россіи это благосостояніе пріобретается помеществованіемъ. Я же даль себъ слово никогда не имъть у себя кръпостныхъ и вообще крестьянъ; что бы ни говорили, а искусительныя выгоды пом'вщичьяго званія нарушають чистоту взгляда на крестьянъ, мѣшаютъ дѣйствовать. Нѣтъ, Богъ съ ними. Я же держусь того мевнія, что поміщики непремінно должны и нести правомърный убытокъ при эмансипаціи крестьянъ за

то, что цёлыя столётія пользовались безобразными правами надъ собственностію и лицомъ крестьянина; я считаю или, лучше сказать, я не вывожу этого логически, но душа моя говорить мнѣ, что крестьянинъ, обработывающій землю, крестьянинъ, для котораго она единственная мать и кормилица, болѣе меня имѣетъ на нее правъ. И странно какъ-то въ настоящее время пріобрѣтать помѣстье! Одинъ братъ дѣлается помѣщикомъ, другой изо всѣхъ силъ будетъ хлопотать лишить его многихъ помѣщичьихъ выгодъ! « 233).

Къ столичнымъ толкамъ того времени объ освобожденіи крестьянъ неравнодушно относился М. А. Дмитріевъ и изъ своего Богородскаго (19 апръля 1848 г.) писалъ Погодину: "Новыхъ мъръ, клонящихся къ извъстной цъли, не такъ опасаются, какъ прежде, скорве ихъ испугались бы крестьяне, еслибы знали: имъ теперь не лучше прежняго; но лучше и вольные, чымь ихъ вольнымь сосыдямь. Вы знаете на этотъ счеть мой образъ мыслей; следовательно, не можете подозревать меня въ пристрастіи или въ пом'вщичьей закорен влости: да и какой же я пом'вщикъ! Но о взаимныхъ отношеніяхъ можете судить по следующимъ двумъ примерамъ, которые не суть исключенія: 1) Нікоторые изъ моихъ крестьянъ, во время бытности моей еще въ Москвъ, крали у меня сжатый хлъбъ, платя за него дешевую цъну сыну моего управителя, впрочемъ и не могли не покупать такимъ образомъ, потому что онъ этого требоваль съ угрозами, а жаловаться отцу на сына не смели! Я бы такъ и не узналъ этого! Что же? По прівздв моемъ- начали по одиночкв приходить ко мив: кто самъ признается, кто о другомъ скажетъ; и тотъ запрется! Иные берегли хлъбъ до моего прівзда, и привезли дворъ сами; другіе — придутъ, повинятся и говорятъ: хлъбъ, виноваты, смолотили и съъли". Одинъ, какъ привезъ хлъбъ на гумно къ отцу, тотъ пошелъ и объявилъ священнику; священникъ хотя мнъ и не сказалъ, но по моемъ прівздв сынъ самъ пришель ко мнв съ повинной. Натурально, что всвхъ ихъ за кражу я пожурилъ, а за при-

знаніе похвалиль; который хлібоь привезли, тоть взяль, который съёли, такъ и остался въ ихъ пользу; но ни одинъ не быль наказань, ибо тогда повинная была бы не въ повиннную. Видите ли, что при убыткахъ помѣщика и при винахъ ихъ крестьянъ берется въ соображение сторона нравственная! Это у всёхъ такъ, ибо помёщикъ смотритъ на человъка, смотритъ на вещи впередъ: онъ дъйствуетъ не по слепому закону. Теперь 2) Въ понедельникъ на Святой неделе загорълся верстахъ въ четырехъ отъ меня лъсъ, принадлежащій къ деревнъ однодворцевъ и къ другой деревнъ Чувашской. Онъ загорълся въ трехъ мъстахъ вдругъ, и очевидно быль подожжень, потому что пожарь произошель въ самой серединь, гдъ ни проъзда, ни пастбища, слъдовательно, заронить было некому. Я тотчасъ отправился къ сосъдямъ, и отправиль къ нимъ человъть до ста мужиковъ. Сгоръло-таки довольно, но погасили. На другой день явились ко мнъ однодворды, потомъ Чуваши; вопервыхъ, благодарить за сосъдскую помощь, вовторыхъ, просить совъта и защиты: лъсъ хоть и ихъ давнишній, да въдь онъ теперь удъльный, казенный; его вельно беречь, такъ они за убытокъ должны будуть отвѣчать. Ихъ же убытокъ, съ нихъ же взыщутъ! Вотъ вамъ два примъра; а вы выводите изъ нихъ заключенія сами, какія угодно или какія выдуть. Крестьянинь работаеть на господина три дня, а три на себя: въ эти три дня въ недвлю и четвертый въ воскресенье онъ вольный: ъдетъ на базаръ безъ спросу и делаеть, что хочеть; а тамъ все со спросами, и проч. Вотъ здёшніе интересы; а между тёмъ Европа горитъ, и погасить ее будетъ труднъе Чувашскаго и однодворскаго лѣсу!"

Лѣтомъ 1848 года Погодинъ узналъ отъ Грановскаго, что министръ Государственныхъ Имуществъ, П. Д. Киселевъ, сказалъ своему племяннику Милютину: вопрост о крестъянахъ лопнулъ.

Прошло много лътъ. Задушевное желаніе А. И. Кошелева исполнилось. Русскихъ крестьянъ освободили отъ ихъ

крепостной зависимости. Но когда после этого событія самому Кошелеву (1863—1866 гг.) довелось присутствовать освобожденіи Польскихъ крестьянъ, совершаемомъ тіми же Н. А. Милютинымъ и княземъ В. А. Черкасскимъ, то вотъ что онъ писалъ: "Въ теченіе перваго мѣсяца моего пребыванія въ Варшав'в я старался и им'влъ возможность близко познакомиться съ ходомъ крестьянскаго дела въ Царстве Польскомъ и съ правилами, которыми руководились гласные дъятели по этой части, то-есть, князь Черкасскій и Соловьевъ, и которыя они внушали предсёдателямъ и членамъ мёстныхъ коммиссій по крестьянскимъ деламъ". Были почти ежедневныя собранія Русскихъ д'ятелей, "и самыя оживленные толки; а руководители не скупились на самыя откровенныя указанія и наставленія. Въ это первоначальное время князь Черкасскій и Соловьевъ еще говорили и дійствовали при мніз вполнъ свободно, безъ всякой прикрышки; а потому я имълъ возможность все видёть и слышать и про себя дёлать наблюденія. Я не замедлиль уб'єдиться, что справедливость и конность не были ихъ непремънными руководителями, и что они имфли въ виду доконать Польскихъ землевладельцевъ, то-есть, шляхту и пановъ. Конечно, я не питалъ къ последнимъ никакого особеннаго сочувствія, вовсе не былъ одушевленъ какими-либо аристократическими убъжденіями и стремленіями, я считаль главную міру, положенную въ основу предпринятыхъ реформъ, то-есть, надёленіе крестьянъ землею, отчуждаемою отъ пом'вщиковъ, необходимою, даже справедливою и вполнъ оправданною какъ прежними злоупотребленіями дворянства въ его отношеніяхъ къ крестьянамъ, такъ и недавними его действіями противъ Русскаго Правительства; но мнв непріятно было и казалось противнымъ интересамъ Россіи, ежедневно, ежечасно, при всякихъ возможныхъ случаяхъ, высказывать Польскому дворянству вражду и желаніе его притъснять и изводить".

Въ маъ 1848 года въ Погодину на Дъвичье Поле, явился молодой человъвъ и вручилъ ему два письма. Одно изъ нихъ

было отъ почтеннаго адмирала П. И. Рикорда, въ которомъ Погодинъ прочелъ: "Вручитель сего письма Александръ Васильевичъ Головнинъ, сынъ покойнаго друга моего, адмирала Головнина, посёщая въ первый разъ Москву, желалъ бы осмотръть достопримъчательности древней нашей столицы. Вы чувствительно обяжете меня, оказавъ ваше благосклонное содъйствіе къ удовлетворенію его любопытства и почтивъ вашимъ дружескимъ пріемомъ". Другое письмо было отъ А. П. Заблоцкаго - Десятовскаго следующаго содержанія: "Вручитель этого письма есть добрый мой пріятель Александръ Васильевичь Головнинь, бывшій секретарь Министра Внутреннихъ Дълъ и Географического Общества, оставившій на время службу съ целію повздить по нашей широкой Руси, поглядъть ей прямо въ очи. Я позволю себъ рекомендовать его въ ваше расположение съ полною увъренностью, что вы не откажетесь удовлетворить любознательности Александра Васильевича, интересующагося столько же настоящимъ Россіи, сколько и ея прошедшимъ" 284).

Такъ началось знакомство Погодина съ человѣкомъ, которому впослѣдствіи вручены были судьбы Русскаго Просвѣщенія, и который въ Исторіи Царствованія Императора Александра Второго займеть не одну страницу.

Въ это время А. В. Головнинъ готовился опредълиться на службу подъ начальство генералъ-адмирала Великаго Князя Константина Николаевича. 30 августа того же 1848 года Великій Князь вступилъ въ бракъ съ Великою Княжною Александрою Іосифовною. Это событіе Шевыревъ привътствовалъ одою, въ которой обращаясь къ Великому Князю, между прочимъ, писалъ:

Про тебя молва такое Говорить, что имлокъ умъ, Что кипуче ретивое, Полно чистыхъ Русскихъ думъ; Что всё отввуки родные Милы сердцу твоему, Жизни блага коренныя Ясны Русскому уму 235).

Въ Москвъ А. В. Головнинъ провелъ время и пріятно, и полезно. Изъ своего Рязанскаго именія Гулынки онъ писаль Погодину: "Прошу васъ передать мое душевное уваженіе нашимъ общимъ Московскимъ знакомымъ И. М. Снегиреву и С. П. Шевыреву и признательность за благосклонное вниманіе, которымъ они меня удостоили. Я никогда не сомніввался, что любовь ко всему Русскому и желаніе изучить свое родное встретить сочувствіе въ Москве, не смотря на слабыя силы того, кто одушевленъ ими. И. М. Снегиреву передайте •поговорку, бывшую нікогда во всеобщемъ употребленіи въ сорока верстахъ отъ Рязани, по большой Астраханской дорогъ. Проъзжавшіе это мъсто говорили: близки Гулынки, подымайте дубинки. Гулынки это село, принадлежащее теперь мнь, лежало нькогда въ густомъ льсу между двумя болотами и, какъ должно полагать, славилось недоброй славой. Теперь жители его мирные хлібопашцы и уже нісколько літь какь здёсь не было ни одного случая воровства".

Желая выразить Погодину чувства своей признательности болъе вещественнымъ образомъ, А. В. Головнинъ принесъ даръ въ его Древлехранилище: "При последнемъ свиданіи нашемъ въ Москвъ", писалъ онъ ему, — "вы изъявили желаніе имъть автографъ покойнаго родителя моего вице-адмирала Василія Михайловича Головнина. Прівхавъ въ деревню, я тотчасъ же сталъ искать въ бумагахъ покойнаго собственноручную записку его, которая была бы любопытна и по содержанію. — Съ особеннымъ удовольствіемъ посылаю вамъ изъ путевого журнала, веденнаго имъ въ провздъ по Сибири въ 1814 году, списовъ Тунгузскихъ и Якутскихъ словъ, доказывающихъ, по мнѣнію батюшки, что между этими двумя языками нътъ никакого сходства. — Располагая напечатать въ небольшомъ числъ экземпляровъ подробное жизнеописание его, для лицъ, которыя любили и уважали покойнаго, съ историческими разысканіями о нашей фамиліи, я вмёню себё въ особенное удовольствіе доставить вамъ экземпляръ онаго".

Вмёстё съ тёмъ Головнинъ доставилъ Погодину статью

Гакстгаувена о послъднем указъ, касающемся кръпостных крестьянг.

## XXXV.

Затихшая въ концу 1847 года холера, одновременно съ февральскою Революцією 1848 г., обнаружила снова свое разрушительное д'яйствіе и въ Москв'я, и въ Петербург'я, и по всей Россіи.

25 іюня 1848 года Шевыревъ писалъ Погодину: "Въ Петербургѣ, говорятъ, умираетъ по шестисотъ человѣкъ въ день". Даль писалъ оттуда (въ августѣ 1848 г.): "Много знакомыхъ какъ косой срѣзало... Проходу не было отъ гробовъ, которые, буквально, тянулись весь день по улицамъ обозами" 286).

Хомяковъ же писалъ своему Петербургскому другу Веневитинову: "Московскія Видомости объявляють, любезный другь, о холеръ въ Петербургъ и, кажется, хоть она и не очень разыгралась, что она попрежнему мало спуска даеть. Спъщу тебъ напомнить, вопервыхъ, что гомеопатическіе пріемы Veratrum Arsenicum каждые четверть часа лекарство несомнѣнное; вовторыхъ, что Veratrum Tinet три капли на штофъ чистаго спирта есть предохранительное върнъйшее, при которомъ бояться ръшительно нечего, этого сами гомеопаты не знають еще. Пріемъ изъ этого штофа по утру натощакъ три капли въ ложкъ воды. Не пренебрегай этимъ и сообщи другимъ. Но вотъ тебъ еще просьба, лечивши болъе трехъ сотъ человъкъ въ полной холеръ съ корчами, я не видалъ почти ни одного смертнаго случая. Лекарство мое полърюмки (дессертной или ликерной) чистаго дегтя и столько же коноплянаго масла. Это останавливаеть холеру почти мгновенно и производить сильный поть. Случается, но редко, необходимость повторить половинный пріемъ этой же см'єси черезъ восемь часовъ, а еще ръже черезъ сутки. Не мъшаетъ положить горчичникъ подъ ложечку и необходимо послѣ прекращенія припадковь не давать пить ничего холоднаго и сырого, но варенаго и особенно слегка ароматическаго въ волю: всего лучше сыворотка, но такъ какъ ее не всегда достанешь, то хорошо проваренный квасъ съ мятой и укропомъ. При этихъ средствахъ я считаю холеру едва ли опаснѣе насморка: по крайней мѣрѣ таковъ мой опытъ. Добейся этого опыта въ какой-нибудь больницѣ при добросовѣстномъ докторѣ и потрудись самъ присутствовать. Я убѣжденъ, что успѣхъ изумитъ васъ всѣхъ. Пожалуйста сдѣлай и публикуйте потомъ въ газетахъ. Этого требуетъ совѣсть... Мы застряли въ деревнѣ".

Передъ отъвздомъ изъ Москвы въ самый разгаръ холеры Хомяковъ писалъ А. Н. Попову: "Завтра вывзжаемъ мы изъ Москвы. Пора, давно пора! Жара смертельна, холера сильне, чемъ когда-нибудь, всё перепуганы, и даже те, которые къ испугу не очень способны, тревожатся невольно отъ безпрестанныхъ толковъ, отъ которыхъ отбиться не возможно. Медицина отвратительна <sup>237</sup>. Въ іюле будучи въ Москве, Хомяковъ писалъ Погодину: "Я здёсь проездомъ только на несколько часовъ. Спету выбраться изъ еще нездоровато города. Я въ деревне лечилъ много и самыхъ отчаянныхъ случаевъ холеры, и не было ни одного несчастнаго случая; а у доктора въ нашемъ соседстве умирало постоянно двадцать изъ тридцати <sup>238</sup>.

Погодинъ же въ продолжение всего этого страшнаго лѣта не оставляль своего Дѣвичьяго Поля, не взирая на то, что холера бушевала не только окресть его, но даже заглядывала въ его домъ. Его между прочимъ очень оскорбила оффиціальная бумага, полученная имъ отъ Оберъ-Полиціймейстера, и онъ написалъ Шевыреву: "Ты, вѣроятно, увидишь Лужина, скажи ему, что за честь увѣдомлять ему о холерѣ! Зачѣмъ не просто: 11 іюня занемогла, и пр.". Самъ же Погодинъ переносилъ это бѣдствіе съ достойнымъ мужествомъ. Онъ "цѣловалъ холерныхъ живыхъ и мертвыхъ", продолжалъ спокойно заниматься Русскою Исторіею. "Я", писалъ онъ,— "такъ углубленъ въ развязываніе узловъ всѣхъ междоусобныхъ войнъ,

что мнъ не приходитъ и въ голову мысль о холеръ, которал въ нашей сторонъ однакоже свиръпствуетъ". Съ Дъвичьяго Поля писаль онь въ Сокольники Шевыреву: "Холера у насъ дъйствуетъ: вчера на дворъ у насъ умерла молодая женщина, жена лавочника. Въ началъ ея бользни я быль у нея, при соборованіи, и быль свид'втелемъ прекрасной Русской народной сцены. Какое благочестіе, преданность въ волю Божію. Какъ хорошо духовенство: священникъ нашъ, совершенно простой сельскій, показаль себя совершеннымь отцомь, а меня онъ не видалъ. Истинно прекрасный народъ, когда дойдеть дело до глубины. А на поверхности, разумется, мы его испортили". Не смотря на бушеваніе холеры, Погодинъ не уклонился однако отъ роскошнаго объда у князя М. А. Оболенскаго, и подъ 8 іюня 1848 года записаль въ своемъ Дневники: "Объдалъ у князя Оболенскаго. Съълъ и выпилъ лишнее, а холера дъйствуетъ сильно". По возвращени домой, онъ отправился въ садъ и тамъ въ аллев увиделъ "за деревьями упавшую звёзду почти надъ домомъ . Это его поразило, и онъ записалъ въ своемъ Дневники: "Не знавъ ли это моей смерти. Жаль не написать Исторіи и не сказать последняго своего слова. Буди воля Божія! Написаль распоряженіе на случай моей смерти, легь не безъ смущенія". И дійствительно, въ тотъ же вечеръ онъ написалъ слъдующее завъщаніе:

Похоронить въ Университетской Церкви. Послать дружескій поцёлуй прощальный Шафарику, Стульцу, Стоматовичу и проч. Дай Богъ Словенамъ пробудиться и начать человѣческое дѣланіе. Это было пыпѣ мое послѣднее пріятпое и сладкое ощущеніе.

Похороны—простые, духовникъ, приходскій священникъ и кто пожелаеть.

*Москвитянин*г пусть кончить Шевыревь, а послѣ-какъ ему угодно.

Музей предложить Государю. Есть черновое письмо къ нему въ конторкъ. Онъ благороденъ и повъритъ, что Музей стоитъ той цъны, которую я назначаю — сто тысячъ сер.

Есть еще бумага въ пакетъ — отдать ему лично, не распечатывая.

Дътямъ всъмъ по двадцати тысячъ сереб., изъ тъхъ денегъ.

Маменькъ и брату по пяти изъ заемныхъ писемъ.

Елизаветъ Ооминичнъ двъ-оттуда же.

Бъляеву одну—оттуда же, съ тъмъ, чтобъ писалъ Исторію Администраціи Московскаго Государства.

Митю отдать въ Дворянскій Институтъ.

Прочія д'єти съ маменькой должны жить у Груши.

Домъ Митъ. Библіотеку мою ему или Вань, смотря по тому, кто будетъ заниматься болье науками.

На содержаніе дітей пенсія, а прочее все въ ломбардъ.

На печатаніе *Москвитянина*... взять тысячу отъ Надеждина асс., отъ Гоголя проценты съ той суммы, которую онъ быль долженъ и заплатиль, а впрочемъ можно и не издавать *Москвитянина*. Съ публикой...., говорять, не совсѣмъ я расплатился, ибо съ двумя стами пятьюдесятью подписчиками нельзя больше сдѣлать ничего. Кончить можетъ тотъ на свой счетъ, кто захочетъ продолжать, а впрочемъ, Богъ дасть останусь.

Простите, Христа ради, всъ! Прощаю всъхъ.

Людей остальныхъ отпустить и наградить.

Прежнее завъщаніе, запечатанное, принять къ соображенію.

С. И. Симонъ подарить тысячу рубл асс. М. Өед. пятьсотъ руб.

По погребению деньги въ конторкъ-пенсія.

Пригласить знакомыхъ объдать.

Проснувшись на другой день, Погодинъ записалъ въ своемъ *Дневники*: "Всталъ, но не слишкомъ горячо поблагодарилъ, яко здраво и невредимо воздвиглъ мя еси".

Между тёмъ всеобщее настроеніе было самое мрачное. "Вчера я проёхаль по улицё", писаль Погодинъ, — "и никого не встрётиль — только около больницы народъ, такъ что стало жутко". 14 іюня Шевыревъ писалъ Погодину: "Грустное время! Въ Москве болезнь слабетъ, но по деревнямъ разсказываютъ ужасы. Въ первый разъ она такъ не проникала

въ села и деревни. Они были отъ нея свободны, а теперь едва ли она тамъ не сильнъе. Въ народъ страхъ и отчаяніе. Въ селеніяхъ, гдъ живутъ помъщики, лучше, потому что берутся мъры предосторожности и подаются пособія".

Для подтвержденія справедливости этихъ посл'єднихъ строкъ мы ограничимся только двумя-тремя прим'єрами, а ихъ конечно было многое множество.

Хомяковъ во времи холеры жилъ въ своемъ Богучаровъ. "Эврика", писалъ онъ А. Н. Попову, "холера меня такъ задъла за живое опустошеніями, которыхъ полный размъръ еще не извъстенъ, я полагаю въ слишкомъ милліонъ убылыхъ... Я ръшительно вступилъ въ бой съ холерой, и эта двухмъсячная борьба не случайная, а веденная съ намъреніемъ и ръшительностью, отозвалась порядкомъ на моемъ здоровъъ. Я въ продолженіе всего этого времени испыталъ все волненіе битвы" <sup>239</sup>).

Подобно Хомякову подвизался въ своемъ Долбинѣ и И. В. Кирѣевскій, о чемъ писала Погодину его жена: "Иванъ Васильевичъ весь погруженъ въ леченіе отъ холеры. Богъ благословилъ его труды, почти всѣ выздоравливаютъ".

Благодътельную помощь своимъ страждущимъ крестьянамъ оказывалъ въ своемъ Богородскомъ и М. А. Дмитріевъ. "По возвращеніи моемъ изъ Симбирска", писалъ онъ Погодину,— "у меня въ селѣ открылась холера. Продолжалась она, благодаря Бога, недолго; но дѣйствіе ея было сильно и быстро. Въ продолженіе десяти дней занемогло сто-четыре человѣка, и изъ нихъ умерло восемнадцать. Въ эти же дни случился нашъ приходскій праздникъ, Троицынъ день; народъ гулялъ и не воздерживался отъ пищи, ѣлъ много свинины: отъ этого болѣзнь усиливалась. Я лечилъ ихъ тремя средствами: вопервыхъ—каплями, баней и натираніемъ тѣла виномъ съ краснымъ перцемъ; вовторыхъ, въ обоихъ селахъ было молебствіе; а втретьихъ, старался отогнать уныніе, ободряя ихъ хороводы, которые съ улицы заходили къ намъ на дворъ, гдѣ вмѣстѣ съ крестьянками мѣшались въ хороводы наши

дворовые, Московскія прівхавшія съ нами горничныя дввушки и наши дъти, Соня съ Юлей. Это производило благотворное сближение съ народомъ; а между темъ все эти три средства совокупно действовали къ одной цели: леченье, молитва и веселость духа; и слава Богу-холера миновалась; но началась въ сосъдствъ! Теперь предложилъ 'священникамъ отслужить въ объихъ церкахъ заупокойныя объдни и помянуть всёхъ умершихъ; а потомъ благодарственный молебенъ. Этимъ и покончилось; народъ не боялся; но замъчательно, что однажды, когда всё были по праздничному на улице, и собирались уже хороводы, вдругъ изъ воротъ вынесли два гроба: въ одну минуту никого не осталось на улицъ, всъ спрятались по домамъ. Но спустя нъсколько времени опять начали, показываться и пошло попрежнему. Скажу еще слово о холеръ. У насъ былъ слухъ, что изъ лъсу выбъгаетъ большая черная собака, и если кого понюхаеть, то вся семья и занеможетъ; а въ семи верстахъ отъ насъ поймали нищаго солдата, который будто бы напускаль холеру, и повезли его представить въ Сызрань. Губернаторъ же здёшній сказываль мнь, что когда онъ прошлаго года, во время этой бользни, повхаль по губерній для предпринятія мірь противь распространенія ея, то народъ увірился, что Губернаторъ повхаль открывать холеру! Еще о степени понятій: Прошлаго или третьяго года было здёсь затменіе солнца, полное, такое, что сделалась ночь и показались звезды. Это случилось во время объдни; народъ въ ужасъ выбъжалъ изъ церкви. Послъ работавшіе у меня плотники, разсказывая мнѣ это, спрашивали меня: правда ли, что есть такіе люди, которые скрываютъ солнце и мъсяцъ? Такъ какъ это былъ день солнечный, то я взяль шляну вмёсто луны и закрыль имъ солнце; а потомъ сталъ между солнцемъ и шляпой и объяснилъ имъ затменіе обоихъ свётилъ: слава Богу, повёрили! Надобно бы, чтобъ просв'ященные люди чаще съ народомъ сообщались; а безъ этого школы, хоть бы и были, будуть капля въ моръ".

Свербъевы во время холеры жили въ своей Серпуховской

деревнъ Солнушкахъ. "Свербъевы въ деревнъ", писалъ Шевыревъ Погодину,— "около нихъ холера свиръпствовала. Они тамъ уцълъли, "утъшалъ".

Въ письмѣ А. В. Головнина (отъ 28 іюля 1848 года) къ Погодину мы имъемъ красноръчивое описание ужасовъ, холеры въ Рязанской губерніи. "Путешествіе мое", писаль онъ, -- "со времени вывзда изъ Москвы, ограничилось разными увздами Рязанской губерніи и походило на прогулку по кладбищамъ болве, чвмъ на повздку по деревнямъ. Вездъ встръчалъ я или похороны, или могильщиковъ съ лопатами, или крестные ходы, или общее причащение Св. Таинъ въ ожиданіи скорой смерти. Видель целыя фабрики гробовъ, ряды избъ, въ которыхъ остались въ живыхъ одни ребятишки, поля съ хлібомъ, котораго некому убирать, потому что ті, которые посвяли его, сами разсвяны по нивъ Божіей. Народъ въ большомъ уныніи и мъстами толковали объ отравленіяхъ. Безуміе доходило до того, что разсказывали, будто въ Св. Тайны примъшивается отрава, чтобъ разомъ всёхъ уморить, и кое-гдъ бабы боялись причащаться. Впрочемъ нигдъ не было безпорядковъ. Холера действовала чрезвычайно странно. Въ иномъ селъ нъсколько недъль сряду умирали однъ женщины, а потомъ нъсколько времени одни мужчины. Щадила бользнь дьтей, стариковъ, людей издавна больныхъ и увъчныхъ. Вездв она вырывала цельми семьями и, опустошивъ нъсколько домовъ, никого не касалась въ другихъ. Къ этому бъдствію присоединился совершенный неурожай травъ и ярового хлъба. Льтомъ умирали люди-зимой будетъ падать скотъ. Если бользнь будеть дъйствовать такъ же сильно еще въ теченіе нъкотораго времени, то здъсь перестануть жаловаться на малоземельность. Цифры больныхъ и умершихъ, печатаемыя губернскимъ начальствомъ, крайне невърны и всегда показываются менве двиствительнаго числа. Впрочемъ винить тутъ некого. Мнъ самому стоило большого труда имъть точное свёдёніе о числё больныхъ въ моихъ имёніяхъ, разбросанныхъ по четыремъ увздамъ, и я даже не ручаюсь, чтобы зналъ навѣрно, сколько гдѣ умерло"... О дальнѣйшемъ своемъ путешествіи Головнинъ писалъ: "На дняхъ предполагаю отправиться въ Нижній Новгородъ и оттуда, если холера не будетъ сильна, въ Казань и Екатеринбургъ. Въ противномъ случаѣ нужно будетъ переждать это тяжелое время, ибо путешествовать съ цѣлію изученія Россіи не возможно; всѣ заняты одною мыслію, когда вездѣ видишь погребенія и плачъ. Теперь могъ бы съ пользой путешествовать медикъ, помогая больнымъ, которые въ деревняхъ остаются безъ всякаго призора и пособія, и изучая дѣйствіе болѣзни въ разныхъ мѣстахъ" 240).

Върующая душа Шевырева не унывала, а проникалась богобоязненнымъ чувствомъ. "Въ половинъ сентября 1847 г. посътила насъ болъзнь", писалъ онъ,—"мы приняли ее съ молитвами... Икона Иверской Богоматери совершала безчисленныя посъщенія. Въ одномъ и томъ же домъ являлась она и у богатаго, и бъднаго" 241).

Въ самый разгаръ холеры, ет *iюль* 1848 100а, онъ писалъ:

Время стоновъ, время муки, Время страха Божьихъ грозъ, Время скорби и разлуки, И сиротскихъ горькихъ слезъ!

Боже правый! въ это время Насъ молиться научи И губительное бремя Язвы лютой облегчи.

## XXXVI.

Удрученный лѣтами и болѣзнями, Московскій генералъгубернаторъ князь Алексѣй Григорьевичъ Щербатовъ, 6 мая
1848 года, оставилъ высокую чреду служенія своего Престолу
и Отечеству. "Въ то время", писалъ Шевыревъ,— "когда другіе отходятъ къ покою, усталые отъ трудовъ жизни, шестидесятивосьмилѣтній воинъ и государственный мужъ принесъ
еще послѣднія пять лѣтъ своей дѣятельности древней столицѣ,

честно, добросовъстно, сколько ему позволяли то его силы. Достойная супруга его возбудила въ столицъ прекрасные порывы благотворительности. Но угрожавшій недугъ требоваль отдыха... Спокойно и благородно сошелъ князь А. Г. Щербатовъ съ своего блистательнаго мъста въ тишину уединенія "241). Государь возобновилъ ему свою признательность Высочайшимъ рескриптомъ, въ которомъ между прочимъ начертано: "При назначеніи васъ Московскимъ военнымъ генералъ-губернаторомъ я не могъ не оцънть той върноподданнической готовности, съ какою вы, не взирая на преклонныя лъта и разстроенное уже прежними трудами здоровье ваше, приняли это назначеніе".

По древнему обычаю, Москва простилась съ своимъ достопочтеннымъ начальникомъ самымъ задушевнымъ образомъ. 16 мая 1848 года въ домъ Благороднаго Собранія, по взаимному согласію должностныхъ и не служащихъ дворянъ изъ высшаго круга здёшняго общества, назначенъ былъ об'едъ въ честь внязя Алексъя Григорьевича Щербатова. "Единодушное желаніе", пов'єствуєть Московскій літописець, — "почтить сердечнымъ привътомъ маститаго сановника и выказать ему сердечную признательность, -- было единственною причиною этого празднества. Не нужно здёсь много говорить ни о блестящемъ обществъ, ни о роскошномъ угощении; довольно будетъ сказать, что это быль прощальный объдъ первенствующаго Московскаго Дворянства своему любимому Градоначальнику, данный со всею искренностію чувствъ, со всёмъ безразсчетнымъ довольствомъ, такъ свойственными Русскимъ Москвичамъ. За объдомъ, послъ шумнаго тоста за здравіе Государя Императора и всей Августвищей Фамиліи, г. губернскій предводитель Московскаго Дворянства, его превосходительство Александръ Дмитріевичъ Чертковъ произнесъ краткую, но одушевленную искреннимъ чувствомъ річь, въ которой, отъ лица всвхъ собравшихся дворянъ, благодарилъ его сіятельство, князя Алексвя Григорьевича, за незабвенное время, проведенное подъ его управленіемъ. Въ заключеніе г. Предводитель сказаль, что хотя, къ общему сожальнію, разстроенное уже прежними трудами здоровье его сіятельства вынудило его просить Всемилостивъйшаго увольненія отъ почетнаго званія Московскаго Военнаго Генераль-Губернатора, но Дворянство Московское всегда помнить, что оно имфеть честь считать князя Алексыя Григорьевича въ числы своихъ дворянъ и помъщиковъ, и что эта пріятная мысль-жить всегда съ нимъ, въ настоящее время доставляетъ Московскому Дворянству истинное утвшение. Его сіятельство, тронутый искреннимъ привътомъ, отвъчалъ присутствующимъ: "Въ избыткъ чувствъ я не нахожу словъ изобразить, сколь много трогаетъ меня настоящее выраженіе расположенія ко мнъ жителей Москвы. Разставаясь съ вами, я въчно помнить буду незабвенныя для меня пять лътъ, тъсно сроднившія, меня съ вами. Отъ глубины преисполненнаго чувствами сердца пью за непоколебимое благоденствіе родной мнѣ Москвы и Московской губерніи". Живыя изъявленія признательности и любви понеслись со всёхъ сторонъ въ отвётъ на слова доблестнаго гостя, и, въроятно, въ сердцъ каждаго надолго останется памятнымъ этотъ день прощальнаго семейнаго торжества".

Вслёдъ за Дворянствомъ и Купечество почтило князя А. Г. Щербатова прощальнымъ обедомъ, который состоялся 18 мая въ домё Мёщанскаго Училища. "Всё правительственныя лица и почетнейше жители Москвы были приглашены на этотъ торжественный обедъ; къ концу роскошнаго обеда, во время тоста за здраве Государя, раздался любимый нашъ народный гимнъ: Воже царя храни!, пропетый согласнымъ хоромъ воспитанниковъ Училища. Вслёдъ за этимъ градской голова, коммерціи советникъ и кавалеръ С. Л. Лепешкинъ, привётствовалъ доблестнаго гостя слёдующею рёчью: "Сіятельнейшій князь! Жители Первопрестольной Столицы, по завётному древнему преданію предковъ своихъ, не могутъ иначе разстаться съ вами, какъ не раздёля послёдней хлёбасоли. Ваше сіятельтельство, вы были, какъ и всегда, внима-

тельны къ последнему привету нашему. Мы, граждане, преисполнены къ вамъ глубокою благодарностію во все время пребыванія вашего въ столицъ. Вы, сіятельнъйшій князь, во всякое время были доступнымъ начальникомъ, правосуднъйшимъ судьею и чадолюбиввишимъ покровителемъ бъдныхъ. Говорить много-значило бы говорить похвальное слово: но вы выше всякой похвалы! Это краткое слово невольно вырывается изъ моего сердца. Итакъ, мы, граждане, всъ благодаримъ, благодаримъ, благодаримъ васъ! и желаемъ отъ души, да укръпится здоровье ваше во дни отдохновенія. Ваше сіятельство разстаетесь съ Москвою, но Москва не разстается съ вами!" — "Я считаю долгомъ сердца", отвъчалъ на это привътствіе князь Алексьй Григорьевичь, - "изъявить именитому. Московскому купечеству всю признательность за лестное для меня расположение его. Въ течение пятилътняго моего управленія Москвою я находиль его всегда готовымъ подвизаться на пользу общую. Нынъ служебныя отношенія прошли, но не изгладится во мнъ никогда глубокое чувство уваженія къ сословію вашему. Да процвётеть Московское купечество и да сохранить навсегда то почетное мъсто, которое оно имъетъ въ торговлѣ Россійской Имперіи 4242).

Одновременно съ выходомъ въ отставку князя А. Г. Щербатова старшій сынъ его, князь Григорій Алексѣевичъ, быль назначенъ помощникомъ попечителя Московскаго Учебнаго Округа. "Я читалъ", писалъ М. А. Дмитріевъ Погодину,— "въ Московскихъ газетахъ произнесенную княземъ Щербатовымъ рѣчь на прощальномъ обѣдѣ! Какъ онъ хорошо говоритъ нынче рѣчи. У васъ и новый помощникъ попечителя! Поздравляю: этотъ выборъ дѣлаетъ честь начальству, принесетъ честь и Университету" <sup>243</sup>).

12 іюня 1848 года въ *Московскихъ Въдомостяхъ* было обнародовано: "Его Сіятельство господинъ Московскій генераль-губернаторъ, генераль отъ инфантеріи графъ Арсеній Андреевичъ Закревскій прибылъ въ Москву изъ С.-Петербурга сего іюня 8-го числа, въ 6-мъ часу пополудни" <sup>244</sup>).

Семнадцать лёть провель графъ Арсеній Андреевичь въ тишин частной жизни, занимаясь устройствомъ благосостоянія своихъ крестьянъ, которые, по истин наслаждались довольствомъ подъ управленіемъ своего заботливаго и сердобольнаго пом'єщика. Государственное поприще свое онъ оставиль въ ноябр в 1841 года, ознаменовавъ оное достохвальными подвигами противъ страшной, безпощадной, стихійной и нев домой тогда силы холеры. И вотъ, когда опять пос тилъ Россію этотъ бичъ Божій и когда сос днія намъ страны Запада были объяты пламенемъ революціи, когда по слову поэта:

Адъ ли, адская ли сила Подъ влокочущимъ котломъ Огнь гіенскій разложила И пучину взворотила, И поставила вверхъ дномъ? <sup>245</sup>)

Въ это-то страшное и грозное время императору Николаю I благоугодно было снова призвать графа Закревскагона службу.

По свидътельству князя Д. В. Друцкаго-Соколинскаго, графъ Закревскій, "считая себя принадлежащимъ другому времени, ряды представителей котораго все болье ръдъли, положительно не хотълъ вступать на службу, но когда императоръ Николай самъ лично высказалъ ему свое желаніе, онъ повиновался Самодержавной воль, и 6 мая 1848 года былъ назначенъ Московскимъ генералъ-губернаторомъ".

26 іюля того же 1848 года князь П. М. Волконскій уже писаль ему изъ Петергофа: "Весьма сожалью о ватихъ заботахъ, берегите ваше здоровье и менье сердитесь. Хотя сіе и трудно, что знаю по себь и по вашей дъятельности по службь, и что вы не любите безпорядка, но что дълать съ Москвичами, они не привыкли къ дъятельности и любятъ праздность и веселіе. Я всегда говорю, что они служатъ только изъ-за наградъ, и тогда только, какъ узнаютъ, что вдетъ въ Москву Государь. Какъ же скоро онъ вывдеть за заставу, то перекрестясь говорятъ: Слава Богу, упхалъ, и

тотчасъ мундиръ и штаны долой, надѣваютъ халатъ и закуриваютъ сигарки, растянувшись на диванѣ. Вотъ вся ихъ служба, къ которой мы съ вами не привыкли, и потому не можетъ нравиться".

Первымъ дѣломъ графа Закревскаго по прибытіи его въ Москву была забота о несчастныхъ сиротахъ "лицъ разныхъ сословій и изъ разныхъ губерній, умершихъ въ Москвѣ отъ холеры". По его приказанію въ Московских Видомостях было обнародовано: "Московскій военный Генераль-губернаторъ, озабочиваясь призрѣніемъ таковыхъ сиротъ и приличнымъ обезпеченіемъ ихъ участи, сділаль распоряженіе, чтобы мъстныя городскія и земскія полиціи собрали объ этихъ сиротахъ самыя върныя и подробныя свъдънія и представили къ нему оныя... Независимо отъ сихъ его распоряженій, онъ считаетъ нужнымъ объявить, что желающіе обратиться къ нему непосредственно съ просьбами о подобныхъ сиротахъ, могутъ подавать ему лично или присылать къ нему по городской почтв о томъ просьбы на простой бумагв. Присылаемыя по городской почть просьбы должны имьть на конвертахъ слъдующій адресь: господину Московскому военному Генералг-губернатору о безпріютном сироть, в собственныя руки" 246).

Къ этому христіанскому дёлу весьма сочувственно отнесся Шевыревъ и 25 іюля 1848 года писалъ Погодину: "Генералъ-губернаторъ затёялъ добрую мысль—учредить заведеніе для сиротъ послё холеры. Надо, чтобы наука и литература оказали свое содёйствіе. Хорошо бы нёсколькимъ профессорамъ соединиться и прочесть по двё публичныя лекціи. Хорошо бы возобновить Общество Любителей Россійской Словесности и дать нёсколько чтеній за деньги. Какъ думаешь?"

Мысль о возобновленіи Общества Любителей Россійской Словесности была постоянно любимою мыслію Погодина, но не совсёмъ раздёлялась Шевыревымъ, и предъ тёмъ между ними происходила переписка по этому предмету. За пять дней до вышеприведеннаго письма Шевыревъ писалъ Пого-

дину: "Сушкову хочется, чтобы возобновилось Общество Любителей Россійской Словесности и открылась ему возможность читать публично статьи свои. Одна изъ причинъ, почему трудно возобновить Общество-въ этихъ шмеляхъ литературныхъ. Явятся и Араповъ, и Сушковъ, и Василевскійвсе члены. Поди раздёлывайся съ ними. А срамъ-то публичный показать ихъ всему свёту, сидёть вмёстё съ ними за однимъ столомъ въ Обществъ Литературномъ. Вотъ почему возобновить трудно". Но Погодинъ настаивалъ на необходимости возобновленія: "Общество", писаль онь, — "возстановить непремънно надо, а отъ сверчковъ нигдъ никогда никакое не было свободно. Вспомни басню Хемницера. Власть у насъ въ рукахъ, следовательно, справиться съ ними было бы можно. А не сидъть рядомъ-это уже черезчуръ! Антонскій управлядся же съ сверчками своего времени! Пріуготовительный комитеть-воть и гарантія". На это Шевыревь отв'я аль: "Возстановить Общество Любителей Россійской Словесности хорошо, да надобно Обществу имъть капиталъ, а у него всего двъсти асс. На свъчи не станетъ. Къ тому же нужна поддержка. Въ комъ найти ее?"

Замышленію Погодина возстановить Общество Любителей Россійской Словесности весьма сочувствоваль и С. Д. Нечаевь, котораго онъ просиль быть предсідателемь. На второй день новаго 1849 года Нечаевь писаль Погодину: "Сердечно порадовался я вашему извістію о возрожденіи Общества Русской Словесности. Она всегда была главною моею отрадою въжизни. Я люблю ее съ нікоторымь даже благоговівніемь. Не она ли отличаеть человіка оть безсловесных, проистекая оть самаго Слова, Иму же вся бысть?.. Но быть президентомь не слишкомь ли это много чести для меня, такь давно оторваннаго оть литературныхь занятій другими трудами и заботами. Многимь изъ здітнихь любителей Словесности я совсімь не извістень. И вообще я всегда уклонялся оть произвола баллотированія, потому что никогда не играль въ азартныя игры. Шутки въ сторону, мні очень будеть пріятно по-

толковать съ вами о новой счастливой мысли вашей и вашихъ достойныхъ сподвижниковъ. Надо, непременно надо возстановить въ Москве настоящее средоточее Русскаго Слова, потому что оно отсюда именно возсіяло нынёшнимъ своимъ блескомъ. Опять скажу: мужайтесь".

Но мысли Погодина въ то время неудалось воплотиться. Къ величайшей чести Закревскаго слъдуетъ отнести и то, что въ правители своей канцеляріи онъ избралъ Өедора Петровича Корнилова \*).

Долгомъ считаемъ сообщить о немъ, хотя краткія, біографическія свідінія. О. П. Корниловь родился 7 марта 1809 года въ мъстечкъ Домбровицы Волынской губерніи. Воспитаніе получиль въ Царскосельскомъ Благородномъ Пансіонъ. Гражданскую службу свою онъ началъ 17 октября 1829 г. въ канцеляріи Комитета Министровъ; здѣсь онъ прослужиль недолго и 8 декабря 1830 г. поступиль въ Департаментъ разныхъ податей и сборовъ "въ число чиновниковъ при Директоръ". Въ январъ 1838 г. онъ былъ опредъленъ непремъннымъ членомъ Вятской Коммиссіи народнаго продовольствія; въ томъ же году онъ былъ назначенъ непремвниымъ членомъ въ Тамбовскій Приказъ общественнаго призр'внія. Въ Тамбов'в Ө. П. Корниловъ прослужилъ пять лъть, и 8 января 1844 года опредёленъ исправляющимъ должность начальника Третьяго Отделенія Департамента Общихъ Дель Министерства Внутреннихъ Дёль; а 30 октября 1848 года назначень правителемь Канцеляріи Московскаго военнаго Генералъ-губернатора 247). Вотъ что писаль о немь (18 декабря 1848 г.) В. И. Даль Погодину: "Корниловъ человътъ весьма хорошій; идите къ нему просто, коли что нужно, да кланяйтесь отъ меня. Вы найдете въ немъ очень образованнаго, умнаго, любознательнаго и благороднаго человъка".

Получивъ первое извъстіе о назначеніи Закревскаго, Погодинъ, подъ 9 мая 1848 года, записалъ въ своемъ Дневники:

<sup>\*)</sup> Нынъ статсъ-секретарь, членъ Государственнаго Совъта.

"Закревскій генераль-губернаторь. Это для меня им'єть выгоду, ибо Ермоловь можеть помочь въ случав нужды".

Мы уже знаемъ, что Погодинъ намѣревался быть біографомъ Ермолова, а потому довольно часто посѣщалъ нашего полководца и обо всякомъ посѣщеніи отмѣчалъ въ своемъ Дневникъ.

Подъ 13 февраля 1848. Къ Ермолову. Взопрълъ. Спокойнъе на сердцъ.

- 19 марта. Утро у Ермолова.
- 19 априля Нынѣшнее число у меня всегда примѣчательно. Къ Ермолову проситься на мѣсто Егора Борисовича Фукса, чтобы написать реляцію о взятіи Константинополя. Доставилъ ему много удовольствія и провелъ почти все утро.

Но съ назначениемъ Закревскаго Погодину показалось, можетъ быть и ошибочно, охлаждение къ нему Ермолова. По этому поводу въ *Дневникп* Погодина мы встръчаемъ такія записи:

Подъ 23 ноября 1848. Къ Ермолову, о котораго болъзни слышалъ. Какъ-то холоденъ и сухъ. Не дошли ль до него какія сплетни, или не слыхалъ ли чего отъ Закревскаго.

— 26 — —. Къ Ермолову, и не принялъ. Я начинаю сомнъваться: не имъетъ ли онъ какого извъстія отъ Закревскаго. Какое печальное у насъ положеніе.

Но тымъ не менье друзья Погодина, зная отношенія въ нему Ермолова, обращались въ нему съ такими просьбами: "Ты, слышу я", писаль въ нему Мельгуновъ,— "очень хорошо знакомъ съ Ермоловымъ; Ермоловъ же единственное лицо въ городъ, которое говоритъ Закревскому: ты, и вообще въ самыхъ дружескихъ съ нимъ отношеніяхъ. Не возьмешь ли ты на себя трудъ поговорить о моей просьбъ (касательно разрышенія ъхать женъ за границу) Алексъю Петровичу?" 248)

25 іюня 1848 года, въ день рожденія Государя, Шевыревъ об'єдалъ у Закревскаго и объ этомъ писалъ Погодину: "Я сейчасъ съ об'єда отъ Генералъ-губернатора. Утромъ мы были у него съ поздравленіемъ. Ректоръ и я были приглашены къ об'єду".

Самъ же Погодинъ долго не рѣшался представиться Закревскому, но очень интересовался имъ. Онъ толковалъ о немъ и съ княземъ М. А. Оболенскимъ, и съ Вельтманомъ. Дийствуетъ, записываетъ онъ въ Диевники своемъ. А. Д. Чертковъ предлагалъ Погодину представить его Закревскому, но онъ отказался. "Я не поѣхалъ", писалъ онъ Шевыреву,— "къ Закревскому, потому что А. Д. Чертковъ везъ съ собою цѣлую фалангу депутатовъ-кавалеровъ. Какой же я кавалеръ, сказалъ я ему, и отправился къ тебъ". Послѣ долгихъ размышленій Погодинъ рѣшился на мѣру, о которой онъ записалъ въ своемъ Диевники: "Написалъ объявленіе о холерѣ для народа, и долго думалъ, послать ли съ почтой Генералъ-губернатору. Послалъ" 249).

Отправляя объявленіе, онъ писаль Закревскому: "Вы человіть Русскій, и віто позволите говорить съ собою по Русски,— просто и откровенно. Объявленія о холеріт и мітрахъ противъ нея, кои печатаются въ нашихъ газетахъ, сочинены слишкомъ учено, замысловато и красиво. Народъ ихъ не понимаетъ или толкуетъ вкривь. Съ нимъ надо говорить ипаче. Честь имітю представить на усмотрітне вашего сіятельства одно простое объявленіе, которое, кажется, будетъ дітствительніте. При письміт приложено и слітавующее написанное Погодинымъ объявленіе:

"Много разъ начальство толковало православнымъ, какъ себя держать и поступать, что дёлать и чего не дёлать, чтобъ справляться съ постылою бол'єзнью, а все что-то имъ не въ прокъ. Они ухомъ не ведутъ, и знай себ'є норовять напиться кваску покисл'єе, да рыбки посолон'єе накушаться, а водицей похолодн'єе запить, либо огурчикомъ закусить.

"Конечно— холера есть наказаніе Божіе за грѣхи наши. Прежде всего и больше всего надо молиться Богу и предавать себя въ Его Святую волю, но не мѣшаетъ и ухо держать востро. Береженаго Богъ бережетъ; на Бога надѣйся, а

самъ не плошай, говорять наши старики. Кому холера въ наказаніе, а кому только въ острастку, въ назиданіе, такъ и слѣдуеть не склавши руки и разиня роть идти ей на встрѣчу, или звать еще къ себѣ въ гости своими дуростями, а отмахиваться да отбиваться, чѣмъ ни попадя, сколько силы есть.

"На всякую бользнь есть лекарство, да есть и поблажка всякой бользни: попробуй-ка напиться молока въ лихорадкъ, такъ и протянешь ноги какъ разъ, а здоровому молока похлебать любо! Потому молока въ лихорадкъ никто и не нюхаетъ. Точно такъ и холера: одно она любитъ, какъ лихорадка молоко, а другого, какъ чортъ ладану боится. Вотъ объ этомъ другомъ и надо похлопотать. А что оно такое, и какъ тутъ быть? Вотъ какъ:

"Не объедаться, не опиваться, не надседаться, студенаго не пить, чулокъ шерстяныхъ съ ногъ не спускать; не худо, кто позажиточне, и фуфаечкой на животъ запастись, особенно къ вечеру, либо у жены хоть душегрейку по нужде прихватить, на земле не валяться, на ветру не сидеть, держать себя почище, похаживать въ баню почаще; баня, что каша, мать наша.

"Чуть въ брюхѣ заворчитъ, аль станетъ не по себѣ, затошнитъ, голова начнетъ кружиться, ты и норови лечь гдѣнибудь въ уголку, укрыться и угрѣться, да напейся чегонибудь горяченькаго, всего лучше мяты, а самъ не робѣй; что робѣть, то хуже,—но дожидайся, что будетъ.

"Хуже будетъ, иди къ лекарю. Гдѣ найдти его? Спроси у бутошника, а бутошникъ, котъ жидъ, котъ чуконецъ, скажетъ тебѣ тотчасъ, гдѣ живетъ лекарь. Отыщи его, разскажи ему толкомъ, что съ тобой дѣлается, и исполни, что онъ прикажетъ, а всего лучше ступай въ больницу. Тамъ горницы свѣтлыя, постели мягкія, калаты просторные, сидѣлки неусыпныя, а пуще всего студенты университетскіе, ребята все молодые, здоровые, ретивые, — какъ начнутъ тебя поворачивать съ боку-на-бокъ да растирать на обѣ корки, такъ тотчасъ покажется испаринка, ее-то и надо, вотъ и выздоровѣлъ,

и молись Богу, да попивай чаекъ, ёшь калачи казенные. Нашъ Царь батюшка то и твердитъ: казны не жалѣйте, дѣтушекъ лечите, здоровье всего дороже, выздоровѣютъ, заслужутъ.

"А кому случится умереть, ау, брать, дёлать нечего. Двухъ смертей не бывать, а одной не миновать. Такъ видно на роду написано; прости, Господи, согрѣшеніе! Засимъ желаемъ вамъ здравствовать.

"Ну вотъ и вся недолга! Если сказать еще покороче и пояснъе, пожалуй:

"Берегися. Занемогъ—иди въ больницу. Не хочешь—лечись дома. Боишься лечиться— по крайней мъ́ръ́ не дури. Не послушаешься, такъ не пеняй, а окутывайся въ саванъ и ложись въ гробъ: и то сказать— на кладбищъ́ мъ́ста много.

"Засимъ желаю вамъ здравствовать!"

Намъ неизвъстно, какое впечатлъніе произвело на Закревскаго это оригинальное объявленіе; но знаемъ, что вскоръ послъ того Погодинъ сталъ хлопотать о личномъ представленіи Генераль-губернатору, и съ этою цълію онъ написалъ письмо къ правителю его Канцеляріи Ө. П. Корнилову, которое предварительно послалъ для прочтенія къ Шевыреву. "Посылаю тебъ", писалъ онъ, — "прочесть письмо къ Правителю Канцеляріи графа Закревскаго. Всъ говорятъ, что какъ человъкъ публичный долженъ непремънно ему представить себя и журналъ. А письма вообще столько надълали въ жизни моей непріятностей, что я пересталъ върить себъ, и потому прошу другихъ ихъ разсматривать. Прочти, запечатай и отдай для доставленія".

Ө. П. Корниловъ не замѣшкалъ отвѣтомъ. "Тотчасъ по полученіи письма вашего", писалъ онъ Погодину (2 декабря 1848 г.),— "я имѣлъ честь докладывать о немъ его сіятельству графу Арсенію Андреевичу, который, принявъ съ благодарностью доставленный вами экземпляръ Москвитянина за 1848 годъ, изволилъ приказать препроводить къ вамъ слѣдующія деньги, а между тѣмъ поручилъ мнѣ увѣдомить васъ,

что, желая познакомиться съ вами, онъ назначиль для сего, по вашему выбору, одиннадцатый часъ утра во всё дни недёли, кром'в среды и субботы".

Подъ 3 декабря 1848 г. Погодинъ записалъ въ своемъ Дневникъ: "Къ графу Закревскому. Очень любезенъ, пригласилъ прочесть о Словенахъ".

## XXXVII.

Прочитавъ случайно въ газетахъ, что 21 апрѣля 1848 г., на семьдесятъ восьмомъ году жизни, скончалась Екатерина Оедоровна Муравьева, Погодинъ, по его собственному свидѣтельству, "поспѣшилъ самъ не зная куда, почти невольно, какъ будто посылаемый всѣми своими почившими учителями отдать послѣдній долгъ супругѣ, — ихъ и слѣдовательно моего благодѣтеля Московскаго Университета".

"Вдова Михаила Никитича Муравьева!" восклицаетъ Погодинъ, — "сколько воспоминаній пробудило это незабвенное въ льтописяхъ Отечества имя! Воспитатель Императора Александра, сочинитель всёхъ учебныхъ уставовъ въ начале его парствованія, первый Попечитель Московскаго Университета, пламенный ревнитель Просв'єщенія, другъ Русской Словесности, доставившій Карамзину средства посвятить себя Исторіи, талантливый писатель, добръйшій, благородньйшій человыкъ вотъ кого судьба даровала ей въ спутники жизни! Какимъ блескомъ и славою озарено было ея вступленіе въ свётъ! Какими цвътами усыпанъ былъ ея первый путь! Въ какихъ прекрасныхъ удовольствіяхъ протекло начало ея жизни. Домъ Муравьевыхъ былъ тогда средоточіемъ всего возвышеннаго, отличнаго, дучшаго въ обществъ и литературъ, сборнымъ мъстомъ всъхъ достоинствъ, заслугъ, дарованій: Батюшковъ здёсь воспитывался; Державинъ, Дмитріевъ, Карамзинъ, Жуковскій, одинъ за другимъ принадлежали къ этому семейству. Нечего говорить о членахъ Московскаго Университета, которые являлись здёсь, какъ въ отеческомъ дом'є: стоило только профессору, студенту, учителю, гимназисту, произнести свое имя, какъ уже и было готово все, кому что нужно—пособіе, ободреніе, покровительство, сочувствіе.

"Чрезъ пятнадцать лѣтъ по кончинѣ Муравьева вступилъ я студентомъ въ Московскій Университетъ. Моими учителями были его ученики, профессоры, имъ поставленные, уже въ старости, — но я помню, какъ голосъ Мерзлякова дрожалъ, когда онъ начиналъ разсказывать о пріемѣ его Муравьевымъ въ Петербургѣ, какъ суровое лицо Тимковскаго прояснялось, когда онъ говорилъ объ отправленіи своемъ въ чужіе края. Съ какимъ чувствомъ поминали его Мудровъ, Цвѣтаевъ, Геймъ! Я читалъ письма къ нему Буле, Маттея, Шлецера, Страхова. Это былъ ихъ общій отецъ, другъ, слуга, наставникъ, совѣтникъ, защитникъ, покровитель".

Но "другія мысли, другія чувства наполнили душу" Погодина, когда онъ вошелъ въ Новоспасскій монастырь и "увидёль гробъ, вмёщавшій въ себё останки покойницы". "Мнё", писалъ онъ, — "представилась послёдняя половина ея долговременной, почти осьмидесяти-лётней жизни! Боже мой! Какія горести, какія страданія, какіе удары! Какою страшной чередой, одни другихъ сильнёе, убійственнёе, разражались они надъ этой бёдной женщиной! Она похоронила мужа, дётей, внучатъ, — всё свои чувства, желанія, радости, надежды—разв'є кром'є небесной, и помертв'єла на земліє, прежде чёмъ умерла.

"Близкихъ родныхъ ея не много было въ церкви,—но кому же изъ людей несчастіе не сродни? Она жила долго, она испытала и вытеривла много, она плакала часто, плакала горько... Не довольно ли было узнать только это—даже всякому незнакомцу, зашедшему случайно въ церковь, — не довольно ли было для того, чтобъ, безъ разсужденія объ ея свойствахъ, добродітеляхъ или порокахъ, положить за нея усердный поклонъ, и повторить съ чувствомъ святую молитву и христіанское напутствіе.

"Миръ душъ твоей, страдалица! Преплывъ житейское море,

которое для тебя въ особенности воздвизалось напастей бурею, да найдеть ты наконецъ упокоеніе въ томъ тихомъ пристанищѣ, гдѣ всѣ и все упокоевается" <sup>250</sup>).

Сердечныя строки эти произвели на многихъ сильное впечатлѣніе. "Твоя статейка о Муравьевой", писалъ Максимовичь, съ своей Михайловой Горы, Погодину,— "истинно восхитительна: вотъ эти-то твои статьи я люблю паче меда дивія, когда ты пишешь не мудрствуя лукаво" 251).

Вслѣдъ за Муравьевой сошелъ въ могилу и Антонъ Антоновичъ Антонскій-Прокоповичъ. Еще на новый годъ посѣтивъ Антонскаго, Шевыревъ писалъ Погодину: "Антонскій вчера надавалъ мнѣ много прекрасныхъ наставленій. Какой еще бодрый и свѣжій старецъ!"

По свидѣтельству Шевырева, Антонскій "зиму (1848 г.) проводилъ въ домѣ своемъ, что въ Леонтьевскомъ переулкѣ; лѣтомъ предполагалъ жить въ деревнѣ. Холера, унесшая столько жертвъ, постигла и его, но крѣпкое его сложеніе сначала устояло было противъ ея сокрушающей силы. Однако, старецъ долго не могъ оправиться. Къ тому же слабый, онъ оступился идучи по комнатѣ и упалъ. Паденіе еще болѣе его обезсилило. Но и тутъ природа боролась, стояла за жизнь. Больной совсѣмъ было оправился, собирался даже въ деревню, близъ Хотькова монастыря, какъ вдругъ болѣзнь новымъ ударомъ поразила его—и онъ не могъ устоять: 6-го іюля, въ седьмомъ часу пополудни его не стало". Число лѣтъ, прожитыхъ Антонскимъ, "осталосъ загадкою для всѣхъ, знавшихъ его близко. Въ послужномъ спискѣ его за 1830 годъ показано ему было шестьдесятъ семь лѣтъ".

8 іюля Шевыревъ писалъ Погодину: "Но вотъ вто умеръ — грустно вспомнить — Антонъ Антоновичъ. Завтра хоронятъ. Я буду непремѣнно на похоронахъ. Надобно для слѣдующаго нумера Москвитянина приготовить объ немъ статью. Въ Университетѣ я спрошу его послужной списокъ. Нѣтъ ли у тебя какихъ матеріаловъ? Говорятъ — много у Сушъова. Мнѣ вчера это сказалъ И. М. Снегиревъ, который между

прочимъ просилъ меня переслать къ тебъ прилагаемое извъстіе о сочиненіи Сушкова: Исторія Университетского Пансіона... Завтра я буду въ мундиръ...".

Отпъваніе происходило 9 іюля. "Немногіе изъ его учениковь и бывшихь сослуживцевь", повъствуеть Шевыревь,— "собрались около его гроба на отпъваніи въ церкви св. Николы въ Хлыновь, гдь довольно долго онъ быль церковнымъ старостой; преосвященный Іосифъ \*) совершаль служеніе. архимандрить Знаменскій Митрофань почтиль память мудраго разумнымъ словомъ. Между двумя зданіями Университета на Никитской, близь самой Университетской церкви, совершена была преосвященнымъ же Іосифомъ литія въ память того, кто такъ долго подвизался на пользу Университета. Донская обитель приняла останки покойнаго. За литургіею читался Апостоль, гдѣ находится тексть: Повинуйтеся наставникамз вашимъ и покоряйтеся: тій бо бдять о душахь ваших» (252).

Возвратившись съ похоронъ Антонскаго, Погодинъ записалъ въ своемъ Дневники: "На похоронахъ у Антонскаго. Ни Университета, ни Пансіона нѣтъ. О невѣжество! Радъ, что узналъ могилу Хераскова и, можетъ быть, Сумарокова " 253).

Давнія отношенія связывали И. И. Давыдова съ Антонскимъ. "Изъ Москвы получили", писаль онъ Погодину,— "печальное извъстіе о кончинъ благодътеля моего и друга, Антона Антоновича. Подробностей о кончинъ еще не знаю. Писаль о доставленіи мнъ бумагъ, касающихся его жизни, чтобъ написать біографію, какъ приношеніе усопшему. Но думаю, что теперь наслъдникамъ не до біографіи: они скоръе займутся кръпостными актами, купчими да ломбардными билетами. Жаль, что Провидъніе не судило мнъ быть при послъднихъ минутахъ жизни этого замъчательнаго человъка... Тяжело и грустно, любезнъйшій Михаилъ Петровичъ, становится, когда видишь, какъ отходятъ отъ насъ друзья и близкіе. Новыхъ друзей наживать уже поздно, а безъ дружбы и теплоты оставаться въ этомъ міръ тяжко. Или это чувство уже старческое?"

<sup>\*)</sup> Впоследствін архіепископъ Воронежскій и Задонскій.

Шевыревъ помянулъ своего наставника прекрасною статьею, которая возбудила всеобщее сочувствее. "Я пробъжаль статью объ Антонскомъ", писалъ ему Погодинъ. "Эге братъ. По моимъ стопамъ пошелъ! Вотъ это на чистую! Спасибо". И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: "За статью объ Антонскомъ я благодарилъ С. П. Шевырева. Между прочимъ я писаль ему, что лицевую сторону медали онъ изобразиль вполнъ и върно; остается другая сторона, задняя. Но для кого она нужна? Поэтому удовольствуемся этимъ прекраснымъ воспоминаніемъ " 254). Въ письмъ своемъ къ Шевыреву князь П. А. Вяземскій вмёстё съ тёмъ сообщаеть и автобіографическія свёдёнія: "Титовъ пишетъ мнё изъ Константинополя, что онъ съ большимъ удовольствіемъ читалъ статью вашу о дъдушкъ и пъстунъ трикраты-Антонском, какъ называли его въ пансіонъ, что напоминаетъ мнъ какіе-то мои шуточные стихи:

> Тремя помноженный Антонъ, А на закуску Прокоповичъ,

а въ рифму выходиль туть Василій Львовичь. Жаль, что вы въ стать своей не упомянули и о томъ, что по зимамъ едва ли не до 1812 года Жуковскій живаль въ его казенномъ домикъ, который выходиль въ Газетный переулокъ. Мнъ этоть домъ очень памятенъ, потому что туть началось мое сближеніе съ Жуковскимъ. Возвращаясь съ бала или съ веселаго ужина, часу въ шестомъ утра, я заъзжаль къ нему, находилъ его или еще въ постели, или уже вставшаго тогда, когда я еще не ложился; безпорядочные мои наъзды смущали тишину и святость иноческой обители и, въроятно, не очень нравились отцу-игумену" 255).

Одновременно съ Шевыревымъ и Н. В. Сушковъ написалъ Никоторыя свидинія о служби и трудах Антона Антоновича Прокоповича-Антонскаго, а подъ статьею, напечатанною въ Московских Видомостях 13 іюля, отмѣтилъ: 3-го іюля 1848. Москва, слѣдовательно, когда Антонскій былъ еще живъ.

Статью свою онъ снабдиль следующимъ применаніемъ: "Эта статья входить въ приложенія въ Воспоминаніями о Университетскоми Благородноми Пансіоню... Прислушиваясь въ разсказамь о старине и пользуясь замечаніями Антона Антоновича, которому я читаль многіе отрывки, я уже намерень быль печатать мои Воспоминанія о Пансіоню... Въ прошлое воскресенье 4 іюля, читаль ему тогда его Біографію—теперь черезь два дня, уже Некрологію! Онь, какъ бы предчувствуя свою близкую кончину, сказаль, прощаясь со мною: Благодарю! Я знаю, что вы всегда любили меня; но не зналя, что таки сильно любите... Только уже это посль смерти моей будети напечатано... Девяностольтній старець прослезился,—что-то и мнё сдёлалось грустно... Во вторникь 6-го числа не стало 256.

По напечатаніи статьи Сушкова Шевыревъ получаеть отъ Погодина сл'єдующую записочку:

Прочелъ статью я Шевырева И разомъ о двоихъ вздохнулъ: Антонскаго онъ помянулъ И схоронилъ Сушкова.

"Ты можешь вообразить, что Михаиль Александровичь у меня, и мы вмъстъ жалъемъ, что нъть тебя. Вз томз свидътельствую и подписуюсь М. Дмитріевз".

Въ то время, когда опустили въ могилу чуть не столътняго старца и наставника многихъ поколъній, въ это время еще бродилъ между живыми тоже наставникъ многихъ покольній и поэтъ Раичъ. Онъ въ то время, по свидътельству Погодина, умиралъ съ голоду 257) и пълъ Благотворительность:

Бывають сладкія минуты,— Къ намь оть небеснаго Отца, Какъ въ освященные пріюты, Нисходить благодать въ сердца. Въ зав'єтныя минуты эти Бываемъ мы добры какъ д'ёти, И обновленная душа, Благогов'єніемъ дыша, На все высокое готова: Ни безпріютной нищеты, Ни безпомощной сироты Мы не оставимъ безъ покрова...

Въ это же самое время судьба послала бъдному Раичу и другое тяжкое испытаніе—онъ лишился нѣжно любимой жены. Въ постигшемъ его несчастіи онъ нашелъ утѣшеніе въ стихахъ, посвященныхъ ему М. А. Дмитріевымъ:

На вемль, гдь при вакать Всякій сниметь свой шатерь, Не печалься объ утрать, Не приковывай свой вворь!

Такъ разсудокъ намъ колодный На уста кладеть печать! Онъ наставникъ превосходный; Но ему ли утъщать!

Услажу-ль твое я горе! Я и самъ средь этой мглы, Проплывая жизни море, Разбивался о скалы!

Не вплести цвѣтка живова Мнѣ въ терновый твой вѣнецъ! Да! судьба къ тебѣ сурова! Старость, дѣти и вдовецъ!

Вспомнимъ молодость мы нашу! О! предательски мила Намъ надежда жизни чашу, Улыбаясь, подала!

И поэвія манила!

И любовь узнали мы!

Но цвѣтовъ не сохранила
Мать-природа до зимы!

Воть и мы уже подъ снѣгомъ И печалей, и годовъ! Кое-какъ нарвали бѣгомъ Только горькихъ мы плодовъ!

что за міръ, гдѣ все ничтожно, Вѣренъ только путь скорбей! Наше счастье—призракь ложный Намь невидимыхь вещей!

\* \*

Върь мнъ: каждому на долю Бремя жизни не легко!
Предадимся въ Божью волю;
Намъ идти не далеко! 258).

15 декабря того же 1848 года скончался въ Москвъ и князь Алексъй Григорьевичъ Щербатовъ. "Свътское общество Москвы", свидътельствуетъ Шевыревъ, "видъло его въ послъдній разъ 20 ноября; въ день восшествія на престолъ Государя Императора на блистательномъ балъ у новаго Градоначальника явился князь А. Г. Щербатовъ скромнымъ гостемъ въ тъхъ самыхъ залахъ, гдъ такъ недавно еще былъ хозяиномъ".

Смертные останки его покоятся въ Донскомъ монастырѣ, вблизи отъ своего предмѣстника, сослуживца и родственника князя Дмитрія Владиміровича Голицына.

5 октября 1848, въ Новгородскомъ-Юрьевомъ монастыръ, скончалась графиня Анна Алексъевна Орлова-Чесменская. Товарищъ Министра Народнаго Просвъщенія, князь II. А. Ширинскій-Шихматовъ, писалъ Юрьевскому архимандриту Мануилу: "Мы лишились живого, назидательнаго примъра древняго христіанскаго благочестія, столь ръдкаго въ наше время, но мы обрѣли новую теплую молитвенницу у престола Божія. Она не забудеть нась и въ чужихъ селеніяхъ, какъ не забывала въ дальнихъ последняго изъ братій Христовыхъ, требовавшаго ея помощи. Между темъ и здесь въ житейскомъ моръ, воздвизаемомъ напастей бурею, священная память ел еще долго, долго будеть путеводительною зв'ездою къ тихому пристанищу спасенія и разр'єшать едва ли не самую трудную задачу о соединеніи строгой христіанской жизни и подвиговъ келейныхъ съ обязанностями высшаго званія въ мір'в и приличіями свётскаго обращенія".

Въ бумагахъ Погодина сохранилось письмо (отъ 20 августа 1849 г.) Юрьевскаго ризничаго іеромонаха Владиміра, кото-

рый читаль надъ умирающею отходную, къ нѣкоему о. Петру; читаемъ: "Покорнъйше благодарю васъ въ немъ мы пріятнъйшеее письмо ваше, которымъ я быль утъщенъ, видя изъ онаго уважение и память вашу о незабвенной и общей всёхъ благодётельницё графинё Аннё Алексевне; спаси васъ, Господи!--Но простите медленность моего отвъта,-встрѣчали и провожали милостиваго нашего Архипастыря и Владыку, который гостиль у нась въ Юрьев'в неделю и служиль два раза, --суеты и хлопоть было много; вчера, то-есть, 19-го числа, Высокопреосвященный нашъ Владыка отправился въ обратный путь въ С.-Петербургъ, и теперь на свободъ скажу вамъ, что о Графинъ есть уже нъчто, помъщенное въ Твореніях Свв. Отцевт, произведеніе пера А. Н. Муравьева; оно кратко, но онъ объщаетъ современемъ написать болье; еще трудится о семъ человькъ весьма умный, добрый и хорошій сочинитель Н. В. Елагинъ, ценсоръ; по просьбъ о. Архимандрита и князя П. А. Шихматова-Ширинскаго, онъ желаетъ описать подробно всв благодвянія Графини и ея жизнь и составить небольшую книжку, помъстивъ въ оной нѣчто о Юрьевѣ; на счетъ же моего васъ увъдомленія о кончинъ Анны Алексьевны писаль я вамъ въ разстройствъ и разсъянии и что писалъ — не помню; впрочемъ предоставляю на волю вашу. Простите. Достопочтеннъйшій отецъ Петръ, не забывайте меня въ молитвахъ вашихъ, -- Христосъ посредв насъ есть и будетъ! 1848 году и въ С.-Петербургъ".

26 мая, въ 6-мъ часу утра, того же 1848 года скончался, въ Петербургѣ, Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій. "Никакія журнальныя отношенія", писалъ А. А. Краевскій, — послѣдняго времени не помѣшаютъ намъ сказать, что Бѣлинскій, будучи человѣкомъ чрезвычайно даровитымъ, отличался въ то же время непреклонною честностью и благородствомъ поступковъ въ частной жизни. Очень нерѣдко заблуждался онъ въ своихъ литературныхъ мнѣніяхъ; заблужденія его происходили иногда, можетъ быть, отъ недостатка знанія,

иногда отъ пылкости впечатлительной души... Да и кто изъ насъ не заблуждался? Кто такъ самоувѣренъ, что почтетъ себя въ правѣ бросить камень въ эту свѣжую могилу, вмѣсто христіанс-каго напутствія: да покоится въ мирѣ усопшій братъ нашъ! " <sup>250</sup>)

По поводу этого некролога и Погодинъ, съ своей стороны, написаль Ипсколько слово о Бёлинскомъ. "Краевскій свидътельствуетъ, " пишетъ онъ, - "что покойный былъ очень честенъ; Полевой свидътельствуетъ, что онъ былъ очень уменъ. Охотно въримъ этимъ свидътельствамъ, — и поговоримъ объ его литературныхъ достоинствахъ. Сочиненія его сами по себъ, конечно, не давали бы большаго права на воспоминаніе въ литературномъ некрологъ, но они имъли много читателей, и даже поклонниковъ, производили въ свое время дъйствіе, и потому имъ должно посвятить нёсколько словъ. Покойный Бълинскій имълъ воображеніе довольно живое, сердце пылкое и можеть быть теплое, умъ понятливый, несколько природнаго вкуса и легкость писать, но онъ лишенъ былъ всякаго образованія, не занимался никогда ни одною наукою, не имълъ понятія и ни объ одной литературъ, не зналъ никакого языка, развъ кромъ Французскаго отчасти, не былъ знакомъ ни съ одною исторіей. Безпокойно-покойный Теле*граф*г быль для него гимназіей, университетомъ, академіей и библіотекой для чтенія. Всю премудрость свою почерпнуль онъ въ своей молодости изъ этого мутнаго источника, а подновдялась она по слухамъ изъ вторыхъ и третьихъ устъ о новыхъ произведеніяхъ Французской Словесности. Въ такомъ легкомъ вооружении вздумалъ онъ преобразовать совершенно Русскую Словесность и уничтожить всё авторитеты. Отечественныя Записки и провозгласили его своимъ диктаторомъ. Ломоносовъ, Карамзинъ, Державинъ должны были трепетать въ своихъ могилахъ отъ его бранныхъ возгласовъ; о Сумароковъ, Херасковъ, Богдановичъ-не смъй никто и вспоминать. Невъжи, отсталые, восклицаль удалой молодець Русской Словесности, какъ прозвалъ его мътко одинъ литераторъ-и продолжалъ махать направо и налвво!

"Безпрестанно твердилъ Бълинскій свою докучную сказку, которая всегда начиналась опять съ конца: Кантемиръ, Тредьяковскій, Ломоносовъ... Кантемиръ, Тредьяковскій, Ломоносовъ... Кантемиръ, Тредьяковскій, Ломоносовъ..., за ними следовали девнадцать статей о Пушкине и чуть ли не сто дваддать эпизодовъ о Лермонтовъ и Гоголъ. Варіаціи его были безконечныя и утомительныя. Между тымь найдите мнь въ этихъ почти пятнадцати - лътнихъ разсужденіяхъ хоть одну мысль собственную, теоретическую или критическую. Ни одной! Или общія м'вста, или чужія мысли! Кое-гд'в встрівчается страница, написанная съ чувствомъ, нівкоторыя изъ общихъ мъстъ выражены хорошо, кое-гдъ попадается върное замъчаніе и только. А заимствованія его, какъ называеть остроумный Сенковскій подобныя продёлки, доходили до смѣшнаго: Лежа въ машинѣ съ переломленной ногой въ 1844 году, я долженъ былъ читать что-нибудь самое легкое: разумвется, легче Петербургскихъ журналовъ, при всей ихъ тяжести, сыскать трудно, и мев позволили сначала перелистывать Отечественныя Записки. Попадается мев похвала діаволу (прости, Господи, согръшеніе) при разсужденіи о Демонъ, котораго Лермонтовъ будто бы взялъ себъ въ друзья, и потому возвысился, а Пушкинъ имълъ слабость испугаться, и потому упаль. Это оригинально, по крайней мъръ, подумалъ я, но гдё оно попадалось мнё прежде, не могъ вспомнить. Вскорт послт сталь я читать Consuelo мадамъ Жоржъ-Зандъ, и что же? Какъ тутъ нахожу я всю тираду Отечественных Записок въ монологъ графа Альберта Рудольштадта. Этого мало: Тирада мадамъ Зандъ относится къ върованіямъ Чешскихъ сектъ, и я тотчасъ вспомнилъ, теперь, по связи идей, что въ извъстномъ мнъ древнемъ словъ Пресвитера Козмы о Болгарской ереси Богумиловъ есть подобное разсуждение о дьяволь. Тогда же думаль я написать шутливую статью: Ересь Богумилова, Пресвитера Козма, мадама Занда и Отечественныя Записки; но вскор'в поднялся на ноги и позабылъ про это смъщное путешествіе нашей

журнальной учености. Вотъ каковы наши критики, судіи и рецензенты, а это быль еще самый способный. Каковы же остальные герои Современника и Отечественных Записок, каковы же преемники Бълинскаго!

"Ho gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo, roboрить пословица, и Бълинскій имъль успъхъ. Старшіе литераторы его не читали, пренебрегали возражать ему, а молодежь его слушала, молодежь, которой всегда бываеть пріятно, по свойству человъческой натуры, всякое отрицаніе, сомевніе, возраженіе, слушала, читала и приняла его мысли. Разнощики чужихъ сужденій и въстей, компиляторы, и историки Русской Словесности, не только повторяли его мнвнія, но даже внесли ихъ въ учебники. Успъхъ Бълинского служить, по моему мнёнію, вопервыхь, урокомь для журналистовь не пренебрегать никакимъ явленіемъ литературнымъ, какъ бы сначала ни было оно маловажно и ничтожно, а вовторыхъ, доказательствомъ слабости нашего образованія. Если Белинскій съ такими б'єдными св'єдініями, съ такимъ ограниченнымъ горизонтомъ, съ такимъ теснымъ кругомъ понятій могъ успъть, то его почитатели, значить, были еще слабъе его, а о поклонникахъ и говорить нечего!

"Но все-таки онъ принадлежаль къ нашей братіи, онъ зналь грамоть, развертываль съ участіемъ всякую новую Русскую книжку и особенно всякій новый нумерь журнала, читаль, писаль, желаль по своему добра, любиль просвыщеніе, сколько понималь его, быль быденъ,—пожалыемъ же о таланть, которому недосталось образованіе, о вкусь, которому не случилось изостриться, о благонамыренности, которая приняла ложное направленіе, о добромъ сердць, которое несчастныя обстоятельства вели къ грубости, и наконець о способности писать, для которой недоставало предмета. Посвятимъ ему сердечный вздохъ воспоминанія и пожелаемъ, чтобъ разрышились его сомнынія, чтобъ научиль онъ молодыхъ людей своею смертію, если не могь жизнію, трудиться, уважать преданіе, не слишкомъ довырять своимъ мечтамъ,

переносить съ кротостью и терпѣніемъ всякія невзгоды, и всегда, вездѣ, во всемъ, больше надѣяться, вѣрить и любить  $^{4}$   $^{260}$ ).

"Немногіе Петербургскіе друзья", повъствуетъ И. И. Панаевъ, — "провожали тъло Бълинскаго до Волкова кладбища. Покойнаго отпъли, опустили въ могилу, и огорченные друзья его бросили молча, по христіанскому обычаю, горсть земли въ его могилу, въ которой уже начинала проступать вода" 261).

Возвратившійся лѣтомъ 1848 года изъ Петербурга Грановскій сообщиль Погодину: "Какой-то дѣйствительный статскій совѣтникъ Поповъ сказалъ о сборѣ для вдовы Бѣлинскаго: "это все равно, что собирать для Рыльевой".

Глубовою осенью высовопреосвященный Инновентій, архіепископъ Херсонскій и Таврическій, по свид'єтельству его біографа, "принужденъ былъ, бросивъ свою епархію, снова отправиться въ С.-Петербургъ для присутствованія въ Св. Сунодъ" 262). Въ Петербургъ ему довелось видить кончину первосвятителя Русской церкви митрополита Новгородскаго и С.-Петербургскаго Антонія, который въ Бозѣ почилъ 16 ноября 1848 года. Когда графъ Н. А. Протасовъ доложилъ объ этомъ Государю, то Государь изволилъ сказать ему: Да! У меня митрополить будеть, но Антонія уже не будеть! Посльдній долгь почившему Владык вотдаль самъ Государь своимъ присутствіемъ при его погребеніи въ Александро-Невской Лавръ 263). Надгробное слово произносилъ Иннокентій и въ заключеній сказаль: "А мы, братія моя, препровождая въ нѣдра земли гробъ сей, возьмемъ отъ него въ напутствіе себѣ на всю жизнь, если не что другое, то-память о нашей смерти; ибо нътъ сомнънія, что давно ростуть, а можеть быть, и подъ рукою секущаго те древа, изъ коихъ будетъ устроенъ и нашъ гробъ".

## XXXVIII.

"Слъдя за движеніемъ умственной жизни объихъ Русскихъ столицъ", пишетъ одинъ обозръватель Москвитянина, "невольно поражаешься однимъ явленіемъ, страннымъ, но конечно не лишеннымъ значенія. Это различіе характера и судьбы литературныхъ предпріятій и въ особенности журналовъ. Тогда какъ Московскіе журналы начались блестящимъ образомъ, и потомъ постепенно нисходили, Петербургские отъ посредственныхъ началъ поднимались больше и больше. Не о внутреннемъ ихъ достоинствъ идетъ ръчь, а о дъйствіи на общество. Петербургскій журналь идеть обыкновенно правильнымъ, мърнымъ шагомъ... Московскій то идетъ быстро, вдругъ отстаетъ, какъ будто утомляется. Послѣ прекращенія Въстника Европы, Телеграфа, Телескопа, Наблюдателя, основался въ Москвъ единственный литературный журналъ Москвитянинг. Онъ хорошо начался, хорошо держался второй годъ, третій, а на четвертый сталь опускаться, разумізя внъшнюю его сторону. Опасеніе и сожальніе встав чтущихъ Православно-Русское направление Москвитянина усилилось въ 1847 году, когда вмёсто двёнадцати книжекъ стало выходить четыре "264).

Видя паденіе своего журнала, Погодинъ въ 1847 году писалъ В. В. Григорьеву: "Я радъ отдать вамъ Москвитанинъ совсъмъ, съ подписчиками, съ связями, съ сотрудниками, съ матеріалами, со всъми доходами и расходами. Готовъ помогать вамъ, сколько могу,—не требую себъ ничего, кромъ того, что вы сами представить мнъ заблагоразсудите. Исторія меня призываеть, и я снятіе журнальнаго бремени сочту себъ за одолженіе. Такъ зачъмъ же вы не уничтожите просто, скажете вы. Совъстно, совъстно предъ тънями Карамзина, Пушкина. Смъю думать, что сохранять доброе преданіе возложено на насъ, неужели оставить попеченіе Русскаго слова для Петербургскихъ мародеровъ? По крайней мъръ

есть мѣсто, гдѣ порядочный человѣвъ можетъ показаться не стыдясь, впредь до благопріятных обстоятельствъ. Явится хорошій человѣвъ, который захочетъ въ этомъ духѣ дѣйствовать, я ему въ ноги! Тавъ было съ Кирѣевскимъ, такъ и съ вами" 265).

Но Григорьевъ въ это время самъ затѣвалъ журналъ и вмѣсто согласія прочелъ Погодину слѣдующую нотацію: "Стыдно вамъ, Михайло Петровичъ, что вы въ Москвѣ не умѣете поддержать существованіе одного журнала, а все потому что скупитесь, все хотите даровыхъ статей, а сотрудники хотятъ между тѣмъ ѣсть и жить, что невозможно безъ денегъ".

Не сойдясь съ В. В. Григорьевымъ, но въ то же время желая не прервать преданія добраго, Погодинъ обратился къ своему неизмѣнному другу Шевыреву съ просьбою объ участіи его въ продолжении издания Москвитянина и въ 1848 году. На это Шевыревъ отв'ячалъ: "Ты в'ярно сердишься на меня за то, что я до сихъ поръ тебъ не отвъчаю на твои предложенія. Не смотря на то, я всякій день объ нихъ думалъ. Мнъ то удивительно, что мы живемъ, живемъ, а ума не наживемъ. Лишь только придетъ пора подписки на журналы, дълаются планы, разсчеты, предположенія. А проходиль цълый годь -- мы ни слова объ этомъ и не пивнули. Не выдавши последнихъ двухъ нумеровъ Москвитянина, или по крайней мёрё третьяго, можешь ли ты думать о новомъ объявленіи и о томъ, чтобъ оно возбудило какую нибудь довъренность? Пизведши журналъ до ста-пятидесяти подписчиковъ, неужели ты мечтаешь, что съ будущаго года будетъ у тебя ихъ тысяча? Въдь нельзя же все жить иллюзіями. Надобно делать дело - такъ делать. Во всемъ этомъ я вижу одно только — твою собственную нужду, и она меня более всего занимаетъ. Я желалъ бы пособить этому. Не думаю, чтобы объявленіе о моей критик в прибавило теб в многих в подписчиков в, или достаточно многихъ для того, чтобы исполнился твой планъ. Самъ на себя принять изданіе я не могу. У меня двѣ книги въ

ходу: Поподка во Кириллово монастыро и главное — левціи. Совершенно даромъ работать также не могу, потому, что нужды умножаются. Но помочь тебъ хотъль бы. Не лучше ли затъять альманахъ къ новому году, который бы принесъ тебъ деньги? Туть можно соединить труды Каролины Карловны, Аксаковыхъ братьевъ, Берга; я дамъ пожалуй двъ статьи. Конечно, пришлють и другіе. Ты поправишь свои дела на первый случай, а объ устроеніи журнала надобно думать заранве. Издали разговаривать трудно. Къ тебв я теперь не повду. Вопервыхъ, погода и дорога дурныя. Вовторыхъ, осенью у тебя всегда холодно. Боюсь простудиться". Не утъщило Погодина и другое письмо отъ Шевырева: "Ты съ нвиоторыхъ поръ", писалъ онъ, — "сталъ до того подозрителень, что страшно. Ужь я сь тобою полемизирую? О Москвитянинт я и теперь думаю, какъ думаль въ іюль, и желаю ему возстановленія. Но Москвитянинг потеряль ръшительно всякую довъренность въ публикъ, а изъ твоего плана я видёль еще полную уверенность твою въ томъ, что онъ ею пользуется. Я долженъ былъ, я обязанъ былъ разрушить твое очарование и это тебя огорчило".

ГНе сладивъ на первыхъ порахъ и съ Щевыревымъ, Погодинъ рѣшился еще разъ попробовать войти въ сношеніе съ Словенофилами, чтобы имъ передать Москвитянинъ, и прежде всего обратился въ Ю. Ө. Самарину съ просьбою ✓ сказать ему искреннее мнѣніе о журналѣ. Исполняя желаніе Погодина, Самаринъ писалъ ему: "Вы хотите, чтобы я написалъ вамъ искренно все, что думаю о журналѣ. Поживши три года внѣ Москвы и потолкавшись въ различныхъ кругахъ, я убѣдился, что журналъ, что литературная дѣятельность, вообще слово и въ особенности слово писанное, у насъ не имѣетъ почти никакого вліянія на развитіе общественнаго мнѣнія Богъ знаетъ, отчего это. Я не встрѣтилъ до сихъ поръ ни одного человѣка, котораго бы все, что пишется, печатается въ Москвѣ, обратило на путь истины, даже заставило бы усомниться въ истинѣ принятаго имъ дурного направленія.

Не понимають нась, не слушають, а если читають, такъ только изъ любопытства или изъ личнаго участія къ тому или другому изъ насъ. Я по-неволъ долженъ вамъ говорить о себъ, потому что сообщаю вамъ результатъ моихъ наблюденій. Я служиль въ Сенать годь слишкомь и находился въ ежедневныхъ самыхъ близкихъ сношеніяхъ съ молодыми людьми, вышедшими изъ Училища Правовъдънія, большею частью безъ опредъленнаго направленія. Можеть быть, я имъль вліяніе на нъкоторыхъ изъ нихъ, но это было вліяніе личное. Познакомившись со мною, убъдившись, что я въ состояніи сочинить докладъ и написать резолюцію не хуже другого, они р'єшили, что хотя этоть человекь и принадлежить къ школе Московскихъ Словенофиловъ, однако онъ не совсемъ глупъ. Черезъ меня, какъ личность, иные изъ нихъ начали мириться съ образомъ мыслей школы. Но странно: всякій разъ, когда я начиналъ споръ или простое изложение моихъ мнвній, я чувствоваль, что вліяніе, какое я могь пріобръсти на нихъ, какъ будто исчезало, по крайней мъръ ослабъвало. Я читалъ на ихъ лицахъ: странно! не глупый человъкъ, а что за дикія понятія. То же самое я могь замітить и въ другихъ обществахъ. Не думайте, впрочемъ, чтобы такъ смотрели только на нашъ образъ мыслей -- нётъ, такова участь всякаго опредвленнаго образа мыслей. Такъ же смотрить большинство на Отечественныя Записки, на Современник и пр. У насъ не ложное направленіе мысли, а безмысліе господствуетъ. Противъ него литературныя средства безсильны. И вотъ почему я пришелъ къ тому убъжденію, что пора общественнаго вліянія журнальной діятельности или прошло, или еще не наступило. Мив кажется, что теперь намъ надобно бы не соединяться для литературныхъ предпріятій, а разойтись врознь и дъйствовать въ одномъ духъ, каждый въ своемъ кругу, примъромъ и личнымъ вліяніемъ. Такъ мнъ кажется, можетъ очень быть, что и ошибаюсь. Итакъ, это въ сторону. Предположимъ, что нуженъ въ Москвъ журналъ, и перейдемъ къ Москвитянину. Я долженъ вамъ сказать, и вы сами знаете, тто *Москвитянинг* ужасно упаль во мнвніи публики. *Мо*сквитянина не читають: худшей участи для журнала быть не можеть. При современныхъ требованіяхъ, въ томъ виль, въ какомъ онъ издавался до сихъ поръ, онъ, мнъ кажется не можеть и не должень издаваться долье. Онь имьль два существенные недостатка. Вопервыхъ: неаккуратность выхода и прочее, что очень важно. Вовторыхъ: въ составъ каждой книжки замътна была какая - то случайность. Точно какъ будто статьи выдергивались на удачу изъ разныхъ портфелей. Объ иномъ важномъ литературномъ произведении или значительномъ происшествіи ни слова, а рядомъ о какой-нибудь вздорной книженкъ цълая статья. Выборъ повъстей и прочаго, до изящной литературы относящагося, вообще быль неудаченъ. Наконецъ интересныя статьи, какъ-то: записки и пр. слишкомъ отрывочны, и очень интересные матеріалы для Исторіи Русской Литературы вы предлагали, такъ сказать, натурою, въ сыромъ видъ, и потому только очень немногіе могли ихъ оденить. Мне кажется, что всякій матеріаль въ журнал'в долженъ появляться не иначе, какъ съ комментаріемъ. Надобно растолковать, почему онъ важенъ, что въ немъ особенно важно, и по возможности связать его значеніе съ современнымъ вопросомъ, показать, какъ и во сколько онъ служить доказательствомъ въ пользу или противъ того или другого изъ настоящихъ мнвній. Другой вопросъ: можеть ли Москвитянинг исправиться и сделаться темь, чемь должень быть органъ Московской мысли? Не думаю, ибо для успъха недостаеть двухъ условій: редактора и сотрудниковъ. Если сколько-нибудь есть правды въ упрекахъ, которые я сдёлалъ Москвитанину, то вы сами должны согласиться, что для редактора журналъ долженъ быть главное; для васъ онъ былъ и будеть очень и очень второстепеннымъ деломъ. Вы всетаки будете заниматься имъ между другимъ дёломъ; а если для васъ журналъ, вами издаваемый, будетъ не существеннымъ занятіемъ, то для кого жъ онъ будетъ существенный? Сотрудниковъ у васъ тоже нътъ. С. П. Шевыревъ напишетъ

вамъ много три или четыре прекрасныя критики, но этого мало. Кому вы скажете: вотъ вышла книга, на которую надобно непременно написать критику. Вообще можете ли вы распредълять работу, заказывать. Нътъ! Вы будете ждать: авось придеть статья изъ Калуги, авось изъ Казани, и какънибудь наполнится нумеръ. Что касается до меня лично, то я тоже ненадежный сотрудникъ. Я самъ работаю на заказъ и до такой степени заваленъ работою, что не только писать статей, даже прочесть книженки внѣ круга моихъ занятій не успъваю. Я теперь оканчиваю Исторію Рижскихъ сословій или, лучше, окончиль первую самую длинную и трудную половину. При этомъ ревизую цехи, при этомъ составляю сводъ правиламъ, при этомъ на дняхъ буду производителемъ дёль въ комитете для ревизіи городскихъ счетовъ. Довольно? Я, кажется, писалъ вамъ, что вижу возможность извлечь нъкоторыя интересныя вещи для Русской Исторіи изъ здітнихъ источниковъ-и этого я не успъю сдълать. Хорошо еще, если удастся сдёлать выписки. Ко всему этому вы должны прибавить, что, живучи въ Ригъ и занимаясь ревизіею, нъть почти возможности отвлечься оть впечатльнія окружающаго общества. Я могу сказать, что теперь все здёсь дышеть ненавистью въ намъ, ненавистью слабаго въ сильному, облагод втельствованнаго къ благод втелю и вм вств гордымъ презрѣніемъ выжившаго изъ ума учителя къ переросшему его ученику. Здёсь все окружающее таково, что ежеминутно сознаешь себя какъ русскаго и какъ русскій оскорбляешься. Мое дёло чисто литературное, но и тутъ ужаснаго усилія стоить сохранить въ себ' ученое безпристрастіе и не допустить желчныхъ побужденій. Я думаю, что въ январъ или февралъ мы отсюда выъдемъ; что со мною будетъ послъ, не знаю. В'вроятно, я повду за границу. Все это я говорю къ тому, что я теперь по обстоятельствамъ моимъ не могу быть постояннымъ сотрудникомъ, не могу ничего объщать; но въ доброй волъ моей вы не должны сомнъваться, если будете издавать журналь. По моему мненію, лучше бы отложить изданіе до болье благопріятных обстоятельствь, но имьть это дьло постоянно въ виду и копить матеріалы".

Не смотря на безотрадный взглядъ, изложенный въ этомъ письмѣ Ю. Ө. Самарина, Погодинъ все-таки вошелъ въ переговоры о Москвимянино съ К. С. Аксаковымъ. З октября 1847 года онъ объдалъ у Аксаковыхъ, игралъ у нихъ въ карты и толковалъ съ Константиномъ Аксаковымъ о журналъ. На другой же день послъдній объщался быть у Погодина, но не былъ. "Вчера", писалъ онъ, — "никакъ не могъ я быть у васъ; ибо утромъ были гости, а весь вечеръ ждалъ Панова, который пріъхалъ поздно. Я было думалъ поговорить съ Пановымъ о журналъ; кажется, дъло идетъ у насъ наладъ", но "ладу", какъ и слъдовало ожидать, не было, о чемъ свидътельствуютъ слъдующія записи Дневника Погодина:

Подъ 23 октября 1847 года: "Аксаковъ о журналь, въ которомъ вызывается участвовать. Толки о сотрудникахъ, и мнъ тяжело было говорить о Давыдовъ, Дмитріевъ, Глинкъ. Слабость характера и даже думаю неблагородство".

— 26 — —: "Объдать къ Аксаковымъ. Игралъ и имълъ глупость проиграть имъ сто рублей. Молодцы не позволяютъ поставить своего имени. Я сказалъ имъ, что радъ. Приведя въ ясность свои литературныя сношенія съ ними я щадить ихъ не буду".

Вслѣдъ засимъ Погодинъ получаетъ отъ К. С. Аксакова слѣдующее письмо: "Мнѣ надобно ѣхать сегодня въ
противоположную сторону; а до завтра откладывать не хочется. Скажите намъ вашъ рѣшительный отвѣтъ. Мы готовы
купить журналъ за тысячу пятьсотъ рублей серебромъ; больше
дать не можемъ, еслибы хотѣли; но еслибы журналъ пошелъ хорошо и было бы не менѣе восьми сотъ подписчиковъ, то мы могли бы дать вамъ еще столько же. — Я
уже предчувствовалъ вашъ отказъ изъ нашихъ съ вами
разговоровъ, и не удивился сему. Разумѣется, это меня огорчаетъ. Я было горячо схватился за мысль о журналѣ; теперь
надобно ее оставить. Мысль о журналѣ была для меня такъ

привлекательна, потому что я надъялся имъть журналъ въ полномъ нашемъ распоряжении. На журналъ я смотрю какъ на что-то целое, органическое, которое, какъ Переяславское озеро, не принимаетъ въ себя ничего чуждаго. Журналъ, по моему мнѣнію, есть самъ одно произведеніе, а не вмѣстилище только статей, хотя и согласныхъ между собою, но слагающихся въ одинъ общій образъ. Создать журналь по нашей мысли — вотъ чего мнъ хотълось. Конечно, мнънія Москвитянина къ намъ близки, но въ немъ было помъщено многое такое, чего бы мы никакъ не одобрили, и помъщалось даже противоръчащее основнымъ убъжденіямъ. Припомните разборъ книгъ, издаваемыхъ для народа. Следовательно, тутъ вопросъ не о самоотреченіи, а просто журналъ не будетъ тотъ. Но дальнъйшіе разговоры я надъюсь повести съ вами лично. Вотъ наконецъ программа. Если вы согласны съ нею безъ всякихъ перемѣнъ, то въ добрый часъ. Отъ программы чемъ отступиться не можемъ И не пимся" 266).

Получивъ это письмо, Погодинъ отправился къ Аксакову, который потребовалъ "напечатать свою программу безъ перемѣнъ" <sup>267</sup>).

Въ концѣ концовъ они ни въ чемъ не сговорились, и Аксаковъ рѣшительно заявилъ Погодину: "Мы... прекращаемъ всякіе толки о журналѣ".

Участью Москвитянина продолжаль интересоваться И. В. Киръевскій и изъ своего Долбина писалъ Погодину: "Твое извъстіе о возстановленіи Москвитянина было бы мнъ очень пріятно, еслибы только другая причина заставила тебя ръшиться на это. Думаю, впрочемъ, что если ты настоящимъ образомъ примешься за изданіе журнала, то, безъ сомнънія, и скоро вознаградишь свою археологическую расточительность. Но, разумъется, для этого надобно, чтобы ты отказался отъ двухъ вещей: отъ излишняго презрънія къ публикъ и отъ излишняго уваженія къ ней. Не надобно, чтобы ты помъщалъ въ журналь своемъ кой-какихъ статей, думая, что публика

не стоитъ лучшаго, и не надобно, чтобъ ты хорошее и дъльное писаль кое-какъ, думая, что публика такъ умна, что сквозь небрежную отдёлку оцёнить драгоцённый камень. -Очень бы желаль знать подробные твои планы. - Если Шевыревъ берется доставлять по два листа критики въ каждую книжку, то успёхъ журнала почти несомненный. Однако надобно, чтобы и остальная книжка соответствовала Шевыревскимъ статьямъ. Я говорю не объ ученой части, которою, въроятно, ты будешь завъдывать самъ, но о литературной, которою завѣдывать ты мало способенъ. Есть ли у тебя человъкъ на это? Нельзя ли тебъ соединиться съ Чижовымъ? — Если его журналь теперь еще не можеть состояться, то въроятно, онъ не откажется участвовать въ твоемъ, потому что онъ, кажется, всегда желалъ этого рода дъятельности. - Онъ могъ бы быть тебъ очень полезенъ, а ты ему. Онъ уменъ, дъятеленъ, имъетъ много связей, именно тъ, которыя или оборвались, или ослабли и у тебя, такъ что съ его участіемъ къ Москвитянину присоединились бы вск оттенки одного мнънія. А это вещь важная и дасть много силы, между тёмъ какъ внутреннія разногласія ослабляють больше, чёмъ нападенія противниковъ. Чижовъ им'ветъ н'вкоторыя излишнія пристрастія; но они прямо противоположны твоимъ, и потому вмѣстѣ могли бы уравновѣситься въ полезную середину.-Что васается до меня, то я очень бы желалъ чтонибудь тебъ послать, но до сихъ поръ еще не принимался писать и не знаю въ состояніи ли буду что-нибудь сдёлать. Я теперь совсимь отсталь отъ текущей словесности. Всего нужние быль бы теби Хомяковь, особливо теперь, когда онъ только-что освѣжился своимъ путешествіемъ. Очень бы жедаль имъть какое-нибудь извъстіе объ немъ и очень бы благодаренъ былъ тебъ, еслибы ты сообщилъ мнъ, что о немъ узнаешь. -- Послъ путешествія его Семирамида, въроятно, потолстела; можетъ быть, старушка беременна какимъ-нибудь многоголовымъ дътищемъ: тебъ бы слъдовало его выхлопотать въ свой Москвитянина".

## XXXIX.

Не сойдясь съ Словенофилами, Погодинъ тѣмъ не менѣе рѣшился не *прерывать преданія добраго* и въ союзѣ съ Шевыревымъ положилъ продолжать *Москвитянин*т и въ многомятежный 1848 годъ.

"Радуюсь", писалъ ему Максимовичъ, — "что Москвитянинг опять, как'ъ говоришь ты, возстановляется. Что жъ это значитъ? То ли, что опять въ дввнадцати книжкахъ будетъ? И то хорошо: надо только хоть не толстыхъ, да непременно двенадцать, и непремённо въ срокъ: одинъ разъ опоздалъ — и все вверхъ дномъ, и ни во что прежнее. Ты много зла причиниль въ два последние года Москвитанину, который такъ необходимъ и важенъ въ настоящее время. Ты сделалъ то, что его здъсь почти не знають, что онь сталь почти косноязыченъ для нашей публики. И я очень на тебя золъ за это. Хочеть издавать, значить - хочеть дъйствовать на публику; а не хочешь приняться порядкомъ-скупиться и умственно, и карманно... Если издавать, то надо всемфрно действовать на расширеніе своего добраго начала на Руси и на попраніе злаго начала, которое такъ жирно течетъ изъ Питера по всей Русской земль; оно упитываеть публику Всероссійскую словно свинью на убой; а Погодинъ изволить манить къ себъ то корочками, то крошками, то щепотками, словно цыплять... Нътъ, братъ, стараго воробья на мякинъ не поймаешь... Хочешь работать Москвитяниномг, такъ брось другое, да собери дружину могучую; вотъ тогда возстановится ужъ подлинно Москвитанинг... станетъ тошно чертямъ! А не то, они решительно восторжествують, и ты будешь безуспешень .. Напиши поименно, въ комъ ты нашелъ себъ подмогу".

Въ это же время князь П. А. Вяземскій писалъ Погодину: "Сердечно радуюсь возрожденію Москвитянина въ первобытномъ видѣ. Желаю ему здравія и долгоденствія. Этотъ журналъ полезенъ и нуженъ въ наше время. Должно противодѣйствовать пагубному направленію нынѣшней журнали-

стики. Но для того нужно бодрствовать. Точность, то-есть, точное соблюдение срочности, не только въжливость царей, какъ говорилъ Французскій король, но в'яжливость и обязанность журналистовъ. Безсрочные журналы никуда не годятся и противоръчатъ значенію и цъли своей. Если трудно вамъ управиться съ книжкою въ мъсяцъ, то дайте себъ шесть недъль. Выдавайте по двъ книжки въ три мъсяца. Но платите публикъ въ срокъ. Здъшніе журналы не держатся вполнъ правила Молчалина. Въ нихъ нътъ умпренности, но есть примърная акуратность, и этимъ они много берутъ. Русскіе читатели, какъ наши дъды, знають и любять свой адмиральскій част. Этимъ нужно было непремънно въ 12 часовъ выпить чарку водки, а читателямъ въ извъстный день получить свой журналь. Ваша водка Московская и сладка, и крипительна, и спасительна для души и тъла, но подаете ее безпорядочно и несвоевременно. Иной успъетъ уже два раза напиться пьянь брагою Отечественных Записок въ ожиданіи вашей православной настойки. Радъ былъ бы на первый случай услужить вамъ статьею въ прозѣ, но подъ рукою ничего нътъ теперь готоваго. Надъюсь однакоже что-нибудь изготовить, а пока примите мое посильное приношеніе. Если имя мое можеть вамъ пригодиться, то прошу выставить его въ числъ сотрудниковъ. Это будетъ для меня и пріятно, и лестно. Напишу къ Жуковскому о желаніи вашемъ им'єть отрывокъ изъ его Одиссеи. Она печатается имъ въ Карлсруз — вмъстъ съ полнымъ собраніемъ его сочиненій" 268).

Письмо это произвело на Погодина весьма пріятное впечатл $\dot{\mathbf{x}}$  ніе  $^{269}$ ).

Съ своей стороны и Жуковской писалъ Хомякову: "Вяземскій пишеть ко мнѣ, что въ конституціи Москвитянина произошло измѣненіе, что онъ теперь управляется дуумвирами, и что Шевыревъ подалъ могучую свою руку Погодину. Я этому радуюсь: Москвитянинг всегда былъ честнымъ журналомъ. Теперь онъ будетъ и блистателенъ, и привлекательнѣе прежняго " 270).

Замъчательно, что Погодинъ обратился съ просьбою о сотрудничествъ въ Москвитянини въ самому П. Я. Чаадаеву. Эта просьба удивила и тронула почтеннаго старца. "Благодарю васъ", писалъ онъ, -- "за лестное приглашение участвовать въ Москвитянинъ. Не почитаю себя въ правъ отказаться, но долженъ вамъ напомнить, что имя мое, хотя и мало извъстное въ литературномъ міръ, считалось по сіе время принадлежащимъ мнѣніямъ, не совершенно согласнымъ съ мнъніями Москвитянина. Если принятіемъ меня въ ваши сотрудники вы желаете обнаружить стремленіе менве исключительное, то мнѣ пріятно будеть по силамъ сопутствовать вашему журналу. Я полагаю, что, приглашая меня, вы имёли это въ виду. Примиренія съ противоположными мивніями, въ наше спъсивое время, ожидать нельзя, но менъе исключительности вообще и болъе простора въ мысляхъ, я думаю, можно желать -- умфренность, терпимость и любовь ко всему доброму, умному, хорошему, въ какомъ бы цвътъ оно ни явилось, вотъ мое исповъдание. Оно, въроятно, будетъ и испо въданіемъ возобновленнаго Москвитянина". На просьбу Погодина написать воспоминанія о Пушкин' Чаадаевъ отв'чаль: "Что касается до воспоминаній о Пушкині, то не знаю, усибю ли съ ними сладить во-время. Очень знаешь, что объ немъ сказать, но какъ быть съ тъмъ, чего нельзя сказать? Здоровье мое плохо, но за доброю волею дъло не станетъ <sup>и 271</sup>).

Здёсь встати будеть привести слёдующія строки Мельгунова по поводу участія Шевырева въ возобновленномъ Москвитяниню: "Судя по именамъ его редакторовъ, я боюсь, что онъ будеть лишь случайнымъ compromis между объими партіями. Аксаковъ, Константинъ, мнё сказывалъ, будто ты объявилъ ему, что намёренъ публично отречься отъ его направленія; а между тёмъ опять соединяеться съ Шевыревымъ, который—что ни говори, — а по своимъ убъжденіямъ стоитъ гораздо ближе къ нему, чёмъ въ тебъ. Вмёсть съ тёмъ ты требуеть и моего содействія, пригласиль къ себъ

Лясковскаго и другихъ ученыхъ, *въ сущности* принадлежащихъ направленію западной науки. Какъ согласить все это? Одна половина журнала будетъ въ явномъ противорѣчіи съ другою: въ одной все будетъ истекать изъ идеи паденія, въ другой—изъ идеи законнаго и нормальнаго развитія жизни. А на этой-то послѣдней идеѣ и зиждется вся западная наука, со включеніемъ Исторіи народовъ и человѣчества".

"Люблю Дмитріева", писалъ Шевыревъ къ Погодину,— "всегда тотъ же". Дъйствительно, М. А. Дмитріевъ отличался необыкновеннымъ постоянствомъ въ своихъ привязанностяхъ. Это качество примъчается въ его отношеніяхъ въ Погодину. Сочувствія его какъ къ д'ятельности, такъ и къ личности нашего героя были неизмънны. "Итакъ", писалъ онъ къ нему изъ своего Богородскаго, 20 ноября 1847 года, — "Москвимянинг возобновляется? Очень радъ! Вы знаете, что я всегда смотръль на вашь журналь, какь на последнее убъжище доброй мысли и благонамъреннаго слова, какъ на единственное средство къ противуборству антирелигіознымъ идеямъ и литературной анархіи петербургскихъ журналовъ. Одно это уже дёлаеть его необходимымь, хотя слабыя средства, должно признаться, досель дыйствовали слабо, а Московская цензура, убивающая всякую мысль и истину, не давала пользоваться и тъми!-- Но теперь, судя по именамъ людей, раздълившихъ между собою постоянный трудъ каждый по своей части, должно надъяться, что Москвитянинг возстанеть съ новыми и свъжими силами. Вамъ остается отстранить последнее препятствіе: произволъ цензуры! Если вы и съ этимъ сладите, то достоинство журнала будеть зависьть совершенно оть васъ. Въ этомъ случав, мнв кажется, надобно съ самаго начала на что-нибудь ръшиться и заранъе попытаться, чтобъ начальство положило предёлы самовластія цензоровъ, и указать на Петербургскихъ. Это будетъ и легче, и благовидне, нежели жаловаться послъ. Тутъ вы не будете жаловаться ни на того, ни на другого; но предварительно будете просить обороны и устройства. Я всемъ говориль, и теперь той мысли, что эти две цензуры Московская и Петербургская дъйствуютъ столь различно, что какъ будто у нихъ разные законы и какъ будто онъ принадлежатъ къ разнымъ государствамъ: только одного этого и ненадобно; требованіе самое законное. Еще одно замъчаніе: труды разобраны—каждое отдъленіе имъетъ сотрудника; еслибы къ этому вы присовокупили еще одного дъйствователя, самаго необходимаго, который бы завъдывалъ общимъ составомъ, то-есть, распредъленіемъ статей, сообразно принятому плану, такъ, чтобы вамъ оставалось только главное наблюденіе надъ составленіемъ каждой книжки. Строгая точность въ распредъленіи статей — необходима. Не годится ли на это Бергъ? — Онъ уменъ, добрый малый, силы молодыя, любитъ васъ и литературу. Какъ вы думаете?".

Къ участію въ Москвитяниню Погодинь, кажется, стремился привлечь и барона Модеста Андреевича Корфа, который, по крайней мъръ, писалъ Погодину слъдующее: "Душевно радъ намъренію вашему возобновить Москвитянина: это былъ у насъ единственный журналъ истинно-серьезный, Русскій и съ обильными матеріалами для Русской жизни, настоящей и минувшей. Вредила ему только неточность появленія, и искренно желаю, чтобъ вамъ, при возрожденіи его, удалось отстранить этотъ недостатокъ, виною въ которомъ, можетъ быть, и матеріальныя Московскія средства".

И. И. Давыдовъ также весьма сочувственно отнесся въ возобновленію Погодинскаго журнала. "Москвитянина привътствую", писалъ онъ, — "дай Богъ ему силы и свѣжести юношеской. Публика недовольна перепечатаніемъ грамотъ, спорами и междоусобіями, разглагольствіемъ о Суворовѣ: давайте чаще Святославовъ, свѣдѣній о Москвѣ, о Россіи — свѣдѣній всякаго рода: историческихъ, статистическихъ, этнографическихъ и т. п. Напишите сами повѣсть въ родѣ тѣхъ, какъ прежде писали: это лучшія изъ вашихъ произведеній. Короче, и въ этомъ надобно представить въ образецъ Карамзина. Журналы его были не толстые, но изящные, потому что у него въ каждой книжкѣ свѣтился талантъ. Нынѣшніе

же журналы—чучела, набитыя свиною трухой; оть того они толстые". Но вмъств съ тъмъ И. И. Давыдовъ писалъ и слъдующее: "Продолжать Москвитянина по прежнему должно; но нельзя ли вамъ сдать его кому-либо? Вы опять собъетесь съ тона историческаго на журнальный".

Для большаго успъха Москвитянина Погодинъ домогался привлечь къ нему В. И. Даля; но последній не находиль для себя возможнымъ безкорыстно въ немъ участвовать. "Нисколько, любезнъйшій и многоуважаемый Михаилъ Петровичъ", писалъ онъ, -- "нисколько не дуюсь я, и никакого недоразумънія съ моей стороны неть, - а выразился я, въ торопяхъ, можетъ быть, крутенько и пряменько, и это, можеть быть, васъ поставило въ недоразумѣніе. Но я отвѣчалъ рѣзко на ваши слова: Москвитянинг возобновляется на основании требований ныньшняю выка, то-есть, ст платою и пр. Вы этимъ порицали заведеніе нынъшняго въка, а слъдовательно и людей, которые его держатся; вотъ почему я и сказалъ, что вы-де чай издаете журналь не въ убытокъ, и каждый изъ насъ старается, если можно, печатать свои сочиненія также съ выгодою. Прибавлю въ этому, не пересчитывая статей, что я съ давняго времени не совсвиъ мало переслалъ въ Москву, въ журналы и сборники, безплатно, собственно потому, что мнъ бы захотълось участвовать въ тамошнихъ изданіяхъ, тогда какъ я чуть ни одной строки не печатаю иначе, какъ за наличный почеть, — и не вижу никакой причины, почему бы этого не делать. У меня за столь садится одиннадцать душь, а на долго ли силъ моихъ хватитъ-не внаю. Поэтому я съ удовольствіемъ готовъ идти къ вамъ въ сотрудники, на предложенныхъ вами основаніяхъ, то-есть, считая листъ Отечественных Записок въ шестьдесять шесть р. с. Но все-таки теперь ничего не могу дать, потому что ничего нътъ. Деньги отъ Юнгмейстера я получилъ; а не присылалъ ничего послъ того не столько потому, что плата нъсколько низка, сколько отъ незнанія, нужно ли вамъ участіе мое и выгодно ли, тоесть, не обременить ли оно вась, между твмъ какъ здъсь

безотступно требують оригинальца и вырывають изъ-подъ пера. Согласитесь же сами, какъ же мив туть отказать и послать туда, гдв, за давностію времени, разсчеты и отношенія издателя могли измѣниться и ему подобная навязчивость могла бы быть въ тягость? Краевскому я отдаль одну повѣсть и до сорока повѣстушекъ; Панаеву—разсказы Лезгина (которые прошу прочитать, это истое отъ слова въ слово) и три повѣстушки, да еще обязанъ дать нѣсколько за то, что онъ будетъ печатать также мое собраніе пословицъ; что затѣмъ напишется, то ваше; а если понадобится,—смотря по будущимъ обстоятельствамъ,—еще, то увѣдомьте тогда, при разсчетѣ; въ противномъ случаѣ можетъ случиться, что опять передамъ кому иному. Вотъ вамъ открытое, прямое изъясненіе съ рукопожатіемъ".

Въ томъ же письмъ Даль совътовалъ: "Я думаю, если хотите разсчитывать на большое число покупателей, то надо бы сдълать изданіе ваше немного поживне и не ограничиваться статьями любопытными почти только для ученаго. Какъ вы, при вашихъ способахъ, не опредълите, напримъръ, цълаго отдъленія на народоописаніе Русское, не войдете въ письменныя сношенія со всёми губерніями о разработкі этого предмета самымъ общирнымъ образомъ? Этнографія останется навсегда дорогимъ памятникомъ, тогда какъ географія и статистика теряють цёну черезь нёсколько лёть, по случаю безпрестанныхъ перемънъ". Въ другомъ письмъ Даль еще ръзче выражаетъ свой взглядъ на гонораръ: "Не пеняйте", писалъ онъ, --"за малое содъйствіе въ вашемъ изданіи: -здъсь коли что напишется, то его въ ту минуту и нътъ, даже все, что въ голов'є д'єлается, поневол'є раздается впередъ. Ність никакихъ способовъ прислать вамъ что-нибудь къ январю; это у насъ пора тяжелая, и люди, которымъ товарт нуженъ, давно уже обивають пороги; многимъ отказываешь. Я могъ припасти только кой-что для Отечественных Записок и Современника. Не пеняйте также, что мы цінимъ трудъ свой на рубли, когда за него всегда платятъ наличными рублями; повъсть

та же ассигнація, и лучше я отдамъ половину ціны съ наличными деньгами, чімь подарить цілую. Вы бы сами назвали меня дуракомъ, еслибъ я, отецъ большого семейства у меня теперь за столъ садится одиннадцать душъ,—отдаваль бы работу свою даромъ, когда за нее даютъ порядочныя деньги. Если буду въ состояніи что-нибудь написать въ будущемъ году, то пришлю; разсчетъ короткій: за листъ Библіотеки пятьдесятъ шесть р. с., Отечественных Записокъ шестьдесятъ шесть, разочтите, что за Москвитянина!"

Профессоръ И. Я. Горловъ былъ также привлеченъ Погодинымъ къ участію въ Москвитянинт. "Нётъ сомненія", писаль Горловь, -- "что ваше предпріятіе, если оно будеть утверждено на основаніи взаимныхъ выгодъ, пойдеть отлично и доставить вамъ самимъ значительный доходъ, какъ справедливое вознаграждение трудовъ. Примъръ Петербургскихъ журналовь доказываеть это неоспоримо. Вамь впрочемь, какъ отличному практику, богатому опытами, это должно быть - извъстно лучше, чъмъ кому-нибудь. Итакъ я очень радъ предложить вамъ свое содъйствіе. Я имью уже кое-что готовое; но вы знаете, что я трудовъ не избътаю и готовъ бы быль тотчась же работать, еслибь только было нужно. Что касается до моихъ занятій, то скажу вамъ, что я составилъ Обзоръ Экономической Статистики Россіи, который уже одобренъ С.-Петебургской Цензурой, и о напечатаніи котораго идутъ теперь переговоры. Вы спрашиваете, кому бы поручить сообщеніе-короткихъ новостей, не редактору ли Казанскихъ Губериских Въдомостей? то-есть, Артемьеву? Это очень хорошо. Онъ хотя и не имъетъ бойкаго пера, но человъкъ для такого назначенія очень полезный. Только можно ли вамъ положиться на правильность корреспонденцій его и многихъ другихъ лицъ изъ Кіева, Харькова, Одессы, Астрахани, Закавказья и пр? Сомнительно, если вы не будете ихъ вознаграждать. А вознагражденіе столькихъ корреспондентовъ вамъ не возможно. Следовательно, не лучше ли бы вамъ иметь одного редактора для Внутреннихъ извъстій, который бы дёлалъ извлеченіе изъ *Губернских* Впомостей? Это было бы очень любопытное и совершенно новое отділеніе вашего журнала, потому что доселів мы читаемъ только въ Журналів Министерства Внутреннихъ Діль объ уродахъ и необыкновенныхъ рожденіяхъ въ губерніяхъ. Вознагражденіе такому редактору, который бы правильно и постоянно наполнялъ вашъ журналъ внутренними извівстіями, для васъ не будетъ обременительно: этотъ редакторъ можетъ быть молодой, небогатый человівкъ, которыми изобилуетъ Москва. Я полагаю, что такія місячныя обозрівнія, хроника внутреннихъ событій, придастъ Москвитянину много разнообразія и свіжести".

Но Н. Д. Иванчинъ-Писаревъ въ возобновленномъ Москвитянинъ желалъ видъть болъе старины, чъмъ новизны. "Вы",
писалъ онъ Погодину,— "такъ богаты матеріалами, которые
даютъ намъ отдыхать отъ современнаго, отъ котораго уши
вянутъ!" Того же желалъ Москвитянину и молодой графъ
А. С. Уваровъ. На приглашеніе Погодина участвовать въ
Москвитянинъ онъ между прочимъ писалъ: "Благодарю васъ
за лестное предложеніе быть сотрудникомъ Москвитянина, но
боюсь, чтобъ вы сами объ этомъ скоро не пожалѣли и не
исключили бы недостойнаго магната.... Я очень радъ, что
вы опять принялись за Москвитянина; оставьте вы повъсти
и романы, въ особенности же переводы, а дайте вы ему еще
большее Словенское направленіе" 272).

## XL.

Заручившись сочувствіемъ лицъ извѣстныхъ и уважаемыхъ, Погодинъ рѣшился °сдѣлать объявленіе:

ТВозобновленный Москвитянинг, учено-литературный журналг на 1848 годг, по прежнему плану и въ прежнемъ объемъ, 12 книгь, выходящихъ помъсячно.

Многіе Московскіе и другіе Литераторы желали непремѣнно, чтобы былъ возобновленъ въ прежнемъ объемѣ этотъ журналъ, единственный въ Москвѣ, имѣющій главнымъ предметомъ—сообщать свъдънія объ Отечествъ, Россіи, столь мало намъ еще извъстной, не опуская изъ виду важнъйшихъ Европейскихъ явленій, особенно тъхъ, кои могутъ имъть на насъ вліяніе.

Издатель, преданный занятіямъ совсёмъ другого рода, оставляющимъ ему весьма мало досуга, не могъ согласиться на исполненіе ихъ желанія иначе, какъ съ условіемъ, чтобы большая часть бремени изданія была съ него снята. Съ сею цёлію приглашено нёсколько лицъ, взявшихъ въ свое вёдёніе разныя отдёленія, и комитетъ редакціи образовался такъ:

Авадемивъ М. П. Погодинз — по части Исторіи.

Профессоръ С. П. Шевырев — Литературы Русской и Иностранной.

Петрова — Литературы Духовной.

Профессоръ И. Я. Горловъ — Политической Экономіи и соприкосновенныхъ съ нею наукъ.

Профессоръ *П. Л. Страхов*г — Экономическихъ и Коммерческихъ свёдёній.

- И. М. Снегиревъ Достопримъчательностей Москвы.
- И. Д. Биляевъ Историческихъ матеріаловъ.
- И. Т. Кокоревъ Внутреннихъ извъстій.
- А. А. Григорьевъ Европейскаго обозрѣнія.
- И. В. Левитскій и П. П. Пятериков Смѣси.

Публика видѣла въ *Москвитянинт* въ продолжение семи лѣтъ изданія слѣдующія имена литераторовъ:

Н. В. Берга, В. П. М. Бакуниной, О. М. Бодянскаго, А. Ө. Вельтмана, ДА. И. Вороновой, князя П. А. Вяземскаго, Р. Ө. Германа, А. П. Глинки, Ө. Н. Глинки, В. И. Григоровича, Н. В. Гоголя, А. В. Горскаго, И. И. Давыдова, М. А. Дмитріева, Я. Г. Десанглена, В. И. Даля, Н. И. Жельзнова, В. А. Жуковскаго, М. Н. Загоскина, Д. И. Зражевской, Н. В. Калачева, К. А. Коссовича, И. В. Киръевскаго, М. Н. Лихонина, М. А. Максимовича, Н. А. Мельгунова, князя М. А. Оболенскаго, Ө. Б. Милера, Н. Ф. Павлова, ₹К. К. Павловой, Д. М. Перевощикова, Н. Д. Иванчина-Писарева, А. А. Ригельмана, С. Е. Раича,

5) графини Е. П. Ростопчиной, И. П. Сахарова, И. И. Срезневскаго, А. Е. Студитскаго, А. С. Стурдзы, Н. В. Сушкова, В. М. Ундольскаго, А. С. Хомякова, П. М. Языкова и проч. и проч.

Издатель надѣется, что они не оставять его Журнала и впредь своимъ участіемъ, а равно, что онъ будеть имѣть труды и новыхъ сотрудниковъ, которыхъ имена увидитъ публика съ первой книги.

Высокопреосвященные митрополить Филареть и архіепископъ Иннокентій позволяли всегда издателю украшать журналь новыми произведеніями ихъ пера. Онъ смѣеть надѣяться на ихъ пастырскую благосклонность и въ слѣдующемъ году, а равно и на полученіе трудовъ преосвященнаго Филарета Рижскаго и о. архимандрита Макарія.

Главныя отдѣленія возобновленнаго *Москвитянина*: Литература, Исторія, Европейское обозрѣніе и Смѣсь.

Въ первомъ профессоръ Шевыревъ будетъ предлагать по прежнему критическіе разборы всёхъ замёчательныхъ произведеній Отечественной и Иностранной Словесности, имёл въ виду эстетическое достоинство ихъ и общественное значеніе. Всё статьи его будутъ означаться его именемъ.

Что касается до *Исторіи*, о коей появляются безпрестанно сочиненія оригинальныя, то издатель постарается сообщать читателямъ подробныя объ нихъ свёдёнія и вмёстё вёрную по возможности оцёнку.

Объ Исторических матеріалах самые противники Москвитянина отдавали ему справедливость, и богатѣйшая въ Россіи библіотека издателя дастъ ему средства и въ нынѣшнемъ году знакомить публику болѣе и болѣе съ древними и новыми Русскими памятниками: Записки или отрывки изъ записокъ И. И. Дмитріева, Лопухина, Храповицкаго, письма Петра I, Екатерины II, Потемкина, Карамзина, Пушкина и пр. помѣстятся въ этомъ отдѣленіи. Здѣсь будутъ печататься также отрывки изъ Исторіи Государства Россійскаго, сочиняемой академикомъ Погодинымъ.

Объ отдѣленіи *Естественных Наук* докторъ Лясковскій сообщиль редакціи слѣдующій планъ:

Предметомъ статей этого отдёла будутъ преимущественно вопросы всеобщаго интереса, къ ръшенію которыхъ будутъ содъйствовать безразлично всъ отрасли Естествовъдънія, какъ чистаго, такъ и прикладнаго. Систематическая исключительность принадлежить учебникамь; въ журналь, который назначается для читателей разнообразныхъ, каждая оригинальная статья по части Естественныхъ наукъ должна по возможности представлять независимое цёлое: она должна содержать необходимыя вводныя понятія и данныя поясняющія, - все равно, будуть ли эти данныя причисляемы школами въ Физивъ, Сельскому Хозяйству, Зоологіи, Медицинъ или Технологіи. Главное дёло въ томъ, чтобы пріобрётеніе науки сдёлать возможно-понятнымъ и приложимымъ въ жизни. Кромф статей этого рода, нашъ отдъль будеть содержать извъстія о новыхъ открытіяхъ, о новыхъ сочиненіяхъ, критику посл'яднихъ, и вообще всякаго рода свъдънія, имъющія отношенія къ исторіи познанія внішняго міра и къ улучшенію нашей матеріальной жизни.

Профессоръ Казанскаго Университета *Горлов*, только что возвратившійся изъ своего путешествія по Европ'є, сообщить публик'є свои наблюденія и зам'єчанія по части получающей нын'є безпрестанно большую и большую важность—
Политической Экономіи.

Въ отдъленіи *Сельскаго Хозяйства* объщались участвовать почти всъ Русскіе профессоры по этой части и нъкоторые просвъщенные помъщики.

Обязанность Редактора *Европейскаго Обозрънія* состоить въ сообщеніи изв'єстій о важн'єй шихъ современныхъ явленіяхъ по части гражданственности, промышленности, учености, искусства (музыки, живописи, ваянія, о театр'є) и проч.

Къ Смъси принадлежатъ иностранныя повъсти и романы, съ соблюденіемъ строгаго выбора, разсказы, анекдоты, вы-

писки и зам'вчанія, краткія изв'єстія. Во Внутренних извъстіяхт — новости изъ городовъ и областей Русскаго Государства. Новости Московскія.

Духъ и направленіе Москвитянина неизмѣнны. Своенародность — вотъ его характеръ. Познай самого себя — его цѣль. Почтеніе къ Исторіи, къ преданію, вмѣстѣ съ желаніемъ успѣха поступательному движенію впередъ, — его правила. Петербургскіе журналы смотрятъ больше на Европу, Москвитянинг на Россію, сочувствуя впрочемъ Европѣ. Такъ шелъ онъ семь лѣтъ, такъ пойдетъ онъ и въ слѣдующемъ, только съ бо́льшею твердостію и точностію, воспользуясь новыми благопріятными для него обстоятельствами.

Напечатавъ это объявленіе, Погодинъ писалъ Шевыреву: "Книгопродавцы похваляютъ объявленіе и говорятъ, что журналъ такъ пойдетъ, если будетъ исправенъ. Въ конторѣ явился уже подписчикъ".

По поводу этого объявленія у Погодина завязалась оригинальная полемика съ однимъ Симбирскимъ помъщикомъ, близко знакомымъ Аксаковымъ, А. Н. Анненковымъ. Увидавъ свое имя въ объявленіи, Анненковъ напечаталь въ Московских Впосмостях слѣдующее письмо: "Съ удивленіемъ прочелъ я объявленіе профессора Погодина о возобновленномъ Москвитанинъ. Отъ души желаю профессору Погодину всевозможнаго усивха, съ благодарностью вижу, что въ числе литераторовъ онъ поместиль мое имя на ряду съ именами Вельтмана, Даля, Загоскина, Киръевскаго, Мельгунова, Павловой, Хомякова, -- тъмъ искреннъе благодарю Погодина, что хотя въ Москвитянинъ 1843 года и были пом'вщены мои статьи подъ заглавіемъ Путевыя впечатмьнія, но безъ моей подписи, такъ что Русской читающей публикъ я сдълался извъстенъ только по короткой статьъ о хлебной торговле, помещенной въ Московских Видомостях, и эту статью я рёшился подписать не какъ литераторъ, но какъ Русскій пом'єщикъ... Но благодаря Погодина отъ себя лично за сдъланную имъ мнъ честь, я почелъ долгомъ предувъдомить читающую публику, что онъ объщаетъ

ей мои труды, не испросивъ на то предварительно моего согласія, и что подобнымъ поступкомъ онъ воспрещаетъ мнѣ всякое участіе въ издаваемомъ имъ журналѣ, доколѣ онъ будетъ редакторомъ его; не могу также не посѣтовать на него, что подобнымъ обнародованіемъ онъ вынуждаетъ меня печатать впредь мои труды не иначе, какъ подписывая мое имя" 273).

Прочитавъ эту статью, Погодинъ записалъ въ своемъ Диевникъ: "Прочелъ скверное письмо Анненкова въ газетахъ и приписалъ участію дъйствительному или страдательному Аксаковыхъ. Поъхалъ съ упреками. Говорятъ, что это считали дъломъ смъшнымъ. Не совсъмъ искренно и благородно! Между тъмъ пріъхалъ Анненковъ и, перемолвивши, съли играть въ карты. Послъ объда Аксаковъ разсказывалъ о своемъ семейномъ горъ. Утъшалъ ихъ, а къ Шевыреву, куда сбирался, ъхать не хотълось, чтобъ не разругаться" 274).

Не смотря на это, Погодинъ рѣшился печатно отвѣтить Анненкову и до печати отправилъ свой отвѣтъ для прочтенія Шевыреву, которому вмѣстѣ съ тѣмъ писалъ: "Посылаю тебѣ письмо мое, посмѣйся! Мнѣ было очень досадно вчера при мысли, что Аксаковы въ немъ участвовали, потому Анненковъ живетъ почти у нихъ. Я поѣхалъ къ нимъ съ упреками. Они объяснили, что считали это дѣло слишкомъ смѣшнымъ—и потому не противорѣчили. Я думаю однакоже, что участіе по крайней мѣрѣ отрицательное было. Впрочемъ они теперь въ великомъ горѣ (секретъ до свиданія), и я, разумѣется, позабылъ у нихъ о своей ничтожной досадѣ. Хотѣлъ ѣхать къ тебѣ и побоялся. Заругаетъ онъ меня, подумалъ я, и воротился съ дороги. А нынѣ получилъ отъ тебя всемилостивый манифестъ и благодарю. Замѣть что хочешь, и потомъ пошли съ моимъ кучеромъ къ Павлову прочесть".

Подъ всемилостивым манифестом Погодинъ разумъть слъдующее письмо къ нему Шевырева (1 ноября 1847): "Надъюсь, во вторникъ ты будеть отвъчать Анненкову на его нелъпое письмо. Надобно отвъчать по моему въ такомъ смыслъ: Съ чего онъ взялъ, что онъ одинъ Анненковъ во всей Рос-

сіи? Мив двиствительно объщаль г. А. А. Анненковь свои статьи. Имя его еще неизвъстно, но это ничего не значитъ. Въ прошломъ году Современника объявилъ нъсколько именъ, вовсе въ литературъ неизвъстныхъ, и одно изъ нихъ, имя г. Гончарова, съ необывновеннымъ удовольствіемъ встретила публика подъ его Обыкновенною Исторіею. Что же касается до г. Анненкова пом'вщика, то я д'ыствительно не приглашаль его въ участники и не знаю, почему онъ мое объявленіе приняль на свой счеть. Что же касается до удивленія, съ какимъ онъ прочелъ объявление мое о возобновлении Москвитянина, то я могу увърить его, что я еще болье удивился его письму къ вамъ, г. редакторъ, нежели онъ моему объявленію. Непрем'єнно это сділай. Если ты съ перваго раза позволишь себъ наступить на ногу, то дъло твое до конца будетъ проиграно... Но при этомъ не могу тебъ не прибавить урока: воть такъ-то ты все делаешь. Ну, къ чему тебе имя Анненкова?"

На другой же день въ Московских Въдомостях появился отвътъ Погодина, въ которомъ читаемъ: "Въ объявленіи на изданіе Москвитянина на 1848 годъ, между именами литераторовъ - поставлено не безъ причины, а всл'ъдствіе недоразумѣнія, имя А. Н. Анненкова. Прочитавъ письмо его, я почитаю себя обязаннымъ извиниться въ этой слишкомъ невинной ошибкъ предъ нимъ и предъ публикою. Предъ нимъ я исполняю это съ особеннымъ удовольствіемъ посредствомъ этого письма моего. Что касается до публики, потеря ея въ полномъ смыслѣ невознаградимая, ибо Анненковъ рѣшительно отказался отъ помещения статей своихъ въ Москвитининь, пока я остаюсь его редакторомъ. Я могу только приказать своей конторъ, чтобъ она выдала обратно деньги тъмъ изъ гг. субскрибентовъ, которые посившили подписаться въ продолженіе последнихъ трехъ дней на этотъ журналъ, единственно въ надеждъ читать тамъ объщанныя будто бы произведенія Анненкова. Я не понимаю только, почему онъ сътуетъ на меня, считая себя принужденнымъ открывать впредь свое имя при статьяхъ. Это зависить, какъ мнѣ кажется, совершенно отъ его воли, и минутная, случайная извѣстность отнюдь не помѣшаетъ ему во всякомъ случаѣ оставаться неизвѣстнымъ " 275).

Эта апологія понравилась Шевыреву, и онъ писалъ Погодину: "Отвътъ твой Анненкову производитъ на всъхъ самое пріятное впечатльніе. Спасибо ему. Онъ помогъ Москвитянину". Но М. А. Дмитріевъ упрекалъ Погодина: "Что вамъ за охота была помъстить въ сотрудникахъ нашего Симбирскаго Анненкова? Я читалъ въ Московскихъ газетахъ его строчки на вашъ отвътъ. Развъ вы его не знаете?" Съ своей стороны и Горловъ писалъ: "Очень было огорчила меня статейка г. Анненкова, но когда я въ слъдующемъ же нумеръ прочелъ вашъ прекрасный отвътъ, то совершенно успокоился. Я надъюсь, что дъло этимъ кончится".

Своихъ друзей, знакомыхъ и незнакомыхъ Погодинъ обязалъ содъйствовать къ распространенію Москвитанина. "Билеты надо разсылать незнакомымъ", писалъ онъ Шевыреву, "и говорить всёмъ, чтобъ толковали. Аксакову вчера я отдалъ для Симбирска двадцать пять. Пошли Бакунину и проч." Изъ Петербурга И. И. Давыдовъ увъдомлялъ Погодина: "Билеты на Москвитянина, по указанію вашему, вручены графу А. С. Уварову и Г. В. Грудеву... Дай Богъ Москвитанину успѣховъ! Онъ слишкомъ важенъ и ученъ; надо бъ ему иногда и поразвеселиться". Но отъ С. Д. Нечаева Погодинъ получаетъ билеты обратно съ следующимъ извещениемъ: "Билетовъ вашихъ не могу я взяться раздавать. Всй они съ подправленными и подскобленными годами и нумерами... Не взыщите за правду на старомъ поклонник строгой Оемиды". Горловъ же писаль изъ Казани: "Хотя мив и очень жаль, но я не имъю надежды помъстить присланные вами пять билетовъ на Москвитянина. У насъ здёсь недовольны темъ, что доселе (то-есть, до 14 ноября 1847 г.) вы только выдали за прошлый годъ два нумера, и опасаются, что остальные два нумера совсёмъ не выйдуть. Это ожиданіе произвело здёсь невыгод-

ное впечативніе, особенно при аккуратности толстыхъ журналовъ. Даже Университетская библіотека на этотъ годъ не располагаетъ выписывать Москвитанина. Для васъ конечно одинъ субскрибентъ не составляетъ никакой потери; но я хотель выставить этоть факть только за темь, чтобъ показать, какъ здёшнее мнёніе невыгодно. Я надёюсь однакожъ, что вы не растолкуете въ дурную сторону моихъ словъ и все это примете за знакъ моего точнаго доброжелательства вашему предпріятію. Его успѣхъ тѣсно соединенъ съ нашими общими выгодами". Болъе сострадательнымъ оказался Гоголь. "Подпиши за меня на Москвитянинг мимо свъдънія Погодина. Даромъ мев не хотвлось... Мев кажется, что и всв прочіе пріятели Погодина и Москвитянина должны бы поступать такъ же: оно, кажется, бездълица, но сдълай это человъкъ семь — восемь да посовътуй и другимъ то же, — отъ этого обстоятельства Погодина все бъ таки были лучше".

Погодинъ не безъ утёшенія замётиль, что одинъ изъ первыхъ подписчиковъ на Москвитянинг 1848 года быль архіепископъ Тверской Григорій. 9 января 1848 года Высокопреосвященный писалъ Погодину: "Желая получать въ семъ 1848 году возобновленный Москвитянинг, покорнёйше прошу доставлять ко мнё это изданіе въ Тверь".

Не смотря однако на принимаемыя мѣры, подписка на *Москвитянин* шла очень плохо, что Шевыревъ постоянно ставиль на видъ своему другу. Мы имѣемъ цѣлый рядъ записочекъ его по этому предмету:

7 января 1848 года: "Плоха подписка—больно плоха: хуже прошлогодней. Я не унываю, но ты видишь тоже, что я тебъ правду предсказывалъ".

21 — — : "Подписка идетъ плохо. Я это предвидълъ. А ты все увлекаеться надеждами".

4 февраля— : "Поздравляю съ похвалами Дмитріева, цензора, Кораблева. Онъ утъщительны, но утъщительные было бы видъть прибавляющееся число подписчиковъ. Всего двъсти

тридцать четыре съ даровыми. Грустный фактъ, который я предсказываль!"

6 — — : "Подписка пошла какъ будто побыстръ́е. Ободрись.

12 апръля — : "Возвращаю письма. Всѣ извѣстія и похвалы очень утѣшительны. Еще утѣшительнѣе было бы число подписчиковъ, а этого утѣшенія не видно. Впрочемъ и это можно было предвидѣть".

Съ своей стороны и И. И. Давыдовъ писалъ Погодину изъ Петербурга мало утёшительнаго: "Подписка идетъ худо: послёдніе два года подорвали дов'вренность позднимъ, неправильнымъ появленіемъ книжекъ. Въ журнал'в точность—важное условіе". Еще неутёшительн'ве писалъ Давыдовъ въ другомъ письм'в: "Москвитянина можно тянуть до посл'ёдней возможности. Зд'ёсь не любятъ Московскаго журнала—а потому н'ётъ сбыта билетовъ. Можетъ быть, къ будущему году не случится ли перем'ёны въ періодическихъ изданіяхъ. Изъ этого вы видите разность вкуса древней и новой столицы. Насильно милъ не будешь, или надобно угождать".

Самъ же Погодинъ писалъ Шевыреву: "Подписки можно только ждать... Не върятъ да и только. А каковы пріятели и меценаты! Хоть бы одинъ рукою тронулся для содъйствія". На замъчаніе же Шевырева: "Ты слишкомъ сердитъ. Общественная дъятельность раздражаетъ. Я это на себъ знаю", Погодинъ отвъчалъ: "Точно, общественная дъятельность раздражаетъ!"

Но за то всякая прибавка числа подписчиковъ очень оживляла Погодина, и онъ торопился сообщать объ этомъ Шевыреву: "Москвитянинг идетъ очень хорошо: четвертое сто".

Не смотря на такую несчастную подписку, Шевыревъ рекомендовалъ напечатать въ *Москвитянинъ* какую-то Санскритскую статью почтеннаго К. А. Коссовича.

Погодинъ, препровождая Шевыреву проектъ содержанія девитаго нумера, писалъ ему: "Я получилъ статью К. А. Коссовича Санскритскую. Ее выйдетъ листовъ пять! Книги (то-есть,

Москвитанина) остаются самыя важныя въ году, коими условливается подписка. Ты знаешь, что отъ нея зависитъ благосостояніе не только журнала, но мое. Я взяль на себя долгу тысячу двёсти рублей. Въ одну типографію въ концу года будеть долгь около восьми! -- Если не удастся еще, то я просто банкрутъ! Какъ же можно помъщать теперь Санскритскія статьи. И такъ моя слабость и совъстливость не можеть отдёлываться отъ подобныхъ статей во всякой книге, листа по четыре, напримъръ; и въ девятой печатается разборъ Спасскаго Академическаго Словаря въ отношении къ горнымъ словамъ. Кто будетъ читать его, а если наподдать еще Индвищиной, то просто значить убить книгу. Даже занимательныя статьи, по нашему, не слишкомъ занимательны для публики, а объ сухихъ и говорить нечего! И потому скажи Коссовичу, что мы по общемъ разсуждении рѣшили въ нынъшнемъ году въ остальныхъ книгахъ помъщать все самое легкое и пріятное. Если журналь пойдеть, если можно будеть увеличить объемъ, то помъстимъ въ томъ году".

Успъшному ходу редакціонныхъ дълъ много препятствовало разстояніе, отділявшее місто жительства двухъ друзей. Шевыревъ жилъ въ Дегтарномъ переулкъ, близъ Тверской, а Погодинъ, какъ извъстно, на отдаленномъ и тогда пустынномъ Девичьемъ Поле и вель своеобычный образъ жизни. "Филаретъ", писалъ ему Шевыревъ, -- "устроилъ скитъ для уединенія по временамъ, а не превратилъ дома своего въ скить. На масляницу въ скиты не вздять. На первой недвлъ поста буду въ скитъ твоемъ... "Сношенія между друзьями еще боле затруднились летомъ 1848 года, когда Шевыревъ поселился въ Сокольникахъ. Какъ-то однажды Погодинъ позваль къ себъ Шевырева заъхать къ нему по дорого. На это последній иронически отвечаль: "Ты меня зваль по дорого – да куда же я взжу (изъ Сокольниковъ) по дорого въ тебъ? Да и вто же вромъ Газа да игуменьи Дъвичья монастыря и ея доктора вздить по дорого къ тебъ? Удивительный челов'єкъ! Какъ знаетъ топографію Москвы! "Въ другой своей

записочкѣ Шевыревъ писалъ своему другу: "Письмо твое отъ 9 августа я получилъ 14-го. Что ты—гдѣ живешь? Какъ же тутъ хотѣть срочнаго полученія газетъ и современности въ изданіи?"

Въ то же лѣто въ Сокольникахъ жилъ и А. Я. Булгаковъ. Посылая къ Погодину полученное имъ письмо отъ
В. А. Жуковскаго, Булгаковъ писалъ ему: "Очень бы желалъ часочекъ съ вами побесѣдовать. Ежели паче чаянія
вздумалось бы вамъ сегодня или завтра поѣхать въ Сокольники
подышать чистаго воздуха, я весьма охотно предложилъ бы
вамъ чашку чаю—Сокольники совершенный рай! И чтобы не
не быть мнѣ изъ онаго выгнаннымъ, я избѣгаю змій, женщинъ и даже яблоковъ" 276).

## XLI.

Мы уже знаемъ, что какъ въ основани Московского Впстника принималь участие Пушкинь, такъ Москвитянинг обязанъ почти своимъ существованіемъ Жуковскому, та потому участіе его въ обновленномъ Москвитянини было весьма цѣнно какъ для Погодина, такъ и для Шевырева. Четвертая внига Москвитянина 1848 года была украшена письмомъ Жуковскаго въ Гоголю О поэтт и современном его значении. Въ заключении этого письма мы читаемъ: "Но должно ли, смотря съ уныніемъ и тревогою на то, что кругомъ насъ происходить, терять въру въ Поэзію и въ ея великое земное назначеніе? Нѣтъ! и посреди судорогъ нашего времени, не заботясь о славъ, нынъ уже не желанной и даже невозможной (поелику она раздается всёмъ и каждому, на площади, подкупными судьями въ отрепьяхъ), не думая о корысти, которая всёхъ очумила, поэтъ, вёрный своему призванію, скрываясь отъ толпы, исповъдуетъ своему генію:

> Не счастія, не славы здёсь Ищу я;—быть хочу крыломъ могучимъ, Подъемлющимъ родныя мнё сердца На высоту,—зарей побёду дня

Предвозвъщающей, —великихъ думъ Воспламенителемъ, глаголомъ правды, Лекарствомъ душъ, безвъріемъ врушимыхъ, И сторожемъ нетлънной той завъсы, Которою предъ нами горній міръ Задернутъ, чтобъ порой для смертныхъ глазъ Ее приподымать и святость жизни Являть во всей красъ ея небесной — Вотъ долгъ поэта, вотъ мое призванье!"

Изъ Одессы (21 апръля 1848 г.) Гоголь писалъ Шевыреву: "Въ письмъ Жуковскаго, бывшемъ для меня истинно пріятною нечаянностью, есть столько утъщительнаго! Оно, върно, сказало тебъ много и ободрило. Я замътилъ уже силу и твердость въ тъхъ строкахъ твоихъ, которыя успълъ пробъжать въ Москвитянинъ. Я вижу, что ты не напрасно взялся за журналъ. Голосъ твой теперь нуженъ, но мнъ кажется, всъмъ намъ слъдуетъ умърить себя, помня ежеминутно, что мы всъ нервически-неспокойны въ нынъшнюю эпоху « 277).

"Письмо Жуковскаго", писала графиня Е. П. Ростопчина Погодину, — "было схвачено мною не разръзанное и прочтено со слезами благоговънія; онъ все тоть же и теперь, какъ въ цвътущіе года молодости, та же теплота сердечная, та же въра, то же кроткое, чистое воззръніе на міръ, столь скверный теперь; при немъ, право, свътлъеть на умъ, какъ при свътломъ и возвышенномъ существъ; а я же люблю его кромъ того".

Письмо Жуковскаго пришлось по душѣ и М. А. Дмитріеву. "Статья Жуковскаго", писалъ онъ Погодину,— "прекрасна: ее можно назвать теоріей вдохновенія, если для вдохновенія можетъ быть теорія. Она должна идти рядомъ съ статьей Батюшкова о нравственныхъ качествахъ поэта (заглавія не помню), гдѣ онъ говоритъ, что для поэта должна быть особенная нравственная діэтетика. Обѣ эти статьи вмѣстѣ должны быть хартіей для основныхъ законовъ поэтическаго міра! " 278)

Самому же Жуковскому Шевыревъ писалъ: "Вы насъ ободряете и укръпляете вашимъ привътомъ и ласкою. Письмо ваше къ Гоголю произвело сильное впечатлъніе и, что мінъ

особенно пріятно, на молодежь. Это—начало для будущей Русской эстетики на христіанскомъ основаніи <sup>279</sup>).

Вмёстё съ тёмъ Жуковскій прислаль въ Москвитянинг богословскую статью подъ заглавіемъ Деп сцены изг Фауста, въ которой говорится о поправкъ Фауста первой главы Евангелія Іоанна Богослова. "Фаусть", писаль Жуковскій, — "хочеть поправить и выразить по своему мысль Евангелиста, и такою гордостью становится доступенъ губительному искушенію. Недовольный выраженіемь: Вз началь бъ Слово, онъ пишеть: Вг началь была мысль (Sinn) - потомъ: вг началь была сила (Kraft)-отвергаетъ то и другое, и наконецъ останавливается на выраженіи: вт началь было дыло (That), которое нажется ему болъе точнымъ, нежели Іоанново, но которое столь достойно отверженія, какъ оба первыя. Никакой человіческій умъ не придумаетъ ничего выше и всеобъятнъе этого дивнаго евангельскаго Слова; съ нимъ на ряду можно поставить только то, которое слышаль Мочсей изъ пламенной Купины Азъ есмь сый ". 280).

Но статья эта, къ сожаленію, встретила цензурныя затрудненія. "Ваше зам'ячаніе", писалъ Шевыревъ Жуковскому, — "есть замізчапіе православнаго христіанина всімъ Німецкимъ богословамъ, которые думаютъ, что лучше понимаютъ Евангеліе, нежели сами Евангелисты"; но въ то же время и самъ Шевыревъ счелъ долгомъ замътить Жуковскому: "Позвольте мнъ сказать нъсколько словь о томъ богословскомъ мъстъ, которое у васъ находится на второй и третьей страницахъ. Я боюсь, чтобы оно не дало повода къ какому-нибудь недоразумвнію. У вась сказано: Слово Божіе, напротивг, есть Богг-и Богг, какг творецг, и Богг какг твореніе отг впка бывшее вт Бого и ст Богомт, изт воли Его истекшее и въ Немъ-заключенное, но съ Нимъ не сліянное и съ Нимъ не тожественное, импвшее начало, ибо оно твореніе... У Іоанна Богослова говорится о Сынъ, подъ именемъ Слова, Единородномъ отъ Отца, а Сынъ не сотворенъ, а предвъчно рожденъ: рожденна не сотворенна (въ Сумволъ Въры). Потому вмъсто

Творецъ нельзя ли поставить Отеух, а вмёсто твореніе—роэкденіе? Могуть православные богословы упрекнуть въ Аріанизмѣ. Позвольте мнъ привести вамъ два отрывка изъ нашихъ древнихъ Русскихъ Отцевъ о томъ же предметъ. Вотъ какъ выражается Іосифъ Волоколамскій, писавшій въ концѣ XV и въ началъ XVI въка о Словъ Божіемъ: "Слово Божіе не якоже мое, отъ чрева орудіемъ гласнымъ износимо и на воздусъ разливаемо, но Слово живо, суще и составно (Нъмецъ бы сказаль конкретно), еже къ Богу въ началв и самъ Богъ сый; и ниже Духъ Божій, якъ же мой духъ, исходяй изъ усть и на воздусь разливаяйся: Духь усть Божіихь — духь истины и отъ Отца исходяй и Самъ Богъ сый, существа Божія им'яй составь совершень". Воть еще другой инокъ, Отенскій, Зиновій, ученикъ Максима Грека, писавтій въ XVI вѣкѣ, такъ разсуждаетъ о Богъ Словъ. Сначала доказываетъ онъ, что Богъ истинный долженъ быть Богъ живой, а живой Богъ долженъ имъть слово и духъ; иначе онъ былъ бы безсловесенъ и бездушенъ; и далъе говоритъ: "И якоже убо истинный Богъ живой присносущенъ есть, безначаленъ, безконеченъ, нестаръющся, всесиленъ: такожъ и Слово Ему подобаеть своего Ему естества, существа блаженнаго, нетленнаго; такожъ и Духъ ему подобаетъ свой соприсносущенъ, того жъ блаженнаго, нетленнаго естества. Да якожъ веруется истинный Богъ живъ, безначаленъ, безконеченъ, присносущенъ, такожъ въровати подобаетъ, и Слово Ему Его живо, истинно, соприсносущно, собезначально, а не на воздусъ разсыпаемо..., не сотворено бо Слово Божіе, но безтълесно рожено. Понеже Богъ безплотенъ, не плотски и Слово Свое роди; и Слово, рождаяся отъ безсмертнаго, безстрастнаго Бога, живо, безстрастно, безсмертно: ибо и мы страстны и смертны суще, умъ же имамъ безплотенъ, и слово присно рожаетъ безстрастно. Ты не можеши домыслитися, како въ тебъ, созданнымъ тленевмъ естестве, безплотный умъ твой Слово тебъ рождаетъ безстрастно; какожъ тлъненъ ты, хощеши тлънными мыслыми безплотное, нетлънное Божіе рожество

Слово Его живому испытати, но точію въровати подобаеть, яко Богъ не безсловесенъ, но имать Свое Слово Богъ. Слово же Бога живаго, по блаженному Его естеству, живо, составно, присносущно, нетлънно, безплотно, дъйственно, рожено, а не сотворено. И въ нашемъ убо тленномъ плотскомъ существъ слово ума нашего не сотворяемо, но рожаемо безплотнымъ умомъ нашимъ; не имать бо умъ нашъ руку творити слово, безплотенъ сый, ниже требуетъ умъ нашъ женска полу на зачатіе словеси своему, и безъ зачатія умъ нашъ слово наше рожаетъ безъ мъшканія и безъ предъла; вкуп'в же и наше слово уму спребываеть, и внезапу рожается слово наше отъ ума нашего. " Не посътуйте на меня за то, что я привожу вамъ эти разсужденія нашихъ древнихъ богослововъ, которые любятъ повторяться, какъ будто никогда недовольные словами своими для того, чтобы выразить всю полноту истины Бога Слова... Они здёсь кстати пришлись къ вашей мысли. Есть въ нихъ чрезвычайно глубокія мысли, а въ языкі ихъ могь бы быть зародышъ для языка нашей народной философіи "281).

Съ своей стороны Погодинъ отправилъ статью Жуковскаго прежде всего на разсмотръніе И. В. Киръевскаго, который возвратилъ ее при слъдующихъ строкахъ: "Возвращаю тебъ статью Жуковскаго: посмотри перемъны, которыя я сдълалъ; кажется, теперь ничего нътъ противнаго Православію. Если это не очень портитъ ее въ риторическомъ отношеніи, то ръшись печатать въ этомъ видъ. Но во всякомъ случать мнъ кажется, что о риторикъ думать нечего, когда дъло идетъ о Православіи".

Но В. Н. Лешковъ затруднился пропустить ее и въ исправленномъ видъ. "Дъло въ статъъ Жуковскаго", писалъ онъ Погодину, — "вамъ нужно было бы, какъ думаетъ и С. П. Шевыревъ, поговорить объ ней съ его высокопреосвященствомъ Митрополитомъ. Тутъ все еще есть много запятыхъ, и я не могу ръшиться пропустить ее, а послать въ духовную цензуру жалко".

Тъмъ не менъе Погодинъ отправилъ статью Жуковскаго въ Московскую Духовную Цензуру. Этимъ остался недоволенъ Шевыревъ и писалъ Погодину: "Зачъмъ ты послалъ статью Жуковскаго въ духовную цензуру? Какимъ образомъ Голубинскій будетъ цензоровать статью о Фаустъ, Мефистофелъ и Гретхенъ? Что за нелъпость! Можно было посовътоваться съ какимъ—нибудь духовнымъ лицомъ, опытнымъ въ дълъ, даже съ самимъ Митрополитомъ, но не отправлять въ духовную цензуру, которая такой статьи цензоровать не можетъ и не должна. Если они понимаютъ смыслъ своихъ дъйствій, то должны оборотить статью назадъ. Смотри, Жуковскій ничего тебъ не пришлетъ".

Какъ бы то ни было, протојерей Ө. А. Голубинскій, разсмотревь, по просьбе Погодина, статью Жуковскаго, сделаль о ней такой отзывъ: "Трудно исправлять слова человъка, богатаго живыми мыслями. Но вы предложили мнв это; потому только и ръшился я замънить нъкоторыя его выраженія своими. Онъ говорить о вѣчномъ Словѣ въ смыслѣ Платона и Плотина, и разумбеть едва ли не то, что у нихъ хосмос νοητός, τόπος (или πλήρωμα) των ίδεων, и въ этомъ смысль могъ написать "твореніе". Мы другому научились у апостоловъ Іоанна и Павла, у которыхъ я и заимствовалъ вставленныя мною выраженія. Если этотъ begeisterter Mann крѣпко держится умозрвній Платоническихь въ этомъ пунктв, то хотя и есть сердечное желаніе ему лучшаго уб'яжденія, но имъемъ ли мы право писать за него вопреки его убъжденію?.. Предаю это на ваше разсмотръніе и ръшеніе. Если примете вписанныя мною выраженія, то такъ и напечатаете ихъ, какъ вписаны. Если же усумнитесь принять, то зачеркнутыя слова прошу васъ не печатать, а навести, где нужно, связь, какъ сами знаете".

Въ это время въ Москвѣ находился А. Н. Муравьевъ и пользовался житіями Русскихъ Святыхъ изъ Древлехранилища Погодина. Онъ рѣшительно писалъ Погодину: "Сдѣлайте милость, не печатайте статьи Жуковскаго. Митрополитъ прямо

сказаль, что она вся негодится, и такъ какъ онъ теперь о ней знаеть, то легко можеть быть—онъ замѣтить въ печати и повлечеть неудовольствіе; нельзя же мірскимъ прекословить духовенству въ богословіи и еще Филарету. Право лучше примите мой совѣть, а потомъ вы сами жалуетесь на цензуру. Когда разъ раздражите ее, то послѣ долго отзывается".

Не взирая на это предостережение, Двъ сцены изъ Фауста были напечатаны въ Москвитянинъ 1849 года.

Въ это же время вышло забавное недоразумение съ однимъ четверостишіемъ Языкова, которое Шевыревъ пожелаль напечатать въ Москвимянинъ. Получивъ его, Погодинъ писалъ Шевыреву: "Четверостишія твоего не понимаю. Для знающаго лица и обстоятельство это можеть быть смешно и остро, а для не знающаго это похабство (для моего тыла ты слишкомо велико), подъ которымъ ни за что на свътъ я не допущу твоего имени. Помилуй, скажи-что ты это вздумаль. Ахъ, ты съдина! И эти господа толкують еще и претендують на знаніе приличій". Шевыревъ, разумъется, обидылся и отвычаль Погодину: "Помилуй, ты съ ума сходишь. Я тебъ посылаю четверостишіе Языкова, а ты вообразиль, что четверостишіе принадлежить мив-да и еще мораль читать! Плохой ты и отгадчивъ стиховъ: впрочемъ, благодарю за комплиментъ". Въ свое оправданіе Погодинъ писаль: "Я не виновать, что подъ стихами Языкова ты подписаль самымь четкимь шрифтомъ: С. Шевыревг, въ удостовърение чего ихъ и посылаю, ибо иначе ты не повъришь и будешь продолжать писать".

## XLII.

Въ самый первый день 1848 года вышелъ въ свътъ первый нумеръ *Москвитянина*. Эта точность была совершенно необычна для *Москвитянина*, и 2 января Шевыревъ писалъ Погодину: "Всъ удивились выходу *Москвитянина* своевременно". Разсматривая этотъ нумеръ, Погодинъ записалъ въ

своемъ Дневники: "Перебиралъ Москвитянинг, хорошъ, а подписчиковъ нътъ, и стало жутко". Съ своей стороны и Шевыревъ писалъ Погодину: "Нумеръ всемъ былъ бы хорошъ, еслибы больше Европы — и еслибы повъсть Вельтмана не подгуляла. Охъ! куды плоха! И за это пятьсоть рублей!!! Какъ бы зналъ, ужъ я бы свалялъ какую-нибудь за ночь. Да ты бы могъ тряхнуть стариной — вышло бы лучше. Сюжеть готовый: Талант или пять глава повъсти. Главное действующее лицо Н. Ф. Павловъ. Въдь забавно. Другой сюжетъ: Друзья. Сюжетовъ куда не оберешься — пропасть. Какъ древніе живописцы употребляли моделями друзей своихъ, такъ и туть пришлось бы, но съ темъ, чтобы выставить имъ все ихъ доброе и хорошее и вст увлеченія ихъ". Въ томъ же цисьмт Шевырева читаемъ: "Примись самъ за Европейское Обозрѣніе. Это - твоя обязанность какъ историка. Отдавай этому вечеръ. У меня утро отнынѣ посвящено наукѣ. Вечеръ литературѣ современной. Надо чаще видъться " 282).

Пов'єсть Вельтмана, о которой говорить Шевыревь въ письм'є своемь, подъ заглавіемь: Два маіора была напечатана въ первомъ нумер'є Москвитянина 1848 года.

Погодинъ дъйствительно хотълъ *тряхнуть стариной* и написать повъсть. Въ этомъ удостовъряетъ насъ слъдующая запись въ его *Дневники*: "Съ вечера пришло въ голову, не написать ли мнъ самому романъ по давно задуманному плану. Перечелъ книги для него. Можетъ быть. Только здъсь насиліе исторіи мучительно" <sup>283</sup>).

Тне найдя въ первомъ нумерѣ Московскихъ Въдомостей 1848 года объявленія о выходѣ Москвитянина, Шевыревъ забилъ тревогу: "Отчего же въ нынѣшнемъ нумерѣ Въдомостей", писалъ онъ Погодину,— "нѣтъ объявленія о выходѣ Москвитянина? Если это чья-нибудь умышленная вина, то непремѣйно надобно дать знать о томъ. А все виновата твоя безпечность; какъ же ты могъ вчера уѣхать изъ типографіи, не увѣрившись въ томъ, что объявленіе напечатано будеть? Ты знаешь отношенія. Вотъ уже большой вредъ нанесенъ

началу дёла. Сдёлай милость, разузнай причину и не оставляй ея такъ безъ опубликованія, если она тебя оправдываетъ... Есть партія сильная противъ насъ—и дёйствуетъ всёми средствами. Духомъ я не упадаю нисколько, другъ. Сейчасъ готовъ уйти въ свое уединеніе отъ всёхъ этихъ дрязговъ. Намъ надобно поговорить серьезно о состояніи дёлъ. Я увёренъ въ правдё Божіей, что всё эти мерзости падутъ на голову тёхъ, которые ихъ сплетаютъ".

Необычайная аккуратность выхода въ свъть перваго нумера Москвитянина и самому Погодину казалась удивительною. "Почему, напримъръ, не сказали вы", писалъ онъ фельетонисту Московских Полцейских Впдомостей, — "ни слова о выходъ Москвитянина 1-го января? Развъ это не новость и притомъ небывалая? Одно стихотворное его отдёленіе, котораго давно нътъ почти ни въ одномъ Петербургскомъ журналъ, съ именами графини Ростопчиной, князя Вяземскаго, Дмитріева, Шевырева, Берга, пов'єсть Вельтмана и цільй романъ иеизвестной, кажется, заслуживали какое-нибудь упоминовеніе, хотя за неимъніеми другихи новостей, когда наша общественная жизнь, какъ говорите вы, такъ мало развита, и ежедневный быть такъ однообразень и безцвътенъ. Редакторъ можетъ указать еще на одну причину, почему фельетонистъ долженъ бы былъ замътить появление Москвитянина. Онъ вышель 1-го числа, какъ никогда не выходиль, кажется. Многіе подписчики не вірили въ конторів, чтобъ это была правда. Многіе знакомые обращались къ редактору не шутя съ вопросами: отчего Москвитанинг вышель 1-го числа? Отгадайте, госпола!"

Какъ Погодина, такъ и Шевырева очень огорчало равнодушіе къ Москвитянину ихъ ближайшихъ Московскихъ друзей. Посътивъ Свербеевыхъ, Погодинъ подъ 6 февраля 1848 года, записалъ въ своемъ Дневникъ: "Вечеръ у Свербеевыхъ. На столъ всъ журналы, кромъ Москвитянина. Не говоритъ никто — о скоты! А претендуютъ на національное". На другой же день Шевыревъ писалъ ему: "Каково же вчера? Москвитянина нътъ на столъ у Свербеевыхъ, а лежитъ Современникъ. Я сдълалъ замъчаніе о Поджабринъ Дмитрію Николаевичу: не мудрено де, что и дочери его прочтутъ на столъ. Ни о Москвитянинъ, ни о Двойной жизни ни слова. Впрочемъ такъ было всегда. Не отсюда жди чего-нибудь, а если придетъ, то отъ немногихъ изъ публики. Я увъренъ, что вторая книжка возбудитъ участіе въ Петербургъ". На такое равнодушіе Шевыревъ горько жаловался и Хомякову, который по этому поводу писалъ Погодину: "Послъ тебя Шевыревъ еще минутъ съ пять горячился, потомъ сталъ на тебя плакаться и потомъ чуть-чуть не плакалъ о тебъ, говоря, что ты сердишься отъ того, что разстроенъ, а разстроенъ отъ того, что никто ни въ какомъ дълъ тебъ не помогаетъ, при чемъ разумъется онъ бранился на не помогающихъ, а тебя хвалилъ. Будь здоровъ и увъренъ во мнъ".

Шевыревъ имълъ полное право и плакаться, и жаловаться. Онъ одинъ изъ всъхъ друзей Погодина, не смотря на множество обременяющихъ его трудовъ, ратовалъ въ Москвитянинть въ защиту добраго преданія противъ сильныхъ и числомъ, и талантами, и единодушіемъ, и трудолюбіемъ Западниковъ. До какой степени быль обременень Шевыревь трудами и какъ деканъ, и какъ профессоръ, всего лучше явствуетъ изъ слъдующихъ стровъ его въ Погодину: "Да помидуй, отчего же ты не можешь прівхать ко мнв отобедать, если хочешь со мною скорбе переговорить? Я отъ 10 часовъ до 4 занятъ въ Университеть. Вечеромъ я читаю упражненія студентовъ, которыхъ более шестисоть. У меня дела деканскія, протоколы, экзамены учителей, учительницъ, Финляндскихъ уроженцевъ и проч. Ты полный властелинъ своего времени-и я же къ тебѣ ѣзди". Не смотря на это тотъ же Шевыревъ писалъ своему другу: "Я радъ всемъ жертвовать — лишь бы пошло дело, и ты возвратиль бы духь бодрости и спокойствія". Всей душой сочувствуя Москвитанину, М. А. Дмитріевъ писалъ Погодину: "Прошу васъ дружески поклониться С. П. Шевыреву. Съ нетерпвніемъ буду ожидать его статей, его подвиговъ противъ Искандера. Это дѣло за религію и философію; не надобно только давать отдыхать оружію въ правой войнѣ за истину « 284).

Ва нъсколько мъсяцевъ до своей кончины Бълинскій напечаталь въ Современнико 1848 года Взглядо на Русскую Литературу 1847 года. Въ этомъ Взглядъ онъ пропълъ хвалу такъ-называемой натуральной школь, къ которой принадлежали молодые писатели западнаго направленія: А. И. Герценъ, И. А. Гончаровъ, Н. А. Некрасовъ, И. С. Тургеневъ, Д. В. Григоровичь, Ө. М. Достоевскій и др. "Натуральная школа", писаль Бълинскій, — "стоить теперь на первомъ планъ Русской Литературы. Съ одной стороны мы можемъ сказать, что публика, то-есть, большинство читателей, за нее: это факть, а не предположение. Теперь вся литературная дъятельность сосредоточилась въ журналахъ: а какіе журналы пользуются большею извъстностью, имъютъ болье обширный вругъ читателей и большее вліяніе на мнініе публики, какъ не ті, въ которыхъ пом'єщаются произведенія натуральной школы? Какіе романы и повъсти читаются публикою съ особеннымъ интересомъ, какъ не тв, которые принадлежатъ натуральной школь? Какая критика пользуется большимъ вліяніемъ на мнъніе публики, или, лучше сказать, какая критика болье сообразна съ мненіемъ и вкусомъ публики, какъ не та, которая стоить за натуральную школу, противъ реторической?.. Къ этому должно прибавить, что школы непріязненныя натуральной не въ состояніи представить ни одного сколько-нибудь замівчательнаго произведенія, которое доказало бы дівломъ, что можно писать хорошо, руководствуясь правилами, противоположными темь, которыхь держится натуральная школа. Всё попытки ихъ въ этомъ родё послужили къ торжеству натурализма и паденію реторизма" 286).

Вотъ противъ этой-то школы и выступилъ Шевыревъ. Въ первомъ нумеръ Москвитянина 1848 года онъ напечаталъ Очерки Современной Русской Словесности, въ которыхъ старался характеризовать произведенія писателей той школы,

которая — какъ говорить онъ — "называетъ себя западною, хотя мы и не признаемъ такою, школою прогресса, хотя мы этого прогресса также въ ней не замѣчаемъ, школою натуральною, чѣмъ мы также не назовемъ ея, потому что натуральное, на сколько оно принадлежитъ искусству, ей, по нашему мнѣнію, кажется совершенно чуждо. Школу эту представляютъ у насъ два дѣятельнѣйшіе журнала, соревнующіе другъ другу въ желаніи угодить публикѣ, сходствующіе именами сотрудниковъ, хотя и враждебные по отношеніямъ издателей, а главное, братья по началамъ — Современникъ и Отечественныя Записки". Сказавъ кратко, но сильно, о состояніи нашей литературной критики, о ея пристрастіи и неуваженіи къ личностямъ, о нашихъ анонимныхъ и неанонимныхъ герояхъ критики, авторъ говоритъ о произведеніяхъ Искандера, Некрасова, Гончарова, Тургенева, Григоровича.

Изъ всёхъ писателей этой школы Шевыревъ съ большимъ сочувствіемъ относится къ произведеніямъ И. А. Гончарова и Д. В. Григоровича и особенно послёдняго. "Григоровичъ", писалъ Шевыревъ, — "дарованіе идущее впередъ. Онъ вышелъ изъ той же школы, но въ немъ есть и другіе зародыпи... Много свёжести въ языкъ, много силы и жизни, потому что эта личность всёхъ болье коснулась къ землъ и народу Русскому, хотя далеко не дошла до всей глубины его, до его сущности".

Въ письмъ же къ Погодину Шевыревъ говоритъ: "Антонъ Горемыка прекрасная повъсть. Изъ всъхъ этихъ это одно ръшительное дарованіе. Старайся пріобръсти Григоровича для Москвитанина. Они едва ли его оцънятъ, а испортятъ, того и гляди".

Познакомившись лично съ этимъ писателемъ, Погодинъ записалъ въ своемъ Дневникъ: "Григоровичъ представилъ изображение молодого Петербурга и новое направление. Пагубное и вмъстъ пустое, хоть и не безъ хорошихъ порывовъ, а литература вся продажная".

Словенофилы также весьма сочувственно относились къ

произведеніямъ Д. В. Григоровича. "Встрѣтилъ я на дняхъ Григоровича", писалъ И. С. Аксаковъ своему отцу, — "котораго не узналъ сначала, но который меня узналъ и искренно обрадовался. Мнѣ самому весело было на него смотрѣть. У него есть положительный талантъ, и талантъ чисто свалившійся съ неба".

Продолжая разбирать произведенія писателей натуральной школы, Шевыревъ указываетъ на одно противоръчіе этой школы. "Она", пишеть онъ, — "считаеть себя последнимъ лучшимъ плодомъ ново-Европейской Россіи, цв томъ Петровскаго періода, который достигь въ ней до полнаго сознанія; она отнимаетъ вовсе всякое значение Древней Руси и видитъ въ ней совершенное отсутствіе нравственнаго и умственнаго просвъщенія, которое началось только оть Петра, -а между тъмъ никто до сихъ поръ съ такимъ ожесточеніемъ не изображаль новую нашу действительность, какъ эта школа, а если и вывела что-нибудь подобное въ своемъ смыслъ, то какъ существо отвлеченное, потерянное, безъ поприща, безъ сцены действія.... Во всей этой грустной действительности хорошее признаетъ школа только развъ въ самой себъ, въ своихъ личностяхъ, развившихъ внутренно роковое и ужасное сознаніе о пустоть великаго целаго. Туть опять высокомъріе личностей выдается ръзко надъ презрыніемъ всѣхъ" 286).

Съ своей стороны и Погодинъ, хотя лаконически, но всетаки печатно высказалъ свое мнѣніе о "натуральной школь": "А въ Соеременникъ все еще являются повѣсти на прежній ладъ натуральной школы. Читатели помнять Колыбельную пъснь г. Некрасова, въ коей мать (?) поеть сыну:

Спи, подлецъ, покуда честный!..

Этотъ же г. Некрасовъ, вмѣстѣ съ г. Станицкимъ, начинаетъ повѣсть *Три страны свъта* описаніемъ женщины въ родахъ. Пощадите, господа натуралисты! Младенца подкинули. Кто-то пошелъ смотрѣть его: онъ лежалъ красный и сморщенный. Пощадите, господа натуралисты!"

Между тымь Плетневь, задыхаясь отъ подобныхъ произведеній, взываль къ Жуковскому: "Вамь, Василій Андреевичь, предлежить важный теперь подвигь: составленіе въ виды записокъ всего того изъ вашей жизни, что можно передать въ публику. Это лучшее, полезныйшее и пріятныйшее дыло для вась и современниковъ вашихъ. Умоляю васъ приступить къ этому. Дмитріевъ, Карамзинъ, Крыловъ, Батюшковъ и Пушкинъ — сколько главъ одни они доставять вамъ для работы. Другія ваши занятія прекрасны — спору нытъ; но это необходимье, даже священные. Это будетъ завыть вашь потомству, которое безъ него останется во слыпоты на счетъ прекраснаго прошлаго, бывъ отуманено скаредностью настоящаго, усиливающагося разрушить все лучшее въ Литературы".

Само собою разумвется, что изъ всвхъ Петербургскихъ журналовъ одно только Спверное Обозрпніе, о которомъ скажемъ ниже, и душою котораго былъ В. В. Григорьевъ, отнеслось съ сочувствіемъ и уваженіемъ къ этимъ Очеркама Шевырева. Тамъ мы прочли: "Г. Шевыревъ принадлежитъ, безспорно, къ лучшимъ нашимъ литературнымъ критикамъ. У него много вкуса, любви къ искусству и -- главное, чего недостаеть большей части нашихъ литературныхъ критиковъмного положительныхъ знаній. Мы во многомъ раздёляемъ убъжденія Московскаго критика, и особенно о недостаткъ въ нашихъ мнимыхъ натуралистахъ животворной любви, которой самое название они изгнали, замънивъ его языческимъ терминомъ гуманность. Понятіе, которое выражается пуманностью, судя по проявленіямъ ея въ нашей Литературь, гораздо ниже понятія, которое мы имбемъ о любви. Любовь налагаетъ на насъ обязанность любить ближняго во всякомъ человъкъ, каковъ бы онъ ни былъ. Гуманность же сортируетъ людей и къ большинству ихъ питаетъ даже ненависть или отвращеніе, а изъ ненависти не выйдетъ ничего изящнаго, ничего глубокомысленнаго, ничего возбуждающаго " 287).

Эти Очерки втянули Шевырева въ полемику, и ему пришлось

отвъчать и Отечественными Записками, и Современнику, и даже барону Розену и Булгарину <sup>288</sup>).

Въ Спверной Пчель Булгаринъ напечаталъ свои сужденія о первыхъ двухъ книжкахъ Москвитанина, въ которыхъ онъ хвалитъ журналъ и даже Очерки Шевырева "по стольку, по скольку въ нихъ есть сужденія, неблагопріятныя представителямъ натуральной школы" 289).

Противъ этихъ сужденій Булгарина и прочихъ возсталъ Шевыревъ и написалъ отвъты, которые съ крайнимъ неудовольствіемъ Погодинъ принужденъ былъ напечатать въ Москвитянинт. "Рецензія Булгарина", писалъ онъ Шевыреву,— "съ похвалами чуть ли не сверху, по моимъ примътамъ. Върно, тамъ что-нибудь понравилось, и по этому чутью явилась вдругъ похвала. Булгарину похвалить такъ тебя, а для этого нужно большое усиліе! Мы промолчимъ, а брыкаться не должно, какъ ты говоришь. Недоразумёніе объяснить, разумёется, всегда можно, то-есть, что касается до имень, кои поставлены вмъств. О Никитенкв, вакъ собратв, судить строго можно, но безъ насмъщекъ и презрънія—такъ я думаю. Онъ виноватъ предъ нами за то, что пропускалъ противъ насъ, не исполняя правиль цензурнаго Устава, - а что касается до его мивній, то это другое дело. Впрочемъ брось пока все на эти дни святые". Шевыревъ на это отвъчалъ: "Да гдъ же ты видишь похвалу мив отъ Булгарина? Онъ хвалить меня во столько, во сколько я нападаю на Современникъ. Что тутъ за сверху? Ты принимай его похвалы какъ хочешь, а мив онв не нужны. Брыкаться съ честными людьми не должно, а съ Булгаринымъ всегда должно. Я молчать не буду – а отвътъ мой уже готовъ. Это нисколько не нарушаетъ святыхъ дней моихъ, хотя, конечно, журналь вовлекаеть въ такія занятія, которыя скучны и отнимаютъ время у важнъйшаго". Въ другомъ письмъ къ Погодину Шевыревъ писалъ: "Сдълай милость, не мъшай ты моимъ распоряженіямъ на счеть Ответновъ. Ни одного я не отложу... Дорожить связью съ Спверною Пчелою и съ Булгаринами!!!... Неужели таково назначение Москвитянина?"

Познавомившись съ обновленнымъ Москвитяниномъ, М. А. Максимовичъ писалъ Погодину: "Съ перваго дня Свътлаго праздника я обрътаюсь на моей Михайловой Горъ, гуляю да и только. На дняхъ получилъ Москвитянинъ, и мнъ напомянулъ счастливыя времена Московскаго Въстника... для Петербурждевъ это было бы бранью; но мнъ тъмъ именно нравится... Очерки Шевырева отмънно важны; также и первые Отвъты, гдъ высказано такъ много дъльнаго на пользу науки. Вторые Отвъты мнъ что-то не показались, какъ-то растянуты, хотя кисели, данные молокососу барону разомъ и прочей братіи, удачны".

Прочитавъ это письмо, Шевыревъ писалъ Погодину: "Максимовичу поклонись отъ меня и поблагодари его за сочувствіе".

## XLIII.

 $\sqrt{\text{Въ это же время въ }} Mосквитянинт появилась замѣчательная статья М. А. Дмитріева, подъ слѣдующимъ заглавіемъ: О натуральной школь и народности.$ 

Еще до напечатанія Дмитріевъ прочель свою статью Погодину, и посл'єдній подъ 14 іюля 1848 года записаль въ своемъ Дневникю: "Къ Дмитріеву который прочель прекрасную свою статью о натуральной школ'є".

Наконецъ, 1 августа 1848 года, предъ отъёздомъ въ деревню, Дмитріевъ препровождаетъ свою статью Погодину при слёдующемъ письмё: "Вотъ вамъ моя статья. И такъ ужъ отдавайте скорёе, чтобы мнё успёть самому исправить ее въ корректурё; или пошлите за одно въ Петербургъ: какъ хотите. Если уже ваша статья, чисто историческая и критическая, подверглась запрещенію, то въ моей, я думаю, каждое слово будетъ камнемъ преткновенія. Одно слово національность возбудитъ ужасъ въ людяхъ, которые полагаютъ себя приставленными къ тому, чтобы не пропускать ни одной истины, ни одной мысли. Какъ же это во всёхъ отчетахъ Министерства Просвёщенія, во всёхъ газетныхъ статьяхъ твердятъ,

что Правительство развиваеть народность и проч., а въ самомъ дълъ боятся, чтобы народъ себя не понялъ. Никогда запрещение мысли не доходило до этой степени! Насъ надувають знаніями, какъ пузырь; а послів его и завяжуть, чтобъ они не выскочили наружу. Никогда этого не было. А какъ лопнеть? Я перечитываль на дняхь многія письма, писанныя въ двадцатыхъ годахъ къ покойному дядъ, между прочимъ письма Измайлова. Въ нихъ пропасть мелкихъ изв'естій, литературныхъ анекдотовъ и проч. Какъ тогда въ литературъ все жило, все двигалось и шевелилось. А теперь?.. Нахожу тоже много жалобъ на тогдашнюю цензуру, много стиховъ на цензоровъ и проч. Но думали ли они тогда, что цензура дойдеть до теперешняго угнетенія слова и мысли. Это было въ сравненіи съ нашимъ временемъ блаженное время, золотое время литературы! Перечитываль еще некоторыхъ Немцевъ, писавшихъ еще до Гете, или въ его молодости, даже не очень знаменитыхъ. Какъ они единодушно и съ усердіемъ любви вели, такъ сказать, на помочахъ, мысль народа въ читателяхъ всёхъ классовъ, чтобы дать имъ ясное, но свободное понятіе и о литературь, и о важный шихь истинахь! — А у насъ? Допустятъ ли до этого? Между тъмъ не лучше ли допустить писателей, какъ людей просвещенныхъ объяснять понемногу тв истины, которыя когда-нибудь ввдь представятся же людямъ сами собою, но представятся въ кучь, безъ яснаго порядка, безъ сознанія, и тогда произведуть хаосъ, который будеть болье опасень, чымь постепенное воспитание мысли! Возьмите теперь Исторію. Никогда въ Русской Исторіи не было столько открытій, столько изследованій. И къ чему это? Вотъ вамъ все; берегитесь, только не трогайте и не выводите изъ этого никакихъ результатовъ! — Да къ чему же будетъ намъ служить наша Исторія, ежели ее только помнить, какъ сказку?-А какъ бы нашему писателю написать исторію какого-нибудь Европейскаго народа, когда въ Москвитянинъ запрещено было напечатать, что въ Англіи въ 1399 году финансы были въ дурномъ состояніи? Повърятъ ли потомки?

О поэтахъ и говорить нечего: они признаны уже всв гуртомъ людьми опасными! — Попробовалъ бы Крыловъ начать въ наше время писать свои басни, или какой-нибудь Милоновъ свои сатиры, или Державинъ свои философическія оды, или князь Долгорукой свои шутливыя оды, и другія, гдѣ много горькихъ истинъ! Да ничего нельзя; отъ того ничего и нътъ! Воть въ какомъ положени наша мысль и наша литература! Одно сердце какого-нибудь Голохвастова можеть не содрогнуться при этой картины! Желаль бы, чтобы будущій историвъ нашего времени не пропустилъ этого въ своихъ страницахъ, когда можно будетъ посвятить ихъ истинъ. Горько и грустно все это! "Во время печатанія статьи и по поводу цензорскихъ исправленій Дмитріевъ писалъ Погодину: "Старъ я, любезнъйшій Михаилъ Петровичъ! Прежде расхорохорился бы, а нынче больше всего берегу свое спокойствіе! Богъ съ ними, цензорами...! Да и стоить ли труда хлопотать, чтобы въ какой-нибудь фразв быль смысль, когда его ни въ чемъ нътъ! И вто же это замътить, когда никто и не прочитаеть!.. Я нахожу, что цензоръ былъ даже очень милостивъ, что не уничтожилъ всей статьи! Итакъ, возвращаю вамъ и вашу корректуру, и мою: прикажите только окончательно исправить всѣ опечатки ч 290).

Познакомимся теперь покороче съ самою статьею М. А. Дмитріева.

"Чтобъ изобразить Русскаго человѣка", писалъ М. А. Дмитріевъ, "вопервыхъ, нужно знать его... Это знаніе даетъ Исторія и обращеніе съ народомъ. Нравы народа объясняются историческою жизнію народа; а Исторія отражается въ нихъ, какъ въ моральномъ своемъ разультатѣ. Но до Исторіи въ произведеніяхъ натуральной школы и дѣла нѣтъ... Какъ объяснить Исторіей нравы чиновниковъ, нанимающихъ чердаки въ захолустьи Петербурга? Кромѣ того, авторы, составляющіе эту школу, изображаютъ чиновниковъ только Петербургскихъ, а чиновники не вездѣ одинаковы. Въ Москвѣ они имѣютъ другіе обычаи, а въ провинціяхъ

опять другіе... Наприм'яръ, Московскіе чиновники любять болъе семейную жизнь; а Петербургские общественную, внъшнюю. Петербургскій нанимаеть на літо уголовь вь болоті, который онъ называетъ дачею; а Московскій на эти деньги заведется лошадкой и вздить въ Сокольники и въ Марьину рощу... Гдв же общій типъ чиновниковъ, въ Москвв или въ Петербургъ?.. Не говорю о томъ, но для читателей несравненно любопытиве будуть черты чивовниковъ провинціальныхъ, потому что тамъ они сливаются съ народомъ, составляютъ съ съ нимъ одно и живутъ въ одномъ обществъ со всъми жителями города, состоять съ ними во взаимной связи... Далъе эта школа любить изображать пом'ящиковъ. Но где такіе люди, какъ, напримъръ, въ поэмъ И. С. Тургенева Помпицикъ одътый стеганым халатом Неужели это типъ помъщика, деревенскій дворянинъ, котораго бьетъ жена? Неужели такая хватъ-баба, какъ жена этого дворянина, есть типъ деревенскихъ барынь? Послѣ этого никто изъ молодыхъ дворянъ не сталь бы жениться".

Пользуясь этимъ случаемъ М. А. Дмитріевъ представляетъ намъ прекрасный очеркъ быта и характера деревенскихъ помъщивовъ. "Главное занятіе помъщива", пишеть онъ, "разумфется, хозяйство, которое требуеть большихъ попеченій. Эта привычка къ дъльному труду, эта безпрестанная попечительность о домв, о семействв, о устройствв имвнія, однимъ словомъ, эта заботливая жизнь, даетъ обыкновенно физіогноміи деревенскаго жителя видъ степенный, нісколько суровый: черты его не такъ часто разглаживаются улыбкой, какъ у жителя столицы. Но за то у последнихъ никогда не вырвется изъ груди такого громкаго, беззаботнаго хохота, какъ у него! Вообще въ большихъ, столичныхъ обществахъ мы встрвчаемъ мало физіогномій, мало характеровь; въ деревняхълица—характернье, отъ того, что и самые характеры менье стерты: штемпель свойствъ природныхъ отъ малаго употребленія ръзче, грубъе, но за то яснъе и чище.

"Кругъ ихъ идей, конечно, не столь обширенъ, какъ у насъ;

но мысли ихъ точнъе, и мнънія свои они высказывають определенные нашего. Вопервыхъ, потому, что предметомъ ихъ разговоровъ бывають обыкновенно вещи, вполнъ имъ извъстныя; вовторыхъ, потому, что въ языкъ ихъ не вошли еще общія фразы, общія условныя выраженія: слъдовательно, каждый изъ нихъ выражается по своему. Отъ этого выраженіе ихъ оригинальные нашего. У насъ часто недостаеть формы для мысли, потому что мысль привитая; у нихъ этого не бываеть: у нихъ всегда мысль, родившаяся на домашней почвъ, слъдовательно, выраженіе всегда готово и всегда точно и свойственно языку Русскому.

"Будучи ближе нашего въ землѣ и къ народу и будучи соединены съ послѣднимъ общими выводами, они лучше нашего понимаютъ свои и его выгоды и судятъ объ нихъ обстоятельно, основываясь на опытѣ, а не на теоріяхъ, составленныхъ а priori. Справедливость этого замѣчанія прекрасно выразилъ Крыловъ въ баснѣ Орелз и Кротз, гдѣ говоритъ послѣдній

Случаясь близъ корней, Здорово ль дерево, я знать могу върнъй!

Это могло бы дать большой вѣсъ ихъ мнѣніямъ, еслибы горизонтъ ихъ былъ обширнѣе, еслибы связь рагличныхъ частей, составляющихъ государство, не ускользала отъ нихъ, по недостатку другихъ свѣдѣній и по незнанію многаго, о чемъ мы знаемъ, гдѣ по близости къ источникамъ, гдѣ по наслышкѣ.

"Деревенскій дворянинъ смѣлъ съ своимъ братомъ дворяниномъ и готовъ сказать въ лицо всю правду, особливо въ досадѣ; но робокъ, остороженъ, уклончивъ передъ высшими и боится прямо высказать свои мысли. Это, конечно, черта нехорошая; но въ ней извиняетъ человѣка то, что онъ живетъ въ захолустьи, не имѣетъ связей и бережетъ болѣе всего свое спокойствіе!

"Старинное Русское хлѣбосольство въ деревняхъ еще въ употребленіи: тамъ живутъ не роскошно, но вообще зажиточно, что стоитъ не дешево, хотя вообще не то, что въ столицѣ. Конечно, въ деревнъ многое свое, домашнее; но это многое состоитъ только изъ грубыхъ съъстныхъ матеріаловъ. Трудность доставать все прочее поставляетъ ихъ въ необходимость быть запасливыми. Въ деревнъ всъмъ запасаются заранъе и въ большомъ количествъ, по большей части разъ въ годъ, на ярмаркахъ. Эта необходимость сдълала деревенскихъ помъщиковъ разсчетливыми; а разсчетливость вмъстъ съ невърностью дохода, съ опасеніемъ неурожаевъ и дурныхъ цънъ, дала ихъ характеру и во всъхъ другихъ случаяхъ предупредительность, которая вмъстъ съ разсчетливостью, при всемъ ихъ хлъбосольствъ, составляетъ тоже не послъднюю черту ихъ характера.

"Отъ этого происходитъ, что въ деревняхъ меньше мотовства, но меньше и скупости, чѣмъ въ столицахъ. Въ большихъ городахъ люди богатѣютъ иногда игрой, процентами, аферами, предпріятіями! Въ деревняхъ деньги достаются труднѣе, но, смѣло можно сказать, честнѣе!

"У деревенскихъ дворянъ есть тоже нѣкоторыя, общія помѣщичьи слабости. Напримѣръ, ихъ хлѣбосольство, самое радушное, соединяется почти всегда съ нѣкоторою хвастливостію, съ нѣкоторымъ чванствомъ, или по крайней мѣрѣ съ видомъ самодовольствія (чуть было не сказалъ какъ наши Гегелисты: самоосклабленія!). Помѣщикъ любитъ похвастаться и столомъ, и садомъ, и конскимъ заводомъ; иногда даже прихвастнетъ и доходомъ, котораго не получаетъ. Показать себя—это черта Русскаго характера; а имъ какъ не похвастаться! все это трудовое, потовое; всякій рубль—знаютъ, чего стоитъ; всякая копѣйка добыта многими лишеніями.

"Въ деревняхъ не знаютъ еще комфорта (красиваго удобства), тамъ еще дъйствуетъ Русская пословица: не красна изба углами, красна пирогами. Но любятъ, чтобы было всего вдоволь. Опрятство никогда не было добродътелью Словенъ: объ этомъ упоминаетъ Карамзинъ въ своей Исторіи; и понынъ эта западная добродътель не дошла еще до захолустья, и почитается не то, чтобы лишнею, а такъ, до нея дъло не доходитъ.

"Но за то хлѣбосольство, угощение доходять иногда до живого, громкаго разгула, особливо на охотъ. На охотъ помъщивъ дълается лицомъ истинно харавтернымъ и любопытнымъ. Тутъ въ жару подвига, въ полнотъ удовольствія, все забыто, всё равны; туть на всёхь лицахь какая-то гордость; и не смотря на это, последній дворовый псарь, если онъ знаетъ свое дъло, въ полъ, можетъ спорить съ своимъ господиномъ, можетъ при всъхъ его переспорить, можетъ сказать ему грубость. забывается, все, кром'в (должно упомянуть все объ этой чертв помвщика), кромв тяжбы! Съ квиъ тяжба о земль, о порубкъ льса, и проч., съ тъмъ самый добродушный помъщикъ становится врагомъ, почти непримиримымъ. Отчего это? Какъ согласить это съ прочими ихъ качествами? Очень понятно! Вопервыхъ, зная истинную цену земли и всвхъ угодій, деревенскій поміщикъ, какъ хозяинъ, дорого ценить ихъ потерю; ему не такъ легко отступиться отъ своихъ выгодъ, какъ столичнымъ заочнымъ хозяевамъ. Вовторыхъ, и это главное: уступить, проиграть тяжбу-тутъ страдаетъ самолюбіе передъ другими пом'вщиками. Да и опасно, чтобы, глядя на это, какъ на признакъ слабости духа или политическаго безсилія въ уфздф, не навязались другіе съ процессами! А литературное удовольствіе писать бумаги и подавать громкія возраженія на исковую просьбу! А искушеніе славы, чтобы заставить говорить о себ'я въ город'я, въ цёломъ уёздё-и сдёлаться на время громкимъ человёкомъ! Все это питаетъ самолюбіе, которое долго не питалось ничвмъ... это тоже чего-нибудь стоитъ!

"Чтобы дополнить изображеніе пом'єщика, необходимо упомянуть и объ отношеніи его къ крестьянамъ, или, лучше сказать, о взаимныхъ ихъ отношеніяхъ. Русскій челов'єкъ, какъ ни склоненъ къ лукавству, но любитъ, чтобъ съ нимъ поступали справедливо. Какъ ни балуй крестьянина, какія ни давай ему льготы, какія ни д'єлай послабленія, но если не будешь съ нимъ справедливъ, если будешь дозволять себ'є требованія, хотя неотяготительныя, но пустыя, нед'єльныя,

несвоевременныя, все равно по незнанію ли хозяйства, или по самоволію, и если не будешь твердъ въ своихъ требованіяхъ и приказаніяхъ, они не будутъ любить тебя! Странное противоръчіе: сами обмануть готовы, а къ себъ требуютъ справедливости; однако это такъ. Они любятъ справедливость и уважають твердость! Изъ этого происходить, что пом'ящикь, хотя и строгій, но знающій хозяйство и справедливый, любимъ крестьянами; а о добромъ, но слабомъ и неразсудительномъ, часто они отзываются съ неуваженіемъ! Хотя и перваго они готовы обмануть при удобномъ случав, но съ осторожностью; а со временемъ, видя его знаніе и правду, и увърясь въ его твердости, могутъ и отвыкнуть отъ обмановъ. Но второго они ставять ни во что, ленятся работать, сперва на него, потомъ на себя, и такимъ образомъ по большей части сами приходять въ бъдность. Патріархальныя отношенія такъ еще сильны въ Россіи, что крестьяне вообще не любять посредствующей власти управленія между ими и господиномъ: управитель для нихъ всегда тяжеле помещика; они всегда предпочитають личное объяснение съ господиномъ, и въ нуждахъ, и въ жалобахъ. Они любятъ, когда господинъ разговариваетъ съ ними объ ихъ бытъ, и ничъмъ такъ не заслужишь ихъ уваженія, какъ если они зам'єтять, что господинъ разумфетъ ихъ бытъ, знаетъ свою землю и всв ея угодья и выгоды, разсуждаеть дёльно и распоряжается основательно. Умные пом'вщики всегда довольны своими крестьянами, а тъ ими! На этихъ простыхъ основаніяхъ, въ романъ или повъсти, можно бы представить отношенія помъщика и крестьянъ въ самой любопытной и живой картинъ.

"Занимаясь безпрерывно хозяйствомъ, ведя жизнь заботливую, помѣщики любятъ однако и покой, и когда предаются ему въ промежуткахъ между дѣлъ, то уже предаются совершенно: это нѣкоторымъ образомъ Азіатскій кейфъ! — Это переходъ отъ крайности къ крайности, отъ хлопотливости къ бездѣйствію, на которое остается таки довольно времени, но которому они предаются по большей части во второй поло-

винъ своей жизни, когда имъніе уже устроено и хлопотъ становится меньше. — Это лізнивое бездійствіе (конечно, и туть не безъ исключенія) производить то, что посл'в зр'влаго мужества, они, опо наружности своей, быстро приближаются къ старости. — Въ столицъ некогда состаръться! Тамъ служба и свътская жизнь, обязанность быть всякій день или въ мундиръ, или во фракъ, однимъ словомъ, или вытяжка, или приличіе, поддерживають и въ старости наружную бодрость, живость; въ деревнъ помъщикъ вдругъ опускается, начинаетъ одъваться широко, покойно, и пятидесяти лъть смотрить уже старикомъ. Такимъ образомъ, вопреки мнѣнію знаменитаго Циммермана, въ деревняхъ старость приходитъ ранъе, по крайней мъръ по наружности, по крайней мъръ къ помъщикамъ. - Надобно замътить, что въ деревнъ никто и не обидится, если ему скажуть, что онъ состарылся; напротивь, крестьянинъ, приходя къ помѣщику, который былъ нѣсколько льть въ отсутствіи, говорить ему, какъ привътствіе участія: "вотъ и ты, батюшка, ужъ состарълся!" — Подъ этимъ скрывается тоже черта патріархальности; старость даетъ право на уваженіе, а уваженіе всякому пріятно.

"Вотъ главныя и общія черты быта и характера деревенскаго пом'єщика! — Что же въ нихъ особенно дурного? Похожи ли он'є на т'є портреты, которые представляють намъ пов'єсти новыхъ писателей? Составляють ли типъ пом'єщика т'є каррикатуры, которыми они пот'єшають своихъ читателей, и узнаеть ли лицо пом'єщика въ изображеніяхъ той школы, которая будто бы списываеть съ натуры? — Нисколько! И не смотря на то, что имъ и чиновникамъ посвящена у насъ ц'єлая нов'єйтая литература, остается сожал'єть, что наши пов'єсти и романы мало изображали тотъ классъ людей, который, по столькимъ причинамъ, заслуживаетъ быть узнаннымъ подробно и представленнымъ въ настоящемъ своемъ вид'є.

Позволимъ себъ привести еще одно замъчаніе М. А. Дмитріева о писателяхъ натуральной школы. "Читая ихъ произведенія", пишетъ онъ, "можно подумать, что въ Россіи нътъ

честнаго и порядочнаго человѣка! Глупцы, плуты, невѣжи, безнравственные и жалкіе чиновники, смѣшные и презрѣнные помѣщики— вотъ герои большей части тѣхъ повѣстей и романовъ, которыми наполнены нынѣшніе журналы! " 291)

Въ дополнение къ этому очерку и ради исторической правды приведемъ здъсь нъсколько строкъ изъ Воспоминаній автора Тарантаса. Въ 1822 году онъ вмёстё съ своею матерью (изъ рода Архаровыхъ) посътилъ Симбирское имъніе Никольское. Какъ столичный житель, онъ быль поражень самою наружностью своихъ крепостныхъ крестьянъ: "ихъ сановитость, спокойное выраженіе ихъ лицъ, задушевная простота ихъ пріема. Они скоръе были похожи на ареопать Греческихъ мудрецовъ, чемъ на мужицкую толпу. Въ речахъ ихъ постоянно повторялась одна фраза: Вы отщы наши, а мы дъти ваши; это говорилось твердымъ голосомъ, и ничего низкопоклоннаго, рабскаго при этомъ не выказывалось. А между тъмъ они стояли на колъняхъ". Къ пріъзжимъ господамъ врестьяне оказали свое обычное радушіе. "Густая масса", повъствуетъ графъ Сологубъ, "пестраго, мъстнаго населенія, стоя на коленяхъ, покрывала почти всю площадь. Мужики безъ шапокъ молчали, бабы всхлипывали, дети пищали. Вдругъ послышались возгласы: Въ добрый чась, архангельскій, мы вашей милостью довольны, добро пожаловать! Каждый несь въ рукахъ какое-нибудь приношение отъ своего усердія. Иной держить въ рукахъ индейку, или курушу, по мъстному выраженію, другой гуся или утку, тарелку съ медомъ, кто тарелку съ яйцами; женщины подносили расшитыя полотенцы. Еле живыя старушки подступали ко мив и въ брату, протягивая пряники. Возъми, касатикъ, возъми, красавчикъ — Господъ привелъ взглянуть на eacs!..."

Прошло послѣ этого посѣщенія почти соровъ лѣтъ. Крестьянъ освободили, и графъ В. А. Сологубъ писалъ: "Много есть теперь людей, воображающихъ, что во времена крѣпостного права, когда помѣщики встрѣчались съ своими крестьянами, то они тотчасъ начинали съчь крестьянъ и крестьяне издыхали въ мученіяхъ. Конечно, отъ меня далека мысль написать элегію объ утратъ кръпостного права, — изображать о немъ идилліи смѣшно и ложно, — но зачѣмъ же не сказать правды, зачѣмъ не вывести изъ видѣннаго, слышаннаго, испытаннаго, что, помимо ужасающихъ злоупотребленій, бывшій порядокъ вещей поддерживалъ между помѣщиками и крестьянами близкую, такъ сказать, родственную связь « 292).

## XLIV.

Въ теченіе 1846 — 1847 года А. И. Герценъ, подъ псевдонимомъ Искандеръ, печаталъ въ Отечественных Записках и Современники свой замвчательный романь, подъ заглавіемъ: Кто Виновать? Бълинскій въ предсмертной стать в своей восторженно привътствоваль это произведение друга своего. "Что составляетъ задушевную мысль Искандера, которая служить ему источникомъ его вдохновенія?" ваеть онъ и отвъчаеть: "Мысль о достоинствъ человъческомъ, которое унижается предразсудками, невъжествомъ, и унижается то несправедливостію человіка къ своему ближнему, то собственнымъ добровольнымъ искажениемъ самого себя... Искандеръ — по преимуществу поэт изманности "298). "На этихъ дняхъ прочли мы съ Арнольди", писалъ И. С. Аксаковъ изъ Калуги, - "романъ Герцена. Это не художественное произведеніе, если хотите, — но, не говоря о бользненномъ желаніи всюду острить, въ немъ много чудесныхъ вещей! Такъ тяжело и тоскливо стало у меня на сердцъ, когда я прочелъ его, тъмъ болъе, что это произведение современное, XIX въка, бользнямъ котораго мы всъ болье или менъе сочувствуемъ  $^{(-2)4}$ ).

Въ то время, когда поэтт гуманности навсегда порвалъ свои связи съ Отечествомъ, Шевыревъ въ Москвитянинъ началъ печатать Словарь солецизмовт, варваризмовт и всякихт

измовт современной Русской Литературы и въ предисловіи къ нему между прочимъ заявилъ: "Въ числъ дъятелей нашей современной Словесности является псевдонимъ, г. Искандеръ. Никто, конечно, не отвергаетъ живого, замъчательнаго ума въ этомъ писателъ; но личность, излишне развитая во вредъ Русскимъ понятіямъ и Русской ръчи, чрезвычайно вредитъ ему самому и его произведеніямъ. Романъ его Кто Виновать? вышедшій въ прошломъ году спутникомъ перваго нумера Современника, доставиль намъ обильную жатву для нашего Словаря. Мы позволили себъ назвать эти выраженія, въ честь ихъ изобрътателя, искандеризмами... Предлагаемыя теперь послужать отчасти и матеріаломь для разбора самого произведенія. Г. Искандеръ можеть оправдаться въ нихъ разв'я оправданіемъ, подобнымъ тому, какое приноситъ герой его романа, Бельтовъ: какъ передъ симъ последнимъ виновата, конечно, Исторія, что онъ ей не занадобился, такъ и передъ г. Искандеромъ виноватъ, конечно, Русскій языкъ, еще не доростій до такой замічательной, такъ широко развившейся личности... Языкъ, приходившійся по міркь генію Ломоносова, Державина, Карамзина, Крылова, Жуковскаго, Пушкина, не пришелся только по требованіямъ личности господина Искандера". Въ заключение своего предисловія Шевыревъ пишетъ, что "одинъ нашъ знакомый составилъ весьма остроумное опредъленіе Искандеризмовъ словами же самого автора. Эта мозаика, очень забавная, можетъ служить достойнымъ заголовкомъ для нашего собранія: Искандеризмы, или очень ячныя (стр. 167) ненужности (стр. 144) Русскаго языка, взлельянныя на тухлом (стр. 119) знаніи роднаю слова и мъшающія господину Искандеру, вообще испорченному западным нововведением (стр. 157), прыгнуть к намъ съ видомъ Русскаго писателя (стр. 20) " 295). Источникомъ для подобнаго словаря послужило также вступительное слово П. М. Леонтьева, и Погодинъ писалъ Шевыреву: "Варваризмы лучше изъ Леонтьева, а то неловко объ одномъ Искандерь ". Шевыревъ отвъчаль: "Леонтьева мнъ жаль. Можно

пом'єстить ихъ да не называть имени, Искандеръ псевдонимъ—другое діло. Вообще въ варваризмахъ именъ я называть не буду".

Противъ этого словаря возсталъ умирающій Белинскій. "Самая бользненная выходка Шевырева", писаль онь, — "касается Искандера: крайне неспокойное отношение духа Шевырева въ этому заставило его взять на себя тонъ вовсе не литературный: онъ выписаль изъ романа: Кто Виновать? всъ фразы и слова, въ которыхъ ему захотелось увидеть искаженіе Русскаго языка. Нікоторыя изъ этихъ фразъ и словъ дъйствительно могутъ быть подвергнуты осужденію; но большая часть доказываетъ только нелюбовь Шевырева къ Искандеру. Не понимаемъ, когда находитъ Шевыревъ время заниматься такими мелочами, достойными трудолюбія только извъстнаго блаженной памяти профессора элоквенціи и хитростей пінтическихъ! А что если кому-нибудь придетъ въ голову мысль выписывать изъ статьи г. Шевырева цёлые періоды, въ родъ слъдующаго: А что теперь иной Русской душь, не понимающей настоящаю смысла Древней Русской жизни, кажется исключительно Византійским и каким - то мистическим и теоретическим мудрованіем, и даже мелочным умозръніемг, то, что вт себъ содержитт самыя простыя и высочайшія истины, такт это ничего другого не значить, какт только то, что та Русская душа расторгла союзт коренными основами жизни Русскаго народа и уединилась въ свою отвлеченную личность, изг тъсных рамок которой видить собственно свои признаки, а не дъло. Впрочемъ, въ такомъ період'в мы не можемъ вид'ьть искаженіе Русскаго языка, а видимъ только искажение языка Шевырева, и конечно въ этомъ отношении къ Искандеру надо быть строже, какъ къ писателю съ вліяніемъ; но всетаки придираться къ такимъ мелочамъ, значитъ обнаруживать больше нелюбви къ противнику, нежели любви къ Русскому языку и литературъ, и грозить издалека своему противнику шпилькой или булавкой, когда нътъ возможности достать его копьемъ" 296). На

это Шевыревъ отвъчалъ, но отвъта его уже не прочелъ Бълинскій: "При видъ иныхъ явленій нашей Словесности, по моему мнѣнію, безпокойство бываетъ благороднѣе и плодотворнѣе чѣмъ преждевременное старческое равнодушіе другихъ, которые или благоразумно безмолвствуютъ, или малодушно по расчету протягиваютъ руку туда, куда нельзя послать разумнаго сочувствія. Двѣсти семнадцать варварскихъ выраженій въ языкѣ Искандера для Бѣлинскаго кажутся мелочами... Ломоносовъ не любилъ Тредьяковскаго не за иное что, какъ за искаженіе Русскаго языка... Бѣлинскій не такъ думаетъ, какъ Ломоносовъ... Онъ даже подноситъ мнѣ сравненіе съ Тредьяковскимъ за то, что я нападаю на языкъ Искандера, подноситъ, не знаю, который разъ. Благодарю Бѣлинскаго " 297).

Бълинскій умерь; живь Бълинскій!

сказаль князь П. А. Вяземскій 298).

Что литературныя мнёнія Бёлинскаго вошли въ учебники наши, о томъ можеть между прочимъ свидётельствовать книжка почтеннаго Александра Петровича Милюкова, вышедшая въ Петербурге въ 1847 году, подъ заглавіемъ: Очерки Исторіи Русской Поэзіи, имёвшая, какъ извёстно, большой успёхъ въ учебныхъ заведеніяхъ того времени. Міровоззрёніе свое А. П. Милюковъ выразилъ въ Введеніи къ Очерку Исторіи Русской Поэзіи:

"Лермонтовъ сравнилъ судьбу Россіи съ судьбою одного изъ героевъ нашихъ старинныхъ сказокъ, который тридцать лътъ сидълъ сиднемъ, и вдругъ, по могучему слову колдуна, очнулся и изумилъ всъхъ своими подвигами. Въ этихъ словахъ—Исторія Россіи и Русской поэзіи. Въ самомъ дѣлѣ, что такое древняя Русь и что такое новая Россія? Одна — еще грубая, отдѣленная отъ образованнаго міра Китайскою стѣною своихъ нравовъ и предразсудковъ, полная упорнаго презрѣнія ко всему иноземному; другая—юная, могучая, съ жаждою къ просвѣщенію и горячимъ сочувствіемъ къ идеямъ обще-человѣческимъ. Колоссальный образъ Петра стоитъ на рубежѣ двухъ міровъ и, подобно гиганту Родосскому, соединяетъ ихъ,

опираясь одной стопою на пустынный, темный берегъ прошедшаго, другою—на новый, свётлый міръ будущаго.

"Поэзія, какъ върная картина народной жизни, дагерротипный снимокъ его духовной дъятельности, нравовъ и обычаевъ, должна была проявить въ себъ характеръ этихъ двухъ противоположныхъ міровъ, —и въ ней, дъйствительно, въ зеркалъ, отразились тотъ и другой. Разсматривая древнюю нашу поэзію, видимъ следы неподвижно-однообразныхъ понятій, продолжительнаго сна, лишеннаго даже видіній; обозрѣвая новую поэзію, находимъ произведенія, свидьтельствующія о быстромъ пробужденіи духовной жизни, согрытыя благороднымъ чувствомъ, запечатлънныя свътлыми идеями. Въ одной - едва примътное проявление духа, огрубълаго отъ продолжительнаго бездействія; въ другой — быстрый полеть ума и фантазіи, воспрянувшихъ отъ въковой дремоты и озаренныхъ животворнымъ лучомъ Европейскаго образованія. Такимъ образомъ, исторія нашей Поэзіи, какъ и исторія политической жизни, представляя дв совершенно отдельныя картины, распадается на двъ части: на древнюю поэзію — до временъ Петра Великаго, и новую-съ эпохи преобразованія Россіи.

"Что же было причиною бѣдности и продолжительнаго застоя нашей древней Поэзіи и быстрыхъ успѣховъ новѣйшей?

"Поэзія Европейских в народовъ возникла изъ двухъ началь: она или родилась отъ знакомства съ литературою древнихъ, или проистекла изъ самой народной жизни. Которое же изъ этихъ двухъ началъ могло служить источникомъ Поэзіи для древней Руси? Ни то, ни другое! — Войдя въ концъ Х въка въ тъсную связь съ Константинополемъ, Русскіе, повидимому, должны были бы скорье другихъ Европейцевъ познакомиться съ поэзіею Греческою, и черпать идеи прямо изъ этого обильнаго источника, тогда какъ западные народы изучали древній міръ изъ литературы Латинской, которая сама была прививною въткою, занесенною въ Римъ вмъсть съ другими трофеями. Но вышло иначе. Связи съ Грецією и знакомство съ Греческимъ языкомъ нисколько не послужили къ усвоенію

поэзіи древней Эллады, и еще удалили всякую возможность къ сближенію съ ней Хотя у насъ и знали о существованіи Гомера, но поэзія древнихъ, какъ памятникъ язычества, считалась еретическимъ гнилословіемъ, не только ничтожнымъ и безполезнымъ, но даже опаснымъ и вреднымъ. Свътская поэзія казалась гръховною, ее преследовали и гнали какъ язву. Знакомство съ литературою Латинскою было еще невозможнье; ненависть къ католицизму налагала на Латинскій языкъ печать отверженія. Оставалось Русской поэзіи развиваться изъ собственныхъ началъ жизни. Но могло ли быть значительнымъ это развитіе?.. Удёльная система, необходимая для сплоченія въ одно цілое разнородныхъ элементовъ нашего государства, въ то же время была пагубна, лишивъ его послёдняго участія въ судьбахъ человічества и заключивъ всю жизнь его въ тесныхъ пределахъ внутреннихъ смутъ и разбоевъ. Отчужденная отъ образованнаго міра Россія вскорѣ назначена была Провиденіемъ въ число очистительныхъ жертвъ для спасенія Европы отъ нашествія варваровъ и Корана, и, отдѣленная отъ нея нравами и религіею, она не слыхала ни одного слова утешенія. Правда, на северь быль уголовь, где проявлялось что-то подобное народной жизни. Почти незнакомый съ Татарскимъ игомъ и удельными смутами, Новгородъ одинъ былъ въ связи съ Европою; но въ несчастію духъ торгашества препятствовалъ и тамъ полному развитію поэзіи. Впрочемъ, есть причины думать, что лучшія изъ народныхъ пъсенъ и сказокъ принадлежатъ Новгороду. Могла ли при такихъ обстоятельствахъ возникнуть у насъ поэзія изъ самой жизни, когда эта жизнь, пораженная еще въ самомъ началъ, принуждена была столько въковъ таиться подъ ледяной корою, не согръваемая образованіемъ, мертвая и неподвижная?

такимъ образомъ особенный способъ воззрѣнія на литературу Греческую мѣшалъ намъ познакомиться съ древними, а несчастныя обстоятельства, въ которыя Россія поставлена была сближеніемъ съ Греціею, удѣльною системою и Монголь-

скимъ порабощеніемъ, подавили въ ней самобытное развитіе народнаго духа. Погруженная въ продолжительный сонъ Русская жизнь не могла проснуться безъ сильнаго потрясенія. Ни призывъ иностранцевъ при Іоаннѣ III, ни просвъщенныя идеи Годунова, ни сближение съ Польшею въ началѣ XVII въка, ни Кіевская и Московская Академіи-не въ состояніи были потрясти народный духъ и пробудить умственную дъятельность. Нужны были геніальный умъ, могучая рука и желъзная воля, чтобы расшевелить спавшаго богатыря и заставить его сознать свои силы. Явился Петръ. Быстро потрясъ онъ народъ свой, вывель изъ темницы, где столько вековъ погрязаль онь въ бездействи-и Россія твердыми, исполинскими шагами пошла по пути къ образованію и славъ. Начало этой новой жизни, полной духовною дъятельностію, было и началомъ новой поэзіи. Разумбется, эта поэзія, какъ и самая жизнь, не могла получить характера самобытнаго, а заключалась въ одномъ усвоеніи чужихъ идей и формъ, въ одномъ безпрерывномъ пріобрітеніи того, что было утрачено во время продолжительнаго застоя.

"Ясно, что характеръ древней нашей поэзіи не могь им'ять ничего общаго съ характеромъ новой, потому что одна ражала постоянный застой неподвижныхъ идей, а другая безпрерывный прогрессъ быстраго развитія. До Петра Великаго все безжизненно: литературные памятники XVII въка только не превосходять древнъйшія произведенія поэзіи, но во многомъ уступаютъ имъ. Напротивъ со временъ Петра все кипить жизнію: идеи Кантемира нисколько не сходны идеями Симеона Полоцкаго; Державинъ, кажется, цълымъ въкомъ отдъленъ отъ эпохи Ломоносова, а поэзія Пушкина шагнула неизмъримо далеко отъ поэзіи Державина. Не значить ли это, что въковая неподвижность древней Руси ставляеть совершенно отдёльную картину отъ кипучей, безпримърной дъятельности новой Россіи? Исторія древней нашей поэзін показываеть, что Русскій человькь восемь выковь находился въ неподвижномъ положеніи куколки, и можеть быть,

долго еще остался бы неподвижнымъ, еслибы не повъяло на него теплое дыханіе Европейскаго образованія; изъ новой поэзіи видимъ, что тъсная кокона распалась, мотылекъ отростилъ крылья и готовъ порхнуть въ тотъ очаровательный міръ, гдъ живутъ и наслаждаются его собраты, ранъе освъщенные и согрътые божественнымъ лучемъ образованія".

Это міровоззрѣніе, съ сочувствіемъ принятое и Отечественными Записками, и Современникомъ, само собою разумѣется встрѣтило отпоръ со стороны историка Русской Словесности, преимущественно Древней, которая, по убѣжденію его, была искони сосудомъ въры, и Шевыревъ посвятилъ сочиненію А. П. Милюкова обширную рецензію, которую заключаетъ такими словами:

"Вотъ внижка, которая въ Современники была названа очень пріятнымъ явленіемъ и даже явленіемъ редкимъ (дай Богъ, чтобъ такія явленія были у насъ ріже), и за которую Отечественныя Записки благодарили Милюкова. Оно такъ и слъдуетъ. Очеркъ Милюкова есть плодъ Отечественных Записок и родня Современнику, который отроился отъ того же улья, хотя и не пчелинаго. Какъ же Отечественными Записками не любоваться плодомъ своимъ, тъмъ болье, что всъ мнънія Милюкова о Русскихъ писателяхъ заимствованы изъ нихъ, какъ онъ сами сознаются? Впрочемъ нельзя не замътить, что и Соеременникт, и Отечественныя Записки хвалять Милюкова съ некоторыми ограниченіями и какъ будто робеють того, что сами же произвели? Отечественныя Записки, напримъръ, находять уже, что теперь надобно обращать внимание и на религіозную, и на нравственную, и на политическую сторону нашей жизни, чтобы объяснять художественныя произведенія; онъ думають уже, что для уразумьнія нашей древней жизни нужно писать не Исторію поэзіи, а Исторію литературы, которая обнимаеть не однѣ пѣсни сказки, но и литературу историческую и религіозную. Слъдовательно, неправъ Современникг, что будто бы Милюковъ современенъ, что у него есть взглядъ!... Отечественныя За-

писки развиваются, идуть впередь. Онв начинають даже соглашаться съ тъмъ, что религія составляеть главную, существенную основу древней жизни нашей, съ чъмъ прежде вовсе не соглашались, когда разбирали мою книгу. Вотъ какъ времена переходчивы! Но только въ этой мысли онъ прибавляють свою и вовсе искажають дело. "Религія есть то знамя", говорять Отечественныя Записки, "подъ которымъ подвизалась Древняя Русь. Она исключительно жила этою жизнію и изжила ее въ царствованіе Петра". Это, конечно, lapsus, если не linguae, то пера. Оно же и противорѣчитъ предыдущему. Религія выше названа Божественнымъ Откровеніемъ, вѣчнымъ началомъ. Изжить вѣчное начало нельзя. "Можно бы было прибавить къ этому, что мы, благоговъя передъ обрядами религіи, изображающими для насъ всв высочайшія истины, въ ней хранимыя, должны полагать ее теперь не въ одномъ соблюдении внёшнихъ обрядовъ, какъ полагала обрядная часть нашихъ предковъ, а стараться вносить ея въчныя непредожныя начала въ науку, искусство, жизнь общественную, которыя въ Древней Россіи у насъ не развивались. Вотъ съ этимъ мы совершенно согласимся. Если Отечественныя Записки, ловкія на заимствованіе чужихъ мыслей, которыя прежде сами же преследовали, хотять брать ихъ на прокать для своихъ нумеровъ, то пускай беруть ихъ уже цёликомъ безъ своего произвольнаго искаженія. Не все же имъ создавать господъ Милюковыхъ съ ихъ очерками. Дай Богъ дожить имъ до болъе плодотворныхъ созданій!"

Прочитавъ эту рецензію, М. А. Дмитріевъ писалъ Погодину: "Разборъ С. П. Шевырева Исторіи Русской Словесности Милюкова и уменъ, и забавенъ! Вотъ послѣ этакихъ книгъ извольте охранять литературу! Кто-нибудь учившійся по Отечественным Запискам напишетъ этакую исторію; а тамъ пожалуй ее введутъ и въ употребленіе, какъ Христоматію Галахова! Такихъ критикъ надобно побольше".

Одновременно съ обновленіемъ *Москвитянина* въ Петербургѣ, въ 1848 году, изъ Финскаго Впстника вознивло Спверное Обозръніе. Еще 11 іюня 1847 г. В. В. Григорьевъ писалъ Погодину: "Теперь новость, и надъюсь не непріятная для васъ, если вамъ дорого Русское чувство, если васъ огорчаетъ враждебность Петербургскихъ журналовъ ко всему отечественному, и вообще западная безтолковость и исключительность молодыхъ покольній. Я и Савельевъ (оріенталисты) овладъваемъ духовною частію одного Петербургскаго журнала, и, по мфрф силъ, будемъ стараться заставить его говорить обо всемъ съ точки зрвнія Русскаго ума и съ Русскимъ чувствомъ. Нашъ журналъ будеть другомъ Москвимянину, если сей последній не опочиль на веки отъ трудовъ... На дняхъ явится къ вамъ Надеждинъ: можете у него разспросить о подробностяхъ касательно нашего журнала. Онъ былъ такъ добръ, такъ благородно помогъ намъ, что я не знаю какъ его благодарить... Я прошу васъ сказать ему, когда увидитесь, какъ дорого намъ участіе его въ дѣлѣ "299). На это Погодинъ отвъчалъ довольно благодушно: "Москвимянинг, кажется, хочетъ подняться. Шевыревъ хочетъ работать, а я не прочь. Тогда намъ, съ однимъ духомъ и направленіемъ, хорошо бъ было поддерживать другь друга и стоять противъ духова лестийха ..... И незнакомымъ между собою людямъ, но хотя отчасти согласнымъ между собою, не мъшало бы знать о планахъ взаимныхъ дъйствій, чтобы успъшнье достигать цъли, но видно на роду написано нелъпымъ потомкамъ Словенъ дъйствовать всегда врознь и... опять скучно писать! " 300)

На запросы Погодина касательно его предпріятія Григорьевь отвѣтиль только 2 января 1848 года. "Теперь", писаль онь, — "когда дѣло прояснилось, я могу отвѣчать на ваши запросы и отвѣчаю: 1) Контора Съвернаго Обозрънія объявлена у Базунова, стало быть, перенести ее въ контору Москвитянина нельзя — по крайней мѣрѣ въ этомъ году. На слѣдующій — дѣло другое. Между тѣмъ и въ нынѣшнемъ году ничто не мѣшаетъ Конторѣ вашей принимать подписку на Съверное Обозръніе, если будутъ являться желающіе. Прошу

извъстить объ этомъ г. Кораблева. 2) Въ Петербургъ наша Контора открыта при книжномъ магазинъ Исакова. Можете поручить ему же и подписку на Москвитянинг въ Петербургъ. И сдълайте это поскоръе, потому что охотники на Москвитанина есть, да не знають, у кого подписываться. Напишите мнв объ этомъ толкомъ; въ такомъ случав я скажу Исакову, и онъ объявить, что подписка принимается у него. 3) Объявленіе о Спверноми Обозриніи при семъ прилагается. Перепечатывать его въ Москвитанини не нужно, а скажите о нашемъ журналъ толкомъ, когда выдетъ первый нумеръ. Мы тоже по поводу выхода первой книжки Москвитянина дадимъ объ немъ нашъ дружескій отзывъ. 4) Экземпляръ Спвернаю Обозрънія будетъ высылаться на ваше имя. Въ замънъ вы будете высылать Москвитянина на мое; но пожалуйста поаккуратнье, не черезъ мьсяцъ по выходъ книжекъ въ Москвъ. Подтвердите это г. Кораблеву. 5) Надеждина вы увидите въ Москвъ прежде меня; отъ него самого и узнаете, гдъ онъ пропадалъ. 6) Савельевъ доставитъ вамъ свою книгу чрезъ меня, ибо азъ гръшный думаю въ началь февраля явиться въ Москву; тогда же привезу вамъ и разныя разности отъ Бартоломея. 7) Тогда же разскажу и обо всемъ, что касается до Спвернаго Обозрпнія. Покуда знайте, что мы намерены какъ можно мене толковать о Словенофиліи и какъ можно болье давать дъльныхъ статей въ отдълъ критики и наукъ. По многимъ частямъ еще нътъ сотрудниковъ, потому что большая часть пишущихъ заражена до нельзя западнымъ духомъ. О другихъ журналахъ будемъ говорить въ самомъ умфренномъ тонф; мелочныхъ перебрановъ изъ-за пустявовъ избътать; когда зайдетъ дъло о вопросъ серьезномъ-драться до послъдней капли крови. Впрочемъ на успъхъ я надъюсь. Воюя я имъю въ виду лишь требованія моихъ уб'єжденій и моего чувства. Fais се qui dois. 8) Статьи отъ васъ я не просиль, потому что некогда еще было просить; а если вы такъ добры, что сами вздумали предложить прежде просьбы, принимаемъ съ благодарностію и ожидаемъ съ нетерпініемъ. Но уговоръ лучше денегъ: давайте намъ что-нибудь изъ вашихъ историческихъ трудовъ, а не отрывки изъ путешествій. Изъ Петербургскихъ Москвичей намъ усерднъе всъхъ помогаетъ А. Н. Поповъ. Будеть, можеть быть, работать и Лавьеръ. Собственно же на Московскихъ Москвичей мы покуда ни на кого не можемъ возлагать упованій. Грановскій, хоть и пріятель мнѣ, принадлежить къ враждебному лагерю. Соловьевъ-я не беру на себя разгадывать, что это за человъкъ; прочаго юношества Московскаго я не знаю. Въ заключеніе, позвольте сказать, что издавать разомъ два журнала, какъ это лежитъ теперь на моей шев, и съ моими понятіями объ обязанностяхъ редавтора и при теперешнемъ неумвным писать правильно по Русски и потому необходимости исправлять языкъ едва ли не всвхъ и каждаго, чего-нибудь да стоитъ, особенно, когда большую половину работы по Спверному Обозрпнію несешь gratis, и тогда какъ другимъ сотрудникамъ платится. Ну да что объ этомъ толковать: взялся за гужъ, не говори, что недюжъ<sup>« 301</sup>).

Такимъ образомъ учредилось въ 1848 году въ Петербургѣ *Съверное Обозръніе*, душею котораго былъ В. В. Григорьевъ, привлекшій къ участію въ немъ: П. С. Савельева, А. Н. Попова и И. И. Срезневскаго.

Біографъ В. В. Григорьева въ своей книгѣ приводитъ profession de foi Спверного Обозрънія, "или точнѣе — самого В. В. Григорьева". Тамъ сказано, что Спверное Обозръніе "будетъ издаваться въ томъ же религіозно патріотическомъ духѣ, который всегда болѣе или менѣе проявлялся въ Финскомъ Въстникъ... Питая полное уваженіе и сочувствіе ко всему, что есть высокаго и безкорыстнаго въ умственномъ и соціальномъ движеніи Запада, Редакція и большая часть сотрудниковъ журнала не ослѣпляется однако же и не увлекается этимъ движеніемъ, находя, что между истинно высокимъ и человѣческимъ есть въ немъ и много суетнаго, мелочнаго, ложнаго . . . . ; что Россія и Западныя Государства

Европы развились и существують подъ совершенно различными условіями, что потому ум'єстное и своевременное тамъ можеть быть у насъ совершенно безвременнымъ и неумъстнымъ, слъдственно, не только безполезнымъ, но и вреднымъ; что Россія, не чуждаясь Запада, должна тімь не меніве развиваться и двигаться къ общимъ цёлямъ человечества самостоятельно, выходя изъ собственныхъ своихъ началъ, иныхъ, чёмъ западныя, съ величавымъ спокойствіемъ и обдуманностію, противоположными безпокойной суетливости бывшихъ нашихъ учителей; что мы долго дътски и слъпо увлекались ихъ примъромъ, не сознавая собственнаго достоинства, требованій нашей собственной природы, и увлекались во вредъ себь; но что этотъ періодъ пассивнаго увлеченія отживаетъ уже свою пору, настаеть для насъ періодъ разумнаго самосознанія и самостоятельной діятельности, почему въ настоящее время Русскому человъку слъдуетъ прежде всего обращаться къ изученію той среды, въ которой онъ живеть, и направлять свое усиліе къ уясненію задачи существованія того народа, къ которому духомъ и плотію принадлежить онъ самъ " 302). Это исповъдание въры В. В. Григорьева встрътило полное сочувствіе со стороны и Хомякова, и Шевырева, и Погодина. "Въ Петербургв молодые люди", писалъ Хомяковъ въ Лондонъ къ священнику Е. И. Попову, -- "вышедшіе изъ здёшняго Университета, стали издавать журналъ Спверное Обозрвние въ духѣ нашего направленія " 303).

"Честь и слава вамъ", писалъ Шевыревъ самому В. В. Григорьеву,—"что вы рѣшились на подвигъ. Вы, конечно, соберете около себя многихъ. Постоянно выдержанное дѣйствіе укрѣпитъ и силы лицъ отдѣльныхъ. Публика ждетъ другого мнѣнія—и мнѣнія самостоятельнаго Русскаго. Легче быть эхомъ чужаго, нежели выработать свое. Отечественныя Записки и Современникъ будто бы Западъ, но это — Русская ворона въ западныхъ перьяхъ Люблю я Западъ на Западъ, но куда пошелъ онъ у насъ. Онъ такъ похожъ на Русское надувательство, что избави Боже! Вотъ пожалуй и Сынъ Оте-

чества тоже назовется представителемъ западнаго Просвѣщенія. Послѣдняя книжка его какъ будто бы вышла изъ кабака. Помогай вамъ Богъ ратоборствовать съ этою стоглавою гидрою невѣжества и грубости". "Статья \*) для васъ была готова", писалъ Погодинъ В. В. Григорьеву, — "лежала мѣсяца три, — я потерялъ наконецъ терпѣніе, разругалъ васъ на пропалую, и отослалъ статью въ Сербиновичу. . . . Я радъ, что получилъ отъ васъ письмо. Мнѣ какъ-то было досадно сердиться на васъ".

"Но дъйствительность", повъствуетъ Н. И. Веселовскій, "не оправдала ни ожиданія издателей Спвернаго Обозрпнія, ни предположеній ихъ доброжелателей... Призывъ въ самостоятельной работъ мысли и обращенію въ духовной жизни народа, въ самобытности былъ не своевременъ. Публика не оцънила направленія Спвернаго Обозрпнія, не поддержала журнала, кавъ не поддержала она и Москвитянина" 304).

Памятникомъ этого благороднаго усилія В. В. Григорьева остался въ Русской Литературѣ лежащій передъ нами томикъ Спвернаго Обозринія 1848 года, въ которомъ между прочимъ находимъ: Стихотвореніе графини Е. П. Ростопчиной: Донна Марія Колонна-Манчини. Отрывовъ изъ разсказа М. Н. Загоскина: Московская сваха въ 1711 году. Записки фельдмаршала графа Стединга. Статьи: А. Н. Попова—Объ Италіанской живописи въ среднихъ впкахъ. Общій взілядъ на Философію Словесности графа С. С. Уварова. Погрышности при вычисленіи процентовъ М. В. Остроградскаго. Романъ Іосифа Корженевскаго—Спекулатъ. Статью И. И. Срезневскаго—О производительности или пользъ жизни народонаселеній и пр.

# XLV.

Въ то время, когда *Очерки Исторіи Русской Поэзіи* Милюкова вызывали полное сочувствіе со стороны нашихъ вліятельныхъ журналовъ, пять журнальныхъ рецензентовъ, скрывъ

<sup>\*)</sup> Въче въ древней Россіи.

"великодушно" имена свои, употребили все стараніе на то, чтобы "раскрыть" публикѣ всевозможные недостатки въ Исторіи Русской Словесности Шевырева. Имѣя нѣкоторое основаніе думать, что рецензію въ Сынь Отечества писалъ Н. И. Надеждинъ, Шевыревъ посвятилъ ему въ Москвитянинъ общирную антикритику. Приступая къ написанію ея, Шевыревъ писалъ Погодину: "Первое свободное время я долженъ употребить на отвѣты за мою книгу—и первый отвѣтъ написать твоему же пріятелю Надеждину". Дѣйствительно, въ Москвитянинъ вскорѣ появилась Антикритика на рецензіи первых двухъ выпусковъ книги: Исторія Русской Словесности, преимущественно древней, съ эпиграфомъ изъ Аристофана.

Τὴν παροιμίαν δ'ἔπαινῶ Τὴν παλαιὰν ὑπὸ λίθου γὰρ Παντί που χρὴ Μὴ δάκη ρήτωρ ἀθρεῖν,

то-есть, Похваляю эту древнюю пословицу: подт каждымт камнемт должно смотръть, итобы изт-подт него не укусилт какой-нибудь риторт.

Въ одномъ мъстъ своей Антикритики Шевыревъ задълъ и И. И. Давыдова. "Напрасно думаетъ Сынг Отечества", писаль Шевыревь, -- "чтобы я не занимался Исторіею Русскаго Языка потому только, что я ея не издалъ... Съ 1836 года я началъ преподаваніе Исторіи Русскаго Языка на первомъ курсъ. Въ 1837 и 38 годахъ я продолжалъ эти занятія-и въ 1838 г. первый началь читать въ такомъ общирномъ объемѣ Исторію Русской Словесности и пр. " 305). Эти строки не ускользнули отъ вниманія И. И. Давыдова, который по поводу ихъ писалъ Погодину: "Ответъ Шевырева другимъ журналистамъ никому не нравится по докторскому тону, несносному для людей грамотныхъ и неприличному для публики. Для кого же такая критика? Въ ней однъ только controversiae, ни для кого незанимательныя и въ сущности несправедливыя. Такъ, онъ безъ всякой пощады трудовъ другихъ увъряетъ, будто въ Московскомъ Университетъ впервые началь преподавать Исторію Русскаго Языка и Словесности по памятникамъ, тогда какъ цѣлый легіонъ кандидатовъ и студентовъ найдется, которые засвидѣтельствуютъ, что они слушали Исторію Русской Словесности и Языка прежде его также по памятникамъ. Конечно, послѣ изданія памятниковъ историческихъ и юридическихъ Археографической Коммиссіи, Остромирова Евангелія, Нестора и другихъ преподаваніе Исторіи Языка и Словесности Русской стало общирнѣе, но вмѣстѣ съ тѣмъ и легче, потому что теперь больше способовъ для каждаго преподавателя. Гдѣ же Евангельское ученіе тою бо трою, ею же трите, возмърится вамъ" зоб).

Между темъ лежавшій въто время на смертномъ одре Белинскій въ своей лебединой пъснъ пропъль Шевыреву слъдующее: "Въ первомъ нумеръ Сына Отечества за прошлый годъ былъ напечатанъ разборъ лекцій Шевырева. Въ этой стать в было сказано и доказано, что трудъ Шевырева-, прекрасный замокъ, построенный изъ облаковъ, очаровательная утопія, обращенная назадъ". Это относится болъе къ теоретической части лекцій; въ фактической же рецензія видить только компиляцію. Рецензенть Сына Отечества скрыль свое имя, но не скрыль своей учености, своего знакомства съ Византійскими и Болгарскими источниками. Поэтому статья его такъ сильно подъйствовала на Шевырева, что онъ не прежде, какъ черезъ годъ, нашелся въ состояніи отв'ячать на нее. Чімъ сильніве было нападеніе на Шевырева, тімь больше достоинства должно было ожидать отъ его защитника. Такъ ли поступилъ Шевыревъ? Прежде всего онъ изъявилъ свое неудовольствіе, что критикъ Сына Отечества скрыль свое имя, какъ будто бы тутъ дело идетъ объ именахъ, а не о наукъ, не объ идеяхъ, не объ убъжденіяхъ. Въроятно, подъ вліяніемъ своего неудовольствія на эту досадную ему безыменность, Шевыревъ ни съ того, ни съ сего напалъ на Надеждина. Онъ называетъ его иронически "сей ученый мужъ", "высокоученымъ филологомъ", глумится надъ его мнѣніями о Словенскихъ наръчіяхъ, ни мало не подозръвая, что его Аттическая соль сильно сбивается на Словенскій бузунь. Можно и должно опровергать чужія мнінія, если они вамь кажутся несправедливыми; но это следуеть делать, вопервыхъ, кстати, вовторыхъ — съ уваженіемъ къ приличію. Шевыреву не худо было бы не забывать, что онъ ученый, что онъ въ Русской литературъ пользуется по крайней мъръ двадцатилетнею известностью, и что все это обязываеть его быть для молодыхъ литераторовъ примъромъ положительнымъ, а не отридательнымъ. Не мъшало бы также Шевыреву вспомнить, что Надеждинъ нъкогда быль его товарищемъ по Университету, такимъ же, какъ онъ, профессоромъ. Но Шевыревъ вовсе лишенъ того литературнаго спокойствія, которое составляеть силу людей, развившихся наукою и опытомъ жизни: онъ, напротивъ, въ литературъ безпокоенъ и тревожень, и оттого безпрестанно вдается въ крайности и промахи, свойственные молодымъ людямъ, только-что бросившимся въ литературную дёятельность со школьной скамьи " 807).

Бълинскому уже не удалось прочесть отвъта Шевырева и на эту свою статью; а отвъть между тъмъ воспослъдоваль: "Бълинскій", писалъ Шевыревъ, — "съ важностью напоминаетъ мит о моемъ званіи какъ ученаго, о моей двадцатилътней извъстности. Въ первый разъ еще слышу такое слово уваженія Бълинскаго въ отношеніи ко мит и къ моему ученому званію. Догадываюсь, что все это внушилъ ему мой товарищъ по званію, Никитенко... Бълинскій сталь фешьенабельнъе въ Современникть. Какія бълыя у него перчатки! Какое достоинство! Какія претензіи на тонъ важный, нравоучительноназидательный! О немъ скоро можно будетъ сказать то же самое, что сказалъ, кажется, онъ же о Дрезденской Малоннъ: с'est le sublime du comme il faut" 308).

Одновременно съ Бѣлинскимъ за Надеждина вступились и въ дружественномъ *Москвитанину Спверномъ Обозръніи*. "Авторъ Антикритики", сказано тамъ, — "вообразилъ себѣ, кажется, что разборъ его книги въ Сынъ Отечества напи-

салъ Н. И. Надеждинъ, и по этому безпрестанно противопоставляетъ печатныя сужденія Надеждина сужденіямъ Сына Отечества. Мы можемъ однакожъ увърить Шевырева, что статья Сына Отечества писана не Надеждинымъ, и онъ върно будеть жальть о многихь выходкахь, сорвавшихся у него съ пера, противъ этого ученаго часто Собираясь самъ возражать Спверному Обозрпнію, Погодинъ писалъ Шивыреву: "Кажется, лучше отложить твои замътки до окончанія моихъ, а то, увидя два имени вмъстъ, закричатъ наши друзья: "Ну, вотъвыступили вмёсте инвалиды и хотять учить" и т. п. Впрочемъ это мив только кажется, а ты поступи, какъ хочешь". Тѣмъ не менѣе Шевыревъ отвѣчалъ: "Благодарю Обозръніе дружелюбный привътъ статьямъ Съверное 3aмоимъ въ Москвитанинт. Мнъ онъ тъмъ пріятнъе, что я самъ сочувствую благородному направленію этого журнала, хотя, можетъ быть, въ отношеніи къ идеямъ и осноне вполнъ ясно высказанному. Въ моей Антиваніямъ критик' на рецензію Сына Отечества противъ моей Исторіи Русской Словесности Спверное Обозръніе нашло "много фактовъ, дъльныхъ замъчаній и нъсколько пристрастныхъ выходокъ, какъ, напримъръ, противъ Надеждина". Для полноты сужденія следовало бы Спверному Обозрпнію выразить съ тою же искренностью мнѣніе свое и о самой редензіи Сына Отечества. Оно о ней ничего не сказало. Выходки мои противъ Надеждина не пристрастны, а всъ основаны на положительныхъ данныхъ, за достовърность которыхъ чаюсь своимъ именемъ. Ошибки, сдъланныя Надеждинымъ въ его изследованіях объ Исторіи Русскаго языка, напечатанныхъ въ Вънскихъ Jahrbücher, отибки, скажу словами Спвернаю же Обозрпнія, колоссальныя! " По поводу же ув' ренія Спвернаго Обозрвнія, что статья въ Сынв Отечества писана не Надеждинымъ, Шевыревъ замвчаетъ, что "въ этомъ увврять надо было прежде. У насъ есть міръ литературныхъ слуховъ, которыми пренебрегать извъстнымъ ученымъ и литераторамъ не должно. И въ Петербургъ, и въ Москвъ до-

вольно единогласно говорили, что статья принадлежить Надеждину. Люди достовърные объявляли, что слышали это будто отъ самого Надеждина. Его имя, довъренность къ его учености дали этой стать в значеніе, котораго безь этихъ слуховъ она бы не получила. Вотъ почему и я решился прежде всёхъ отвёчать ему, потому что другія рецензіи не обратили на себя такого вниманія. До Надеждина или до его пріятелей, віроятно, эти слухи доходили: отчего же они не отвергли ихъ печатно? Надеждину точно непріятно бы было, особенно теперь, признать себя авторомъ статьи, изъ которой ясно видно, что авторъ не знаетъ даже Апостола. Сознаюсь искренно, что въ отвътъ своемъ я имълъ въ виду Надеждина, какъ своего противника. Но онъ и его пріятели должны меня благодарить за то, что я искренностью своихъ нападеній, хотя направленныхъ не въ ту цёль, далъ имъ поводъ снять съ Надеждина отвътственность за рецензію, которую напрасно ему почти всв приписали. Многіе пріемы рецензента, признаюсь мнф, показались весьма похожими на пріемы Надеждина. Статья, казалось, если и не имъ писана, то подъ его диктовку или подъ его непосредственнымъ вліяніемъ. Баронъ Розенъ побоялся тоже, чтобы статью не приписали ему, и объявиль о томъ въ Спверной Пчель, хотя никто и не спрашивалъ его объ этомъ. Баронъ выдалъ головою какого-то Г. Выш-скаго, котораго полное имя не решился выставить. Вся эта комедія, признаюсь, очень бавна. Но Г. Выш-скій можеть утішться тімь, что Бізлинскій признаеть въ немъ ученость и обширныя свёдёнія въ Византійскихъ и Болгарскихъ источникахъ. Бълинскій въдь и самъ, конечно, опытный знатовъ въ этомъ дълъ. Иначе, конечно, онъ не ръшился бы такъ выразиться о г. Вышскомъ. Кому неизвъстна добросовъстность Бълинскаго? « 310)

Между тъмъ Погодинъ писалъ Надеждину: "Ты ли писалъ рецензію на Шевырева? Я не върю и рецензію приписываю барону Розену". По поводу этого предположенія Шевыревъ писалъ Погодину: "Однимъ изъ сильныхъ возраженій противъ митнія тво-

его, что это статья Розена служать его же выраженія: наша церковь и т. п. Розень протестанть. Если Надеждинь объявить, что писаль не онь,—надобно объявить автора. Объявить Розень я объявлю радость, что онь обратился".

Какъ бы то ни было, но и Хомяковъ статью противъ Шевырева приписываль Надеждину; а Антикритику Шевырева причисляль къ отраднымъ явленіямъ нашей Литературы и писаль въ Лондонъ къ протоіерею Е. И. Попову: "Недавно вышла весьма дѣльная статья Шевырева въ оправданіе его лекцій о Русской Словесности противъ нападковъ Надеждина" <sup>311</sup>). Погодинъ же, въ свое оправданіе за защиту Надеждина, писалъ Шевыреву: "Разбирая мои письма, нашель я нечаянно копію одного письма къ Надеждину \*)... Прочти— и ты увидишь, слѣпъ ли я. Я вижу сучье въ глазахъ ближняго, но я вижу и достоинства. Можно имѣть такой-то порокъ и вмѣстѣ другую добродѣтель. О шарлатанствѣ или ныли въ глаза я писалъ ему въ глаза тоже. Надеждинъ дѣлалъ мнѣ точно тѣ же требованія, какъ и профессору Древней Русской Словесности".

## XLVI.

23 ноября 1847 года князь П. А. Вяземскій писаль Погодину: "Занимаюсь теперь корректурою приложеній своихь къ Фонг-Визину. Тексть уже отпечатань. Надвюсь, что книга явится къ новому году. Мой Фонг-Визинг—настоящее дитя холеры. Въ первую холеру онъ родился, а во вторую поступиль въ люди. Чувствую невыгоду долгаго держанія его подъ домашнимъ кровомъ. Многое, что, можеть быть, было ново за семнадцать лѣть тому, теперь сказано и пересказано и успѣло даже быть искажено. Но видно такая моя судьба. Я никогда не умѣль барышничать ни обстоятельствами, ни собою, ни временемъ. Напротивъ, я впадаль въ другую крайность. Я всегда какъ будто выжидаль убытка. У меня свои

<sup>\*)</sup> См. Жизнь и Труды М. П. Погодина. С.-Пб. 1892. Кн. VI, стр. 97—99.

два правила: не спѣши, сдѣлаешь сворѣе; не дѣлай сегодня того, что можешь отложить до завтра: рѣже будешь раскаяваться. Но правду сказать и то, что я эти правила употребиль во зло; а какъ доберешься до сущности, то окажется, что главная причина всему: Русская, православная лѣнь и безпечность " 812).

Наконецъ, въ 1848 году Русская Литература обогатилась драгоцънною книгою: Фонг-Визинг. Сочинение князя Петра Вяземскаго.

Гоголь сказаль объ авторъ: "Въ его книгъ біографія Фонз-Визина обнаружилось еще виднье обиліе всъхъ даровъ, въ немъ заключенныхъ. Тамъ слышенъ въ одно и то же время, политикъ, философъ, тонкій оцьнщикъ и критикъ, положительный государственный человъкъ и даже опытный въдатель практической стороны жизни, словомъ, всѣ тъ качества, которыя долженъ заключать въ себъ глубокій историкъ въ значеніи высшемъ, и еслибы такимъ же перомъ, какимъ начертана біографія Фонъ-Визина, написано было все царствованіе Екатерины, которое уже и теперь кажется намъ фантастическимъ отъ чрезвычайнаго обилія эпохи и необыкновеннаго столкновенія необыкновенныхъ лицъ и характеровъ, то можно сказать почти навърно, что подобнаго, по достоинству, историческаго сочиненія не представила бы намъ Европа зать).

Въ предисловіи къ своей книгъ авторъ между прочимъ заявляеть: "Знаю, что объявляя о возрастъ книги моей, подвергаю ее предварительному подозрънію и осужденію нъкоторыхъ критиковъ. Они ръшили, что книги стараго покольнія никуда не годятся, и что въ послъднее пятнадцатильтіе Литература наша такъ далеко ушла, что все прежнее должно быть предано забвенію или равнодушно принято къ свъдънію. Но опасеніе съ этой стороны на меня нисколько не дъйствуетъ. Мнъ никакъ не върится, что послъдній періодъ литературной дъятельности Карамзина и Пушкина долженъ быть признанъ за младенчество, а нынъшній періодъ за періодъ возмужалости и совершеннольтія Литературы нашей. Каюсь

въ невъріи своемъ и откровенно и сміло выставляю годъ рожденія книги моей".

Когда книга князя П. А. Вяземскаго вышла въ свътъ, то Погодинъ писалъ Шевыреву: "Получилъ ли ты Фонг-Визина. Вотъ его надо разобрать. Цензурная гроза прошла. — Литературно мы должны теперь ихъ доколачивать, и это можно ловко, напримъръ, по поводу книги стараго писателя Вяземскаго".

Книга эта нашла себъ въ лицъ Шевырева достойнаго цънителя. Въ Москвитянини онъ напечаталъ разборъ ея и выразиль въ немъ много прекрасныхъ, поучительныхъ мыслей. "Въ то время", писалъ онъ, — "какъ журнальная литература наша, суетно взявши на себя едва ли данное ей право быть представительницею молодыхъ поколеній, разрываеть связи настоящаго съ прошедшимъ и празднуетъ шабашъ замъчательныхъ личностей во имя какого-то отвлеченнаго понятія всей литературы, — старъйшіе представители нашей славной, нашей истинной Словесности, которая не пройдеть, подобно эфемернымъ листамъ журналовъ, напоминаютъ намъ о себъ произведеніями, достойными ихъ имени и славы нашего отечества на поприщъ мысли и слова. Нетерпъливо ждемъ мы, когда явится у насъ Одиссея въ мраморныхъ стихахъ Жуковскаго. Младшій сверстникъ и другъ его, князь Вяземскій, дарить намь въ біографіи Фонъ-Визина живую картину умственной стороны Екатеринина въка, опыть въ Литературъ Русской еще небывалый, плодъ-мысли не отвлеченной, а эрвлой и опытной, воспитанной трудомъ жизни, — наблюденіемъ внимательнымъ, добросовъстными изысканіями, многостороннею начитанностью. Авторъ показалъ младшимъ поколеніямъ примъръ скромности, ръдкой въ наше время. Осмнадцать лътъ пролежала эта рукопись въ портфелѣ Автора. Мы знали ее только по некоторымъ отрывкамъ, напечатаннымъ въ Утренней Зарп, и ожидали съ нетерпъніемъ вполнъ. Но осмнадцатилътній искусь не даромъ прошель для этого сочиненія: онъ послужиль къ тому, чтобы более обнаружить внутреннюю ціность его и достоинство".

Замътивъ, что "пятнадцатилътнее самохвальство Петербургскихъ журналовъ" стремилось къ тому, чтобы "разорвать навсегда связи со всею нашею Литературою и начать съ самихъ себя ея существованіе", Шевыревъ продолжаеть: "Въ Исторіи Русской Словесности есть черта особенная, приносящая честь нравственному характеру нашихъ славнъйшихъ писателей: это память благоговъйнаго преданія и уваженія, которая преемственно переходить отъ одного къ другому и всегда постоянно хранится, не смотря на движеніе мыслей, на изм'єненіе потребностей времени, формъ словесныхъ произведеній и явыка. Ломоносовъ выразилъ уважение свое ко всъмъ писателямъ древней Руси, указавъ на пользу книгъ церковныхъ въ Россійскомъ языкъ, и тъмъ связалъ древнее съ новымъ. Мы знаемъ благоговъніе его къ Дмитрію Ростовскому. Державинъ славиль Ломоносова. Взглядъ на сего последняго и краткій разговоръ съ нимъ подействовали на Фонъ-Визина. Карамзинъ воспель барда Невы, Державина, стихами; его кольнуло въ сердце, когда онъ услыхалъ о смерти пъвца Фелицы. Постоянная, неразрывная, чистая дружба между земляками, Карамзинымъ и Лмитріевымъ, почти съ самаго дътства, есть достопамятная черта въ біографической Исторіи Русской Литературы. Крыловъ признательно помнилъ, что Дмитріевъ вызвалъ его на поприще баснописца, готовя въ немъ себъ опаснаго соперника. Батюшковъ первый почувствовалъ необходимость возсоздавать характеры нашихъ славныхъ писателей въ двухъ своихъ опытахъ о Ломоносовъ и Кантемиръ; въ посланіи къ Жуковскому и Вяземскому онъ изобразилъ беседу свою съ лучшими нашими поэтами; Карамзину высказалъ онъ, что умъль чувствовать его геній. Жуковскій въ своемь посланіи къ Дмитріеву выразиль благодарность ему, какъ своему предшественнику и учителю, и благоговъніе къ памяти Карамзина:

> О, какъ при немъ все сердце разгоралось! Какъ онъ для насъ всю землю украшалъ! Въ младенческой душѣ его, казалось, Небесный ангелъ обиталъ!

Лежить вънецъ на мраморъ могилы; Ей молится Россіи върный сынъ, И будить въ немъ для дълъ прекрасныхъ силы Святое имя: Карамзинъ.

Пушкинъ въ посланіи къ Жуковскому, какъ къ непосредственному своему учителю, словомъ благодарности помянулъ всѣхъ тѣхъ, которые воспитали его музу и вызвали ее къ дѣятельности. Ломоносовъ у него — веселье Россіянъ, полуночное диво! Въ частныхъ бесѣдахъ выражался онъ такъ объ Ломоносовъ, что говорить объ немъ надо Русскому человъку, снимая шляпу. Сердце его забилось и отроческій голосъ зазвенѣлъ, когда въ Лицеѣ, передъ семидесятилѣтнимъ Державинымъ, онъ читалъ эти стихи:

Державинъ и Петровъ героямъ пѣснь бряцали Струнами громозвучныхъ лиръ.

Признательно вспоминаль онь, какъ старикъ Державинъ, сходя въ гробъ, благословиль его. Памяти Карамзина посвятиль онъ съ благоговъніем и благодарностію трудъ, геніемъ его вдохновенный, лучшее свое произведеніе: Бориса Годунова".

Переходя затёмъ къ князю Вяземскому и къ его книгъ, Шевыревъ писалъ: "Книга, которая теперь передъ нами, если взглянуть на нее съ нравственной стороны, представляеть также дань признательнаго уваженія, которую приносить одинъ изъ старъйшихъ представителей нашей Словесности ея славному прошедшему. Здъсь эта дань нашла выражение уже не въ восторженномъ стихъ, не въ порывъ благороднаго чувства, не въ скромномъ посвящени, а въ ясномъ разумномъ сознаніи, въ труді аналитическомъ и отчетливомъ, который, обнимая Фонъ-Визина, объемлеть собою почти весь первоначальный періодъ нашей литературы въ ново-Европейскихъ формахъ, вплоть до Дмитріева и Карамзина. Въ Карамзинскомъ періодъ князь Вяземскій занимаеть мъсто дружелюбнаго посредника между четырьмя или пятью поколеніями. Родственныя и дружественныя отношенія связывали его съ Карамзинымъ. По Карамзину онъ былъ близокъ и къ Дмитріеву. Не даромъ судьба ему присудила быть дружкой у Крылова на его золотой свадьбѣ съ музою и славить этотъ достопамятный пиръ отъ имени всей Русской Словесности. Въ предпріятіи соорудить памятникъ Крылову участвовало его теплое слово. Самъ онъ младшій сверстникъ того покольнія, во главѣ котораго стоитъ Жуковскій. Пушкинъ питалъ къ нему постоянное чувство дружбы. Сверстники Пушкина, Баратынскій, Дельвигъ и другіе были съ нимъ также въ самыхъ близкихъ сношеніяхъ. Черезъ это покольніе князь Вявемскій протягиваль всегда дружелюбную руку и тому, которое слѣдовало за нимъ. Онъ готовъ протянуть ее и всѣмъ покольніямъ во имя благороднаго званія литератора, которымъ самъ всегда гордился и которое умѣлъ цѣнить въ себѣ и въ другихъ выше иныхъ случайныхъ титловъ".

Эту свътлую черту въ своей характеристикъ князь Вяземскій, по замъчанію Шевырева, "конечно, раздъляеть со всъми нашими даровитыми дъятелями въ словъ, но немногіе такъ сильно, такъ убъдительно, такъ постоянно дъйствовали въ этомъ смыслъ". Далъе Шевыревъ примъчаетъ въ характеръ князя Вяземскаго и другую любезную черту: "Житейская любезная общительность — яркая черта въ характеръ сего писателя, и пребываніе его то въ Москвъ, то въ Петербургъ много содъйствовало къ тому, чтобы утвердить за нимъ это мъсто посредника между покольніями писателей " 314).

Разборомъ Шевырева князь П. А. Вяземскій быль очень доволенъ и вотъ что писаль своему критику:

"Я еще не благодарилъ васъ, любезнѣйтій Степанъ Петровичь, за вать внимательный и благосклонный разборъ моего Фонъ-Визина... Но за внѣтними революціями и за внутреннею холерою, право, какъ-то не писалось. Не стану хвалить вать разборъ, потому что такою похвалою я косвенно себя похвалю, а это негодится и неприлично. Скажу вамъ одно и скажу искренно, что прочитавъ вати замѣчанія, я почувствовалъ, что книга моя имѣетъ нѣкоторое достоинство. Вы меня законнымъ образомъ разрѣтили полюбить мой трудъ... Отъ здѣтнихъ критикъ я ровно ничего не пріобрѣлъ. Въ натихъ

критикахъ вообще замѣчательно удивительное мастерство не понимать автора, котораго они разбираютъ... Въ вашей критикѣ, напротивъ, авторъ себя повѣряетъ и какъ въ чистомъ зеркалѣ видитъ себя... Помните, вы нѣкогда оказали подобную заслугу и Гете. Послѣ вашего разбора новаго его Фауста онъ лучше понялъ твореніе свое. Если и Гёте пришлось благодарить васъ за такое пособіе, то легко можете вообразить себѣ, сколько я, недостойный и смиренный, обязанъ вамъ благодарностью и самодовольствіемъ затью.

Кром'в критикъ, Шевыревъ печаталъ въ Москвитянинъ и отрывки изъ своего путешествія по Сѣверу Россіи, такъ въ мартовской книжев появились Александрова и Переяславль-Зальскій. Эти отрывки вызвали ѣдкое замѣчаніе недружелюбнаго къ Шевыреву И. И. Давыдова, писавшаго Погодину: "Вообще журналь вашь хорошь, но сдёлайте милость, оберегайте С. П. Шевырева... Въдь онъ въ кабинетъ своемъ думаетъ, что можно съ публикою говорить, какъ съ учениками-школьниками. Посмотрите, что онъ говорить въ мартовскомъ Москвитанини: Да, встричается неръдко на Руси, что крестьянину отг работы некогда и къ объднъ сходить, бывають иные только на Пасху, разг вг годг. А посль ть же самые, которые кг тому причиною, готовы въ своих пышных салонах укорять крестьянина въ недостаткъ религознаго образованія. Возможно ли писать, а вамъ съ Лешковымъ пропускать такую нелепость, вредную для васъ самихъ! Когда же дворяне и помъщики мътаютъ крестьянамъ ходить въ церковь? Напротивъ, они ихъ къ тому побуждаютъ. Да этимъ-то все и держится".

Въ отдёлё вритиви обновленнаго Москвитянина выступиль и анахореть Кубаревь, не смотря на то, что по своей врайней мнительности, онъ находился въ паническомъ страхё отъ холеры. "Мнё, кажется", писалъ онъ Погодину,— "ты совсёмъ потерялъ разсудовъ. Можно ли думать о чемъ-нибудь въ такое страшное время? Я теперь думать объ этомъ не могу. Отвётъ Гофману давно уже готовъ у меня, но какъ теперь объ этомъ думать? Да приведетъ Господь увидёться намъ по прежнему. Можетъ быть, къ сентябрю, а можетъ быть и раньше, холера прекратится, а къ тому времени и студенты соберутся, и тогда отвътъ будетъ ко времени" <sup>316</sup>).

Дѣло въ томъ, что профессоръ Греческой Словесности Московскаго Университета Карлъ Карловичъ Гофманъ издалъ учебную книгу Латинскаго языка (Донатъ). Кубаревъ, скрывшись подъ псевдонимомъ A-a, написалъ ѣдкую критику на отрывовъ изъ рѣчи господина профессора Гофмана, произнесенной имъ еще 10 іюня 1844 года и содержавшей въ себѣ очеркъ новъйшей философіи, съ непрерывнымъ экзегетическимъ и грамматическимъ комментаріемъ по случаю изданной имъ книги Доната  $^{817}$ ).

Шевыревъ былъ противъ напечатанія этой критики. "Я боюсь", писаль онъ Погодину,— "что ты напечатаніемъ статьи Кубарева поссоришь меня съ Гофманомъ, который будетъ вымещать на студентахъ вражду свою ко мнѣ. Къ чему разбирать рѣчь, которая написана тому назадъ четыре года? Это просто желаніе придраться и разругать. Если это разборъ Доната—другое дѣло. Ученый разборъ такой книги— вещь желанная. А разборъ рѣчи къ чему".

Въ 1848 году на поприще вритики въ Москвитянини выступиль ученикъ Ръдкина и Кавелина, Михаилъ Николаевичъ Капустинъ, тогда студентъ Московскаго Университета \*). 11 октября того года онъ обратился къ Погодину съ слъдующимъ письмомъ: "Покорнъйше прошу васъ помъстить прилагаемый разборъ Руководства Рождественскаго, этого неумышленнаго гръха Петербургскаго профессора, въ Москвитянинъ, если вы найдете статью мою достойною вашего журнала и сообразною съ его направленіемъ. Если вамъ угодно будетъ, то я съ удовольствіемъ стану доставлять вамъ разборы всъхъ юридическихъ книгъ, выходящихъ въ Россіи и для слъдующей книжки приготовлю рецензію Записокъ о Церковномъ Законовъдъніи. Въ случать такого обязательства съ моей стороны я буду имъть право безденежно пользоваться

<sup>\*)</sup> Нынв попечитель С.-Петербургскаго Учебнаго Округа.

однимъ экземпляромъ вашего журнала. Согласіе ваше или несогласіе потрудитесь передать или прямо письмомъ ко мнѣ, или чрезъ контору *Москвитянина*. Жительство имѣю близъ Никитскихъ воротъ на Тверскомъ бульварѣ въ домѣ княгини Ухтомской <sup>« 318</sup>).

Предметомъ критики въ этомъ случав была книга стараго Петербургскаго профессора Николая Өедоровича Рождественскаго: Руководство из Россійским Законамз. Погодинъ нашелъ статью М. Н. Капустина достойною печати и напечаталъ ее въ Москвитянинъ 319).

Какъ напечатаніемъ статьи Кубарева, по разнымъ соображеніямъ быль недоволенъ Шевыревъ, такъ точно напечатаніемъ статьи Канустина остался недоволенъ Горловъ. "Пожалуйста не задирайте и не зацыпляйте", писаль онъ Погодину изъ Нетербурга; "это не приноситъ денегъ, а истина пусть сама пролагаеть себъ путь. Есть въ Москвитянинъ рецензія на книгу профессора Рождественскаго, въ которой рецензенть не находить ученой системы и ученыхъ достоинствъ. Но надо знать, что эта книга составлена по программѣ Министерства Юстиціи, какъ руководство во гимназіяхо, гдв открыты юридическіе курсы, и что въ два місяца разошлось ея тысячу экземпляровъ. При томъ она совсвиъ маловажное явленіе для того, чтобъ объ ней говорить. Послі того надо будеть распространяться въ журналв о всякой ариометикв и грамматикъ, введенныхъ въ училищахъ, и смотръть на нихъ съ высшей точки философіи и науки!... Мнъ нельзя теперь просить и Попечителя послъ одиннадцатаго нумера Москвимянина, а я ему показываль часто вашь журналь. Онь покровительствоваль книгъ Рождественскаго, и она дъйствительно по цёли очень хороша".

## XLVII.

Послѣ Шевырева самымъ вѣрнымъ сотрудникомъ *Москвитянина* былъ М. А. Дмитріевъ. Мало того, что Дмитріевъ дѣлалъ постоянные вклады въ этотъ журналъ, онъ, кромѣ

того, следиль за его ходомь и делаль Погодину свои замечанія. Такъ, по поводу напечатаннаго во второй книжкъ журнала Обзора поэтических произведеній за 1847 годз г. Н. Г. Дмитріевъ писалъ: "Разборъ стихотвореній нехорошъ! Шутливость дается только человъку веселому, см'єтка въ критик'є прощается только острот'є, а онъ шутить безъ веселости, и очень не остро! Посовътуйте ему призвать тънь А. И. Писарева и у него поучиться! - Извините, еще одно замъчание о критикъ. Москвитянинг разбираетъ больше тр книги, которыя для него самого имеють цену по цёли и содержанію; а нужно бы разбирать и тв, на которыя бросается толпа читателей: разборы этихъ произведеній будуть больше интересовать ихъ и, можеть быть, выводить на хорошій путь; а за ними и ті найдуть большій кругь читателей и надоумять на другое, лучшее чтеніе!-Этимь Москвитянинг ни мало не потеряеть своего характера и нисколько не пойдеть по следамъ другихъ журналовъ: те угождають, а онь будеть переучивать: онь будеть истиннымь оплотомъ Литературы и Исторіи! - А между тімь, когда издаешь журналь, нужны подписчики; а подписчики тв же покупатели, требующіе товаръ, который имъ нуженъ! — Здёсь сосёди присылають мнё Отечественныя Записки: только и разръзаны повъсти, а иногда литературная льтопись; вотъ что читаетъ масса подписчивовъ! Хорошъ и Современникъ! Отечественныя Записки иностранныя слова беруть целикомъ, а онъ переводитъ: напримъръ, штемпель или чеканъ для монеты-у него называется: уголо (потому что по Французски le coin). До чего эти люди доведуть наконець Русскій языкъ! Объ этомъ прошу васъ представить отъ меня Степану Петровичу рапортомъ, потому что это по его въдомству". Въ томъ же письмъ читаемъ и слъдующее: "Жалко, до чего мы дошли съ заботами о просвещении, о Европеизме, что нельзя сказать никакой мысли; это, что ли, называется прогрессъ? -- А признаюсь, мало въ наше время описывать въ стихахъ природу; хотелось бы выражать въ нихъ те

мысли, которыхъ у насъ не переноситъ проза! По крайней мъръ въ послъднія десять льтъ моего писанья я всячески выбивался, чтобы сказать какую-нибудь правду-истину, не выносимую безпокойной прозой; а безъ этого у насъ человъку въ зръломъ возрастъ, а особенно подъ старость, какъ мнъ, не стоитъ заниматься поэзіей. Право, подумаешь, еще у насъ много кръпкихъ соковъ, которые сами просятся наружу! А безъ того—изъ чего это появляются новые таланты—Бергъ, Миллеръ и другіе?... Для кого и изъ какой надежды?"

Погодинъ весьма также дорожилъ участіемъ въ Москвитянинъ А. С. Стурдзы, который съ своей стороны писалъ ему: "Въ настоящемъ случав у меня двоякая передъ глазами цѣль: одна — посильно содъйствовать успѣхамъ любимаго мною журнала; другая — и признаюсь главная — возбуждать и возгрѣвать усыпленное невѣдѣніемъ вниманіе и сочувствіе христіанскихъ душъ на Руси въ тому, что дѣется въ колыбели христіанства, не чуждой намъ", то-есть, въ Палестинѣ; но "хирургическіе пріемы духовной цензуры", какъ онъ выражается, должны были остепенить рвеніе его въ содѣйствіи Москвитянину своими трудами.

Пострадавшій за участіе въ Украйно-Словенскомъ Обществъ и въ то время Тульскій заточникъ Кульшъ имъль также влеченіе къ Москвитянину. "Не смотря на грозную тучу, помрачившую дни мои", писаль онъ Погодину,— "вы, уповаю, не перестали считать меня человъкомъ еще живущимъ и не безплодно живущимъ. Можетъ быть, современемъ засіяетъ и надо мною солнце и позволитъ мнѣ явить на свътъ то, что нынѣ пишется, но не смѣетъ показаться въ печати. Можетъ быть, не разъ еще явимся мы съ грубоватою, мужиковатою моею музою и въ Москвитянинъ. Чего не можетъ быть? Въ этомъ-то отрадномъ упованіи дерзаю вознести къ вамъ гласъ свой въ качествъ бывшаго и, по закону въроятностей, будущаго сотрудника Москвитянина, и просить васъ бросить ко мнѣ въ Тулу нъсколько лучей ва-

шего разума, а попросту сказать распорядиться о высылкъ мнъ по прежнему вашего Москвитянина". О своемъ житъъбыть в Кульшь писаль: "Я въ Туль принять какъ нельзя хуже; не знакомъ ни съ одной душою; живу съ женой какъ на необитаемомъ острову; учусь, читаю, пишу и - сказать ли вамъ удивительную вещь? -- предоволенъ своею участью! "Въ другомъ своемъ письмъ Культь сообщаетъ Погодину: "Я не получилъ еще позволенія печатать свои сочиненія и не получу его до тъхъ поръ, пока не представлю въ Третье Отдъленіе Канцеляціи Его Императорскаго Величества такого произведенія, которое бы показало Правительству, что современные политическіе вопросы для меня, какъ для писателя, не существують, и что одно безотносительно прекрасное сдълалось моею цёлью. Съ этимъ намёреніемъ я приступилъ къ роману изъ временъ Самозванца Отрепьева и завязываю его въ Съверной Украйнъ, гдъ скопище сподвижниковъ Косолапа вмёстё съ людьми опальныхъ бояръ, вмёстё съ безсильными командами воеводъ и ихъ чиновниковъ и жизнь приграничная, всегда отличная отъ жизни странъ центральныхъ, представляютъ довольно романтическій концепцій (люблю я очень это слово, да не могу перевести; оно у насъ покамъстъ ново, и врядъ ли быть ему въ чести). Я по возможности намфренъ избъгать извъстныхъ историческихъ картинъ, а больше буду стараться ловить такіе случаи, гдв историкъ и радъ бы что-нибудь сказать да не смъетъ въ важномъ своемъ парадъ своротить съ большой дороги на проселочную, неизвъстную, не означенную верстами. Все это пишется въ вамъ, вы уже и сами знаете для чего. Вопервыхъ, для того, чтобы вспомнить старину, когда молодые писатели уважали свое дъло и не иначе къ нему приступали, какъ съ одобренія людей опытных и почитаемых в. Въ этомъ отношеніи вы для меня безцінный кодексь Русской Исторіи и старины, равно какъ и наставникъ, воспріявшій отъ рожденія не одинъ талантъ нашей литературы и видъвшій собственными глазами значеніе, образованіе и твореніе не одного великаго

произведенія. Вовторыхъ, для того, что вы обладаете матеріальными средствами для поддержанія моего сочиненія. Многое вы сами издали, многое вы имфете. Я же здось въ Туль, отчужденный отъ общества какою-то непонятной ко мнъ непріязнью вездъ, гдъ я ни пробоваль показываться, имфю подъ рукою весьма немного книгъ. Поэтому, еслибы предположить, что вы благоволите снабдить меня на извъстное время кой-какими матеріалами, то я съ радостью приняль бы на свой счеть пересылку ихъ изъ Москвы и доставиль бы ихъ обратно въ назначенное время. Скупить же всъ книги, изъ которыхъ я могу заимствовать свёдёнія о данной эпохъ, не позволяетъ мнъ разсудовъ, потому что я до сихъ поръ считаюсь на службъ безъ всякаго жалованья и не знаю, сколько мфсяцевъ и лфтъ буду безъ жалованья. Губернатора я не вижу, и онъ обратилъ на меня не больше вниманія, какъ на самаго обыкновеннаго канцелярскаго чиновника. Вотъ-то какія обстоятельства: истинно поэтическія! Вскор'в послъ того Кульшъ извъщаетъ Погодина, что вмъсто романа написаль онь Исторію Бориса Годунова и Димитрія Самозванца, которую въ рукописи отправилъ на цензуру въ Третье Отдъленіе съ упованіемъ, что оно отворить ему дверь въ типографію. Вмѣстѣ съ тѣмъ Кулѣшъ такъ отзывается о Москвитянини: "Какъ мнъ нравится Москвитянина солидный тонъ и религіозно-философскій характеръ! Всякая книжка его непременно заронить въ душу несколько мыслей, коимъ оставаться тамъ въчно. Спасибо Москвъ: она многое отстояла и отстоить еще въ будущемъ".

Не смотря на то, что А. Д. Галаховъ всецёло принадлежаль въ Западной партіи, тёмъ не менёе онъ обратился въ Погодину съ предложеніемъ напечатать въ Москвитянини свою повёсть. Погодинъ, съ своей стороны, обратился за совётомъ въ Шевыреву, и послёдній отвёчалъ: "Если пов'єсть Галахова соотв'єтствуетъ духу Москвитянина, отчего же и не напечатать? Онъ заб'єгала изв'єстный".

Въ выборѣ сотрудниковъ Погодинъ не рѣдко руковод-

ствовался столь присущимъ ему чувствомъ человъколюбія къ людями отчаянными. Такъ, одинъ бъдняга, по имени Василій Лементьевъ, обратился въ нему (30 ноября 1848 г.) съ слъдующимъ письмомъ: "Не имъю чести знать титула вашего, да здёсь онъ и не нуженъ: я пишу это къ человъку, забывая о его славъ. Что можно знать и понимать человъку, то вы знаете и понимаете прямо, и такое странное объяснение васъ не удивитъ. Покинувъ родителей, я далеко зашелъ искать знанія, — а тамъ родители, быть можеть, умирають... Борьба съ ужасной нищетой истощила мои силы: выбиться же собою изъ этого ужаснаго положенія силь я не имёль: я мало учился. Отчаяніе!.. Пришла необыкновенная мысль прибъгнуть къ человеку, котораго я даже не видаль, но котораго, какъ мив кажется, хорошо знаю, что и заставило меня забыть дистанцію между мною и имъ. Не думаю, чтобъ мои стихи можно было напечатать въ издаваемомъ вами журналъ: они дурны; я никогда и не мечталъ быть поэтомъ. Но я хочу учиться; клянусь вамъ всёмъ, что есть святого, -- я всему хочу учиться; (я боюсь, чтобъ этого не приняли за заученную роль Шекспира, Ломоносова) и стихи мои я представиль вамь въ мысли, - нельзя ли изъ нихъ заключить, что я способенъ хоть къ чему-нибудь, что я могу довольно четко и правильнее многихъ писать. Въ моемъ ужасномъ положеніи я не могъ ничего кончить, если и хотель высказаться (сколько усивлъ выстрадать) и предпринималъ, хотя грубо и слабо, очертить какіе-нибудь характеры. Я живу въ Хамовническомъ частномъ домъ, гдъ сначала содержался арестантомъ. Не нужна исторія моей жизни, — лишь теперь ужасная безжизненность, или жизнь не моя окружаеть меня. Выдти мнв не въ чемъ: я полунагой, -- потому я и ръшился съ отчаянія такъ странно объясниться съ вами. Чего же я хочу отъ васъ?... Не благоволите ли доставить мнв средствъ снискивать какимъ угодно трудомъ кусокъ хлъба, лишь бы оставалось сколько - нибудь свободнаго времени, въ которое я могъ бы учиться... Ожидать, чтобъ прислали платье-конечно, дерзко, странно! Надъюсь! Но надежда не можетъ сопровождать меня до гроба... Ужели и вы скажете, что это глупость? (Я и самъ не знаю, что это, какъ не знаю, что и для чего я существую; но все-таки я страдаю). Послъ этого ничего не остается мнъ. Неужели говорить о благодарности?.. Если это—глупая выходка, то простите меня. Если моя просьба будетъ исполнена, и исполнена вами!.. Или не будетъ конца моимъ ужаснымъ, ужаснымъ страданіямъ".

Къ письму этому Погодинъ не остался глухъ и сталъ собирать свёдёнія о писавшемъ. Частный приставъ Хамовнической части доставиль Погодину следующія біографическія о немъ данныя: "Василій Дементьевъ есть уволенный ученикъ Костромской Духовной Семинаріи изъ курса Философіи; ему выдано было свидетельство срокомъ на одинъ годъ для пріисканія рода жизни: срокъ въ мав мъсяць сего года пропустиль и не приписался никуда, потому что не только бы было на что ему хлопотать, но не имълъ даже средствъ купить гербовой бумаги. Въ августъ мъсяцъ мнъ въ часть, объявиль, что сего года, явясь ко подлежить суду за пропущение срока; я, по обязанности службы, Дементьева представляль генералу \*), и дёло было представляемо къ его сіятельству \*\*). Графъ дёло его передалъ на разсмотръніе губернскому правленію: въ правленіи дъло было предположено обратить по дистанціи; между тьмъ мною дознано, что Дементьевъ, явившись ко мнъ въ первый разъ, былъ доволенъ принятіемъ въ часть, въ счетъ арестантовъ, потому что не влъ несколько сутокъ, просить подаянія не різтался. Обслідовавь все, я за удовольствіе приняль участіе въ Дементьевъ, помъстиль въ число писарей канцеляріи, приняль хлопоты по его дёлу, и онъ безъ всякаго штрафа долженъ быть причисленъ въ обществу. О увольненіи отъ себя я жалівю о Дементьеві; но за грізхъ поставляю лишать счастія—бѣднаго человѣка". Къ этому же

<sup>\*)</sup> И. Д. Лужину.

<sup>\*\*)</sup> Графу А. А. Закревскому.

письму частный приставъ приписалъ и следующее: "Позвольте наделься, что вы меня на будущее время не лишите какихъ-либо могущихъ услугъ по службе, для меня будетъ лестно и пріятно".

Такимъ образомъ участь Дементьева рѣшилась: онъ поступиль въ число сотрудниковъ Погодина.

Въ то же время обратилась къ Погодину другая личность и тоже изъ несчастныхъ. Нѣкто Григорій Павловичъ Хлоповъ писалъ ему:

"Слава Москвитянина гремить повсюду, а издатель его такой человькь, который, кромъ свътлаго ума и общирныхъ знаній, имфетъ добродфтельную душу. Она отражается въ его сочиненіяхъ, согрътая любовію къ Богу и ближнимъ, полная въры въ святое Провидъніе и чистая какъ небесная голубица. Къ такому-то человеку я осмеливаюсь прибегнуть. Разскажу въ короткихъ словахъ все дёло. Еще въ младенческихъ лётахъ я лишился моихъ родителей. До теперешняго двадцатичетырехъ-льтняго возраста судьба играла мною, перебрасывая въ разныя стороны. Кончивши курсъ въ одномъ изъ среднихъ учебныхъ заведеній, я прослужиль три года деревенскимъ учителемъ, а эту должность оставилъ назадъ тому четыре мъсяца. Въ продолжение сихъ четырехъ мъсяцевъ, живя здёсь въ Москвё безъ должности, я сильно разстроился въ своихъ дълахъ, ибо не могъ поступить на службу, не могъ пріискать себ' ни одной кондиціи и никакого занятія. Впрочемъ безъ благодетелей, безъ друзей и безъ денегъ иначе и быть не могло, а между твиъ что-нибудь да нужно, чтобы существовать. Теперь же мий остаются два средства: или просить милостыню, или умирать съ голоду. Первое стыдно, а второе можетъ случиться, если нивто не обратитъ на меня вниманія. Васъ я еще съ отроческихъ моихъ літь привыкъ считать вторымъ Карамзинымъ, а потому и решился обезпокоить васъ моимъ письмомъ, въ надеждъ, что вы примете во мнъ хотя маленькое участіе. Я порядочный каллиграфъ, если не могъ до сихъ поръ пріобръсти кондицій, то желаю заняться хотя перепиской; почеркъ мой вы можете видъть изъ сего письма. Я сочиняю стихи и повъсти, конечно, не смъю просить васъ помъщать ихъ въ журналь, но изъ нъсколькихъ стихотворныхъ и прозаическихъ сочиненій, представленныхъ вамъ ежемъсячно, быть можетъ, что-нибудь вы и удостоите вашего вниманія. Я желаль бы быть полезнымъ отечеству и на ученомъ поприщъ, но не имъю средствъ и источниковъ, потому что нътъ у меня нужныхъ для сего книгъ, и ни одна библіотека для меня не открыта. Сдълайте милость, не допустите меня исчезнуть въ горькомъ горъ. Буду ждать отъ васъ отрадной строки. Какъ истинный Русскій человъкъ я всегда уважалъ и почиталь такихъ великихъ мужей нашего отечества какъ вы, и теперь съ истиннымъ почтеніемъ и благоговъніемъ къ особъ вашей имъю честь быть... « 320).

Дальнъйшая судьба Хлопова намъ неизвъстна.

#### XLVШ.

Не смотря на то, что Погодинъ съ Шевыревымъ были связаны узами тъсной неразрывной дружбы, между ними происходили непрерывныя столкновенія. Такъ было прежде, такъ стало и теперь, когда въ 1848 году Шевыревъ принялъ горячее участіе въ изданіи Москвитянина.

Въ своемъ объявленіи объ изданіи возобновленнаго Москвитянина на 1848 годъ Погодинъ между прочимъ заявилъ объ учрежденіи при редакціи Москвитянина комитета, состоявшаго изъ нѣсколькихъ лицъ, "взявшихъ въ свое вѣдѣніе разныя отдѣленія". Но комитетъ этотъ, разумѣется, бездѣйствовалъ, и это бездѣйствіе раздражало Шевырева. "Какъ же ты хочешь", писалъ онъ Погодину,— "чтобы публика тебѣ вѣрила, когда ты вновь передъ нею несостоятеленъ, и когда объявленіе твое оказалось пуфомъ? Объявленъ комитетъ—гдѣ онъ? Весь комитетъ—я да ты, ты да я".

Не касаясь другихъ господъ членовъ этого несчастнаго комитета, скажемъ только о двухъ: И. Я. Горловѣ и А. А. Григорьевѣ.

Завъдующій отдъленіемъ Политической Экономіи и соприкосновенныхъ съ нею наукъ, И. Я. Горловъ былъ въ это время поглощенъ своими служебными дълами и потому лишенъ былъ возможности принимать дъятельное участіе по своему отдъленію, такъ какъ именно въ это время онъ перебирался изъ Казани въ Петербургъ для занятія въ здъшнемъ Университетъ "опустъвшей съ увольненіемъ Порошина" каеедры Политической Экономіи и Статистики.

Внукъ извъстнаго автора Записокъ о цесаревичъ Павлъ, Викторъ Степановичъ Порошинъ, въ 1847 году оставилъ Петербургскій Университетъ, гдѣ онъ занималъ каеедру Политической Экономіи. Въ Университетскомъ Словарѣ сказано только: "домашнія обстоятельства и заботы принудили Порошина оставить нашъ Университетъ" вгі); но И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: "Увольненіе Порошина загадочное. Кажется, причины не важныя; болѣе всего дѣйствовало удальство. Онъ имѣетъ независимое состояніе—и слѣдовательно, смотритъ на службу по барски".

Преемникъ Порошина и начальникъ отделенія въ Москвитянинъ И. Я. Горловъ, переселившись въ Петербургъ, 22
января 1848 года писалъ Погодину: "Я наконецъ отыскалъ
себъ квартиру на Васильевскомъ островъ, въ Биржевой линіи...
Весною устрицъ сколько, самыхъ свъжихъ, и эти подвозы
будутъ совершаться въ виду моей квартиры, которой окна
выходятъ на Неву. Пожалуйста пріъзжайте въ Петербургъ
покушать свъжихъ устрицъ; вы увидите, что я васъ угощу
самыми знаменитыми. Теперь мнъ остается хлопотать о мебели. Среди такого обнаженія, которое представляетъ теперь
моя квартира, я дома почти не живу. Не терплю мерзости
запустънія. По той причинъ я покорно прошу васъ меня
извинить, если въ настоящемъ мъсяцъ не пришлю статей; но
постараюсь за это въ будущемъ".

Что же касается до завѣдовавшаго отдѣленіемъ Европейскаго Обозрѣнія А. А. Григорьева, то онъ еще въ 1847 году откровенно писалъ Погодину: "Прежде всего всѣ на свѣтѣ

вещи должны быть определены съ точностью: это же нужно сдёлать съ моими отношеніями къ вашему журналу-и кром'в того, къ вамъ собственно. Вамъ угодно было назначить меня редакторомъ одного отделенія въ Москвитянини -- но вмёсто того чтобы ограничить мою обязанность сообщениемъ современныхъ извъстій, вы поручили мнъ работу Египетскую исторію 1847 года, чего, говоря о нашихъ условіяхъ, я не имълъ вовсе въ виду. За эту работу я взялся и могъ бы весьма спокойно сократить краткія и безъ того краткія извъстія Сына Отечества, — но я рылся въ двухъ-аршинныхъ листахъ Дебатовъ... Чтобы сколько-нибудь помочь сухости моего отдёла, я пользовался превосходными статьями Revue des deux Mondes—а вы ни съ того, ни съ сего упрекаете меня въ перепискъ статей В. П. Боткина, весьма мною уважаемыхъ, но которыхъ я, признаться откровенно, не читалъ. Доказательство на лицо-въ статьяхъ Revue des deux Mondes. Далъе я предлагалъ вамъ, чтобы ко мнъ носили корректуру статей, - вмъсто того вы требуете моего личнаго присутствія. Видъть васъ лично — я всегда очень радъ, вы это знаете и надъюсь въ этомъ увърены, но теперешнія мои обстоятельства таковы, что я только за слишкомъ необходимымъ вывзжаю изъ дому или, какъ вы выражаетесь, путешествую со звъздою. Я предлагаль вамъ раздълить отдъль мой на двъ части: въ одной помъщать постепенно исторію 1847 года, въ другой - новъйшія происшествія съ августа. Вмъсто отвъта на это и доставленія мні Дебатово вы упрекаете меня въ томъ, что въ Португаліи надвлалось много новаго, о чемъ мои источники знать мнъ не дали. Наконецъ отъ статей, имъющихъ значеніе только минутное, отъ черновой журнальной работы, вы требуете качествъ художественнаго произведенія. Вы любите правду и потому простите мнв мой цинизмъ. Я могу работать за весьма умъренную плату какъ волъ, но мнъ больше всего нужно довъріе и извъстная независимость. В. А. Драшусовъ понималь это - и спросите его - доволень ли онъ мною? Возьмите же меня и вы такимъ, какимъ ужъ Богъ меня создалъ".

Въ январъ же 1848 года Григорьевъ писалъ: "Я ръшительно въ отчаяніи отъ Европейскаго Обозрпнія: переписывать изъ Сына Отечества я не могу; вмёстить въ одну статью что-нибудь поболее решительно не умею. Что я могъ, то я делалъ. Прошу васъ или освободить меня отъ этого отдела, или напечатать въ следующей книжев-Португалію, Испанію, Италію и Грецію, въ мартовской — Англію и Францію, въ апръльской — Германію и все остальное. Какъ вы съ вашимъ благороднымъ и человъческимъ взглядомъ на вещи не хотите понять, что чернорабочему невогда отличаться, что я добиваюсь одной только репутаціи-репутаціи честной возовой лошади? Извините за цинизмъ выраженійя, да и вы, кажется, ненавидимъ только внутренній цинизмъ. Я не хочу надувать никого, тъмъ менъе васъ-и, ей Богу, въ ужасномъ отчаяніи. Чтобы написать порядочное введеніе въ современную исторію — надобно года позаняться предметомъ, имъть подъ руками нъсколько книгъ и проч. Если Богъ дасть, Москвитянинг (начавшійся блестяще) будеть продолжаться въ 1849 году — я даю вамъ слово этотъ годъ заняться современной исторіей и написать введеніе, подъ которымъ мнъ не стыдно будетъ подписать свое имя; теперь же берите отъ меня, что можно брать отъ журнальнаго работника, набившаго руку въ литературной промышленности. Языкъ мой хорошъ-говорите вы - и прекрасно. Дайте же мнъ-пожалуй и Европейское обозрѣніе, но подъ этимъ именемъ я буду помъщать передъланныя статьи изъ Revue des deux Mondes-такъ и не иначе, но полностью. Но подписать свое имя подъ сокращениет изъ Сына Отечества—значитъ подвергнуть опасности даже единственную мою репутацію, репутацію работника... А еще моя личная просьба: мнъ нужны деньги, деньги и деньги-сердитесь за это, какъ хотите. Дайте мив еще тридцать рублей серебромъ-я буду должень Москвитянину семьдесять рублей, считая шесть рублей серебромъ за переведенный листъ".

У Вмѣстѣ съ тѣмъ Шевыревъ и самого Погодина обвинялъ

въ бездъйствіи. "Твоей дъятельности", писаль онъ, — "никакой, отрывовъ изъ Исторіи не журнальная статья. Максимовичъ правъ, что эти отрывки более отнимутъ у книги, нежели прибавять къ журналу; двъ странички объ Фундуклеъ да нъсколько остротъ Иолицейским Видомостями — вотъ все, что ты сдёлаль въ теченіе мёсяца для Москвитянина. Это редакторъ. Я не понимаю, куда идетъ у тебя время. Европейское Обозръніе долженъ составлять ты. Это тебъ и для науки твоей нужно. Какъ профессору Исторіи не следить Дебатов и Allgemeine Zeitung? А изъ нихъ можно бы составлять все... Ты обрадовался мнв и моимъ статьямъ - и думаешь, что главное есть. Но и дъйствію моихъ статей помъшаетъ неисполнение твоихъ объщаний. Кромъ того, меня уже конечно обвиняють многіе за то, что я наполняю Москвимянинг и забыль третій выпускъ книги \*)—дёла важнёйшаго Уопять журналу приносится въ жертву идея. Я думалътаки, что будуть действовать многіе, какъ и ты обещаль, а дъйствую все-таки я одинъ. При многихъ мое дъйствіе было бы полезно, а то все оно одиноко. Я не отчаяваюсь и не отстану... На жертвы, кажется, я готовъ. Приношу въ жертву двъ книги; работаю за десятерыхъ-будеть ли толкъ, не знаю. Но все-таки скажу — безъ Европы, безъ взгляда на нее, безъ извъстія объ ея явленіяхъ въ политикъ, наукъ, искусствъ и литературъ Москвитянинг будеть односторонній и дранной журналь. Ты какъ ни утъщайся - обманывать себя можно -- это тебъ не въ первый разъ. Москвитанину всегда этого недоставало - и онъ тёмъ вредилъ идев. Твое дёло объ этомъ заботиться. Ты ничего не дълаеть. Я рътительно не понимаю, куда идетъ твое время. Купиль бы у тебя его, еслибы продавалось... Въ твоемъ бездъйствіи мысленномъ есть какая-то тайна, о которой я не постигаю. Я желаль бы разбудить тебя"...

По поводу того, что Плетневу не посылался *Москвитя*нинг, Шевыревъ снова обрушивается на Погодина. "Плетневъ проситъ Коссовича", писалъ онъ,— "купить для него *Мо*-

<sup>\*)</sup> Исторіи Русской Словесности.

сквитянинг за 1847 годъ... Ни на что не похоже, что ты лучшихъ людей отъ себя удаляешь своимъ обращеніемъ съ ними. Въдь ужъ и безъ того я у тебя одинъ одинехонекъ. Но если и я черезъ тебя разсорюсь со всеми, что же будеть хорошаго?... Хороши у тебя распоряженія. Плетневъ пишеть, что въ Петербургъ невозможно купить Москвитянина, какъ бы кто ни желаль. Воть какъ ты самъ заботишься о своихъ выгодахъ. Я увъренъ, что есть много желающихъ, но не знаютъ, какъ получить. Никто не заботится-и объявленій нигді ність. Ты бы написаль хотя Горлову или Бычкову... Министръ приказалъ Петербургскому Университету не выписывать ни одного журнала. Потому ты не можешь сердиться на Плетнева, что онъ не выписываетъ Москвитанина для Петербургского Университета. А между тымь онь обрадовался первой книжкы (1848 г.) и выражаетъ намъ полное сочувствіе. А мы-то съ тобою то и дело брыкаемся. Ведь уже всёхъ отбрыкали"... Въ другомъ своемъ письмъ Шевыревъ упрекалъ Погодина за А. П. Елагину. "Мнъ совъстно было", писалъ онъ, -- "передъ Авдотьей Петровной. Въ воскресенье она еще не имъла билета на Москвитянинг. Ты во всемъ вредишь себъ. Кажется, имя и статья Жуковскаго стоять двухь билетовъ... Послалъ ли Киръевскому? — Ты ръшительно не занимаешься журналомъ и, кажется, чемъ дальше, темъ хуже. Богъ знаетъ, зачёмъ ты зачиналъ эту мистификацію комитета возобновленія и прочаго?"

#### XLIX.

Предъ самымъ разгаромъ непріятной переписки между Погодинымъ и Шевыревымъ первый получаетъ отъ графини Е. П. Растопчиной извъстіе о бользни Шевырева. "Съ душевнымъ участіемъ и безпокойствомъ слышала я", писала графиня,— "о бользни нашего Степана Петровича, и молилась за него какъ за отца семейства и за отца нашей расколами волнуемой литературной церкви: въ обоихъ качествахъ онъ нуженъ, полезенъ, незамъняемъ, и тъ, кто привыкли любить

въ немъ человъка и уважать дълателя, въроятно, всъ раздълять мои чувства и мои желанія".

Въ самый первый день Пасхи 11 апреля 1848 г. Погодинъ писалъ Шевыреву: "Христосъ воскресе! Цёлую и поздравляю всёхъ. Посылаю милое письмо Растопчиной. Вездё хорошіе слухи. Всв говорять: перетерпится, но каково терпътъ". На другой же день праздника Шевыревъ отвъчалъ: "Во истину воскресе!... Съ чего же взяла графиня Растопчина, что я умираль? Мы будемь доканчивать, хорошо, еслибы мы, а то все только я одинъ колочу. Кто же пособляеть? Всякій въ сторонъ. Въ четырехъ нумерахъ я помъстиль двадцать листовъ печатныхъ. Теперь надобно образумиться-и пом'вщать по листочку, и по два много, то-есть, возвратиться къ тому, что объщалъ. Мое рвеніе излишнее вредно и мнъ, и тебъ: мнъ, потому что меня отвлекаетъ отъ другого важнъйшаго дъла и вводить въ литературныя непріятности со всіми; тебъ потому, что ты на плечъ моемъ засыпаешь и самъ ничего не дълаеть. Ну что за критики ты помъстиль въ этихъ нумерахъ! Горловъ и Лясковскій были только об'єщаны. Прочіе тоже. Вообще программа оказалась комедіей. Поднялась занавъсь-и комедію разыгрываю одинъ я. Я не отстану, но не буду уже такимъ рьянымъ... Все болве и болве ощущаю потребность действовать одному; пора перестать быть жертвою другихъ. Можетъ быть, тогда всв соединятся вмъств и пойдуть дружное. Дойствія мои сильнойшія были два курса, а туть я действоваль одинь. Въ журналь я не одинъ-и это нехорошо, потому что съ другими и я другимъ мѣшаю, и мнѣ мѣшаютъ".

Прочитавъ это письмо, Погодинъ записалъ въ своемъ Дневникъ (12 апръля 1848 г.): "Досада отъ Шевырева, который просто выводитъ изъ терпънія", и въ тотъ же день написалъ ему слъдующее: "Хотя бы для святыхъ дней ты пощадилъ меня и пересталъ пилить. Разсуди самъ—ни одной записки отъ тебя я не получаю и ни одного свиданія не имъю безъ того, чтобы ты не осыпалъ меня упреками. Объ

одномъ Лясковскомъ и Горловъ по крайней мъръ двадцать разъ ты поешь мив одно и то же! Я началъ журналъ-предпріятіе безумное, положимъ, ну я и терплю! Я просилъ твоего участія до двухъ листовъ, и предлагалъ вознагражденія дв'є тысячи четыреста рублей. Это условіе остается во всей силь своей празница въ томъ, что эти деньги ты ждешь съ меня. Впрочемъ и жданье я оставилъ на твою волю, сказавъ, что ежели тебъ крайне нужны деньги, то я займу и исполню свою обязанность. Слёдовательно, неуспёхъ журнала падаеть на одного меня, а ты даешь мив въ заемъ по двъсти рублей своими ассигнаціями. По мнъ кажется, я обидълъ бы тебя, еслибъ усомнился, что ты не дашь мнъ взаемъ двадцати тысячь въ случат нужды, давая такія суммы прочимъ знакомымъ и имъя во мнъ болъе гарантіи, чъмъ въ другихъ. Если нищаго кормить даже своимъ хлебомъ, да безпрестанно твердить ему это, то наконецъ и кусокъ не пойдеть ему въ горло! Ты трудишься слишкомъ много, но на это твоя добран воля! Я просиль у тебя и теперь прошу только около двухъ листовъ. Знаю, что читая эти строки, ты говоришь: я же трудился, да я же и виновать, -- но это несправедливо!... Больше двухъ листовъ не нужно ни отъ какого автора и ни въ какомъ журналѣ. Надъ моими статьями ты глумишься какъ угодно, -я молчу, -но еслибъ сказать тебь одно слово о твоей, что бы ты почувствоваль! Не печатаю я потому, что негдь, негдь! - А ты пишешь мнь за это оскорбленія, и чёмъ больше я переношу, тёмъ они сильнёе возобновляются. Горлова статьи я могу печатать во всякомъ нумеръ, но я не печатаю потому, что за нихъ долженъ заплатить по сту р. за листь, а что Лясковскій отстранился теперь, я очень радъ, ибо ему долженъ бы былъ заплатить двѣ тысячи четыреста, то-есть, понести бы убытокъ пятнадцать тысячь вмъсто десяти. Однимъ словомъ ты загонялъ меня до такой степени, что мнъ самому даже стыдно себя. Если ты получишь какую статью, я непремънно печатай ее, иначе неудовольствіе. Напечатай я, поднимутся врики!.. Всё неудовольствія происходять оть неуспѣха. Но неуспѣхъ, повторяю, есть моя бѣда. Ты получаешь должное, сколько бъ получаль и при успѣхѣ, лишь съ обожданіемъ, и то по своему благоусмотрѣнію. Ждешь—я благодаренъ; не хочешь ждать—я не сѣтую. Присылай мнѣ по два листа, по полтора, къ 15 числу,— и больше я ничего не желаю. Изъ чего ты безпокоишь себя, изъ чего терзаешь меня, я понять не могу! Не хочешь ты этого дѣлать— Богъ съ тобою, скажи прямо, безъ мучительныхъ и безпрерывныхъ попрековъ, и я въ ту же минуту прекращу журналъ, и кончено дѣло! Словеномъ не суждено видно быть согласнымъ даже и попарно. Еще косвенный упрекъ употребилъ ты, что навлекаешь на себя неудовольствіе другой партіи. Ты никогда не могъ быть съ нею въ согласіи, и какъ честный профессоръ Русской Словесности такъ обязанъ былъ ратовать противъ нее".

Съ своей стороны и Шевыревъ не остался безъ отвъта. 15 апръля 1848 года онъ писалъ Погодину: "Не съ тъмъ я написаль къ тебъ записку, чтобъ огорчить тебя, а чтобъ побудить къ большей дъятельности. Есть въ моемъ письмъ и упреки, но ты, принуждая меня къ изданію журнала и не хотъвши послушаться, тъмъ уже самъ вызывалъ себя на нихъ. Все мною предсказанное теб'в сбылось. Публика не им'ветъ къ тебъ довъренности — и потому журналъ твой никогда не пойдеть. Но какъ тебя было убъдить до изданія въ этомь? Ты хочешь, чтобъ я теперь молчалъ и не указалъ бы теперь на это. Было бы великодушно съ моей стороны, но неискренно. Надо же тебъ открывать глаза, потому что ты давно подверженъ самообольщеніямъ. О деньгахъ ты говоришь все превратно. Не потребую я у тебя денегь, когда я знаю, что ты должень ихъ занять, чтобы дать мнв... Ссужать деньгами и работать для журнала, какъ я работаю, два дёла совершенно разныя. Я приношу въ жертву дей книги, которыя у меня остановились. Я приношу . въ жертву важнъйшее свое дъло. Этого нельзя оцънить ничвмъ. Тутъ и мысль, и слава, и деньги. Ты смотришь на мое участіе въ Москвитянинь, какъ на денежную ссуду! Я вижу

изъ этого только, какъ мало понимаешь ты жертву, которую я принесъ тебъ ръшительно изъ одной дружбы. Это мнъ уровъ. Я работаю слишком много, потому что это моя добрая воля! Я работаю для того, что безъ работы моей жүрналъ бы не поднялся во мненіи, что я не могу, какъ ты, принявшись за дёло, черезъ пень колоду валить, не могу являться неряхой въ публику, какъ ты привыкъ являться. Я работаю наконецъ потому, что покинутъ одинъ и тобою, и всёми твоими членами выдуманнаго тобою комитета Я думаль и самъ, что будуть трудиться многіе, но надуть вмѣстѣ съ публикою остался одинъ. Впрочемъ это уже со мною столько разъ бывало, что авось впередъ никогда не будетъ. Втолковать тебъ, что ты своимъ пуфомъ -- объявленіемъ-уничтожиль и послёднюю доверенность публики къ себъ-невозможно. Ты начнешь оправдываться тъмъ, что какъ бы ты сталъ платить Лясковскому и Горлову? Да кому до этого дело? У тебя важно не обещание исполнить, тобою всвиъ данное, а какъ бы только не заплатить. Ты оправдываешься въ томъ, что не помъщаешь своихъ статей тъмъ..., что ты уступаеть мъсто другимъ. Что за смиреніе! Причина простве: ты не помъщаешь своихъ статей потому, что не пишешь ихъ, а не пишешь потому, что тебъ лънь писать... Противъ журналовъ ты выходишь вмъстъ со мною. Да гдв же? Когда и выходиль, такъ внизу подписывался Редактором въ примъчаніяхъ, какъ будто писалъ не ты. Мнвніе свое о направленіи современной литературы я могъ бы выражать и отдёльными брошюрами, и даже теперь Московских Въдомостях, но не срочной работой, которая меня не утомляла бы, еслибы я не чувствоваль въ журналь своего полнаго одиночества... Да, Москвитянинг отнимаетъ у меня время для приготовленія новыхъ публичныхъ курсовъ — это правда... Что же? Я очутился работникомъ въ деревнъ у помъщика, который самъ отчаялся въ своей деревенькъ и ею плохо занимается. Это и грустно, и обидно. Вотъ то, что меня раздражаетъ и огорчаетъ. Есть

мъры и пожертвованію. Надобно же въ пожертвованіи сохранять свое достоинство и достоинство той мысли, которую представляешь. Но на этотъ разъ я основывалъ свое пожертвованіе и даваль свое согласіе, воображая, что я со многими — и главное съ тобою. Но та бъда, что я одинъ болъе, чемъ когда-нибудь. Жуковскій утёшиль меня въ моемъ одиночествъ. Заключаю: объщание я сдержу. Листъ или два въ каждый нумеръ я давать буду. На большее не надъйся..." Не довольствуясь этою длинною отповъдью, Шевыревъ въ тоть же день отправиль въ Погодину другое письмо, въ которомъ между прочимъ читаемъ: "Главная мысль моего отвъта та: мнъ непріятно чувствовать себя одиновимъ въ Москвитянинъ. Ты самъ, видно, сознаешь законность моего чувства въ этомъ отношеніи-и потому посылаеть письмо Горлова. Зачемъ же откладывать до сентября? Ты охладишь его совершенно... Я тебъ говорю, правда, непріятныя вещи, но право потому, что я считаю и тебя, и себя уже доросшими до того, чтобы правдою ни съ чьей стороны не оскорбляться. Защищайся, оправдывайся, а все-таки доброе что-нибудь останется. Мнъ скучны всъ эти гуманныя и фальшивыя замашки. Коль любишь кого, говори искренно, что думаешь. Лишь бы была увъренность въ любви взаимной, тогда ничто не можетъ быть обидно. Въ томъ, что я люблю тебя, ты сомнъваться не можешь".

Въ то время, когда шла эта непріятная переписка между друзьями, И. И. Давыдовъ изъ Петербурга писалъ Погодину: "Теперь говорятъ съ прикрасами о рукоплесканіяхъ на лекціяхъ Шевырева... Сдёлайте милость, посовѣтуйте ему, чтобы онъ не допускалъ этого: такое своевольное выраженіе студентами своего мнёнія можетъ разразиться бёдою на голову профессора. И къ чему это? Съ одной стороны малодушіе, съ другой captatio benevolentiae. Вёдь намъ эта грамота знакома—Timeo Danaos et dona ferentes". Это извѣстіе, разумѣется, встревожило Шевырева, но Давыдовъ не торопился его успокоить и только черезъ нѣсколько мѣсяцевъ писалъ

Погодину: "Съ этой же почтою я пишу къ С. П. Шевыреву. Я очень радъ, что графъ С. С. Уваровъ не помнилъ прежнихъ недоразумѣній и уважиль въ Степанѣ Петровичѣ достоинства какъ профессора и какъ человѣка. Много ли такихъ сильныхъ земли? До будущей бесѣды простите! Да будетъ надъ вами благословеніе Божіе, а въ васъ миръ и спокойствіе!"

✓ Вскорѣ однако между Погодинымъ и Шевыревымъ заключилось "перемиріе до новой ссоры". "Видно, на верху написано намъ", писалъ Погодинъ Шевыреву, — "съ тобою вѣкъ свѣковать, то-есть, на канунѣ нашей смерти, еслибъ она случилась даже, когда будетъ намъ по семидесяти лѣтъ, поссориться точно такъ же, какъ ссорились за пятьдесятъ лѣтъ предъ нею, въ первый годъ Московскаго Въстника! Нѣсколько разъ я закаявался тебѣ совѣтовать, говорить и проч., но никакъ не могу выдержать долѣе недѣли никакого заклятія". К

Посътивъ какъ-то Шевырева, Погодинъ засталъ у него Оберъ-Прокурора Св. Сунода и записалъ въ своемъ Дневникъ (4 мая 1848): "Вечеръ у Шевырева. Разговоръ о Словаръ и языкъ. Встрътился съ Протасовымъ, который ласковъ и никакихъ замъчаній не сдълалъ".

Столкновенія съ Шевыревымъ, неуспѣхъ Москвитянина и бездѣйствіе комитета очень огорчали Погодина. Въ Дневникт его за это время (13 августа 1848) мы находимъ слѣдующую запись: "Расположеніе духа очень скучное. Записка отъ Шевырева не прибавила удовольствія. При всемъ своемъ добродушіи несноснѣйшій человѣкъ".

Все это заставило Погодина обратиться въ В. И. Далю и А. Ө. Вельтману съ просьбою о принятіи участія въ изданіи Москвитанина. Подъ 7 мая 1848 года Погодинъ записалъ въ своемъ Дневникъ: "Съ Вельтманомъ и Далемъ о Москвитанинъ, за который они хотятъ приняться непосредственно". Сохранилось письмо Даля къ Погодину, въ которомъ онъ откровенно выражаетъ свои мысли объ изданіи журнала. "Лаконическое приглашеніе ваше", писалъ Даль,— "получилъ

-и порадовался благому намфренію, дай Богь на сто льть Москвитянину! Но того, что мы видимъ и слышимъ - мало; давайте дъла, а не слова: это я говорю въ качествъ не сотрудника, а публики. Видывали мы объявленія, объщанія, преобразованія..., все это извірилось, намъ давайте діло, тогда мы повъримъ безъ объявленій. Если вы не освоитесь съ неопровержимой истиной, что журналь требуетъ жизни, живыхъ струнъ, бойкости и бъглости, а вовторыхъ, требуетъ капитала, какъ всякое торговое, оборотливое предпріятіе, да втретьихъ, что умственные капиталы такія же наличныя деньги, -если вы захотите сомнъваться въ томъ, другомъ и въ третьемъ, то журналу хода не дадите. Одинъ журналъ на всю Москву - да чтобъ ему не дать ходу!!! Но убить его можно легко, это не требуетъ доказательства, а оживить убитаго трудно. Вы должны рышиться работать два года вз убытокъ, выплачивая сотрудникамъ наличныя деньги съ купеческою точностью, иначе дело не пойдеть. Вы, вроме того, должны предоставить самый выборъ статей другому. Что вамъ кажется чудо-занимательнымъ, того никто, никто не разръзываеть. Для кого вы издаете журналь, на того и угождайте. Изящная словесность требуется, повъстей хорошихъ давайте, безъ этого нельзя жить. Обзоровъ литературныхъ, лётопись книгъ, легкой руки критика -- это необходимо. Преосвященные и Стурдзы — балластъ. Куньи мордки, Новгородцы, Васильковичи — для двадцати пяти человъкъ, а вы должны писать на двъ тысячи пятьсотъ! Если вы сладите съ Вельтманомъ, если затёмъ будете очень исправно платить всёмъ, то черезъ годъ, два, пойдетъ дело, и вы разбогатете. Если нетъ, то Москвитянин сълъ, не смотря ни на какія объявленія".

Обращаясь къ себъ, Даль пишетъ: "Не могу я теперь заняться обзорами. Будетъ съ васъ, если доставлять буду по-въстушект, коли признаются онъ нужными и будутъ уплачиваться немедленно по получени ихъ, такъ какъ мы сдаемъ ихъ въ здъшніе склады. Нашъ товаръ не залеживается, а потому на сроки отпускать его не приходится. Повторяю, вы

должны обдумать и решиться, хотите ли приплатить въ годъ двадцать, тридцать тысячь въ чаяніи будущихъ барышей? — Коли нътъ, то закрывайте лавочку. А если да, то я вамъ нашель сотрудника \*), который готовъ писать здёшнія обоэрвнія и напишеть вамъ самъ условія свои, приложивъ тотчась же образчикъ работы. Думаю, что обзоръ мёсячныхъ журнальныхъ летописей, со сводкой ихъ на очную ставку,да еще обзоръ всей журнальной деятельности, которая одна только и дышеть еще кой-какь - думаю, что это придасть Москвитянину небывалую жизнь и занимательность. Но однако этого мало: давайте повъстей и пр. Почему бы не помъщать также обзора всёхъ губернскихъ вёдомостей? Поручите моему же работнику, онъ сдълаетъ. Но ради Бога не откладывайте вы улучшенія до того времени, когда у вась будеть двъ тысячи подписчиковъ; вы должны теперь издать четыре книжки за этотъ годъ, образцовыхъ, показавъ, что вы намърены и можете сдёлать; тогда пишите объявленія, ссылаясь на то, что сдёлано, а не на то, что бы могло быть сдёлано; тогда у васъ на 1849 годъ прибудетъ - немного, можетъ быть, нъсколько десятковъ подписчиковъ, а вы должны выдержать весь годъ, чтобъ одна книжка была лучше и занимательнъе другой, да въ течение года разсылать по одной разрозненной книжкъ, поочередно, во всъ губернскіе города, то на имя почтмейстера, то предводителя, то прокурора и пр., для того, чтобы поневол'в ознакомить со своимъ журналомъ-а между тъмъ печатать въ Московских Видомостях объявленія, указывая на вышедшія уже книжки. Вотъ тогда дело пойдеть, и вы въ 1850 году зашибете копейку, а въ 1860 будете милліонеромъ! Покупайте у Загоскина романъ его, у Вельтмана все, что у него есть; нельзя ли заставить Павлова, или ее? да издавайте вниги потолще! Поручите надежному человъку -- а если его нътъ у васъ, то я его найду здёсь, но съ условіемъ самой точной и добросовъстной, немедленной платы-человъка, который бы обрабо-

<sup>. \*)</sup> В. М. Лазаревскаго.

тываль статьи о современномъ состояни естественныхъ наукъ, отдёль очень важный, который читается охотно, а у вась его нътъ вовсе; ведите всъ науки въ уровень, не жалъя бумаги и печати, тогда и ваши историческія статьи будуть на своемъ мъсть, не представляя уже видъ частности, а дополняя общность и многосторонность. Вотъ я вамъ сколько надавалъ совътовъ!!! А еслибъ самому пришлось исполнять?.. Не знаю; но живи я въ Москвъ, при нынъшнихъ обстоятельствахъ, ни на минуту не призадумался бы положить на предпріятіе это капиталь. Безь этого-ни шагу. Еще послъднее слово: коли одна книжка въ году выйдетъ не въ срокъ, опоздаетъ хоть двумя днями-вы потеряли сто подписчиковъ. Помните это. Еще самое последнее слово: коммиссіонеры ваши не годятся; вы должны устроить эту часть, и въ концѣ года напечатать три тысячи объявленій и разослать повсюду. Покажите писаніе мое Вельтману, что онъ скажеть?"

Долго не получая отвѣта отъ Погодина на это дѣловое письмо, Даль съ упрекомъ писалъ ему:

"Ну, любезный Михаилъ Петровичъ, человъкъ вы истинно добрый и хорошій—а пива съ вами не сваришь. Кто бы могъ ожидать, что послѣ всѣхъ предварительныхъ разговоровъ нашихъ и переписокъ на присланное вамъ предложеніе и работу послѣдовало—молчаніе!!! Воля ваша, а этакъ никакого путнаго дѣла не сдѣлаешь. Въ какое жъ вы меня положеніе ставите, и для чего было затѣвать? Поймите меня, Михайло Петровичъ, я бы нисколько не прогнѣвался отказу, потому ли, что дорого, потому ли, что гнило—это вашъ разсчетъ и вы въ своемъ правѣ; но какъ же не отвѣчать вовсе…"

Не смотря однако на все вышеизложенное, кто-то изъ Петербурга поручилъ Погодину передать следующее: "Скажите Погодину, что въ Петербургъ очень хвалять его Москвитянина и ръшительно признаютъ первымъ журналомъ въ Россіи, теперь время поднять его на плечи".

L.

У Въ то время, когда Западники и по смерти Бѣлинскаго привлекали къ себѣ всеобщее вниманіе свѣжими, сильными талантами своей натуральной школы и своими распространенными журналами, между Московскими Словенофилами продолжали, къ сожалѣнію, происходить внутренніе раздоры.

Въ 1848 году яблокомъ раздора между Аксаковыми и Погодинымъ съ Шевыревымъ послужили двѣ книги, и одна изъ нихъ принадлежитъ перу К. К. Павловой, подъ заглавіемъ: Двойная жизнь, а другая—К. С. Аксакову, его драма: Освобожденіе Москвы въ 1612 году.

Произведеніе К. К. Павловой нашло себѣ достойнаго цѣнителя въ лицѣ Шевырева, который въ Москвитанинъ напечаталъ разборъ его въ высшей степени сочувственный и безпристрастный. Разборомъ этимъ Шевыревъ занимался съ такимъ увлеченіемъ, что Погодинъ иронически писалъ ему: "Наталія Петровна Кирѣевская поручила мнѣ напомнить тебѣ объ ускореніи изданія сочиненій Паисія. Я отвѣчалъ, что ты очень занятъ какимъ-то и, кажется, многогрѣшнымъ романомъ Каролины Карловны, который такъ очаровалъ тебя, что о святомъ старцѣ Паисіѣ ты и думать позабылъ".

Критика Шевырева по своему достоинству была одѣнена М. А. Дмитріевымъ "Разборъ Степана Петровича Двойной Жизни", писалъ онъ Погодину,— "отмѣнно хорошъ и безпристрастенъ; въ похвалу же ея книги я прибавлю одно: въ поэтическомъ отношеніи—это прекрасная фантазія; въ основной мысли—это прекрасный маленькій трактатецъ о воспитаніи свѣтскихъ женщинъ. Но читали ли вы въ Сынь Отечества разборъ барона Розена?—Вообразите, что онъ обвиняетъ Павлову въ схоластикъ и говоритъ, что ее завоевали Словене! Нѣмецъ не понялъ нѣмку; а мы Русскіе и поняли, и оцѣнили по достоинству, но безпристрастно". Въ другомъ же письмъ М. А. Дмитріевъ писалъ: "Отечественныя Записки

придрались, канальи, къ Московскому обществу и къ Московскимъ дамамъ, какъ будто они бывали въ этомъ обществѣ! И откуда у нихъ эта ненависть къ Москвѣ! — А въ Современникъ есть длинный разборъ прошлогодней повѣсти Гончарова: Обыкновенная Исторія, въ которомъ однако не замѣтили самаго замѣчательнаго, — это то, что характеръ дяди — есть совершеннѣйшій типъ Петербургскаго человѣка, какихъ въ Москвѣ не найдется. Мнѣ кажется, что характеръ нынѣшней нашей литературы (я говорю не объ ученой) состоитъ именно въ томъ, что ей хочется что-то сказать, да не выговариваетъ. — Отчего это? Не знаетъ ли хоть Николай Васильевичъ Сушковъ? « 322)

Въ Библіотект для Чтенія быль также пом'вщень подробный разборъ Двойной Жизни, и этоть разборъ быль пом'вщень въ той книжк'в, которая вышла постомъ; разборъ этотъ заключается такими словами: "Оставимъ поскор'ве это любезное злословіе. Постъ!... Гр'вхъ!... Вотъ книга гораздо сходн'ве съ предстоящими обстоятельствами: Путешествіе къ семи церквамъ, упомянутымъ въ Апокалипсисть, Авраама Норова <sup>« 828</sup>).

Но въ разбору Шевырева Деойной Жизни весьма враждебно отнеслись Аксаковы и усмотръли въ немъ то, чего въ немъ нътъ. 5 марта 1848 года Погодинъ получаетъ слъдующую записку отъ С. Т. Аксакова: "Сегодня вечеромъ будетъ у меня Томашевскій и сообщитъ много интереснаго, а потому не благоугодно ли будетъ и вамъ пожаловать? Зачъмъ это вы помъстили злонамъренную и несправедливую критику на Деойную Жизно? Да еще просите стиховъ у сочинительницы? Хороши, нечего сказатъ"; а въ другомъ письмъ Аксаковъ спрашиваетъ Погодина: "Вразумили ли Шевырева?" Послъ посъщенія Аксаковыхъ Погодинъ записалъ въ своемъ Дневникъ: "Аксаковъ упрекаетъ, зачъмъ помъстилъ злонамъренный и несправедливый разборъ Шевырева. Поъхалъ къ Аксакову по его приглашенію, оказалось, ошибочному. Вопіютъ противъ Шевырева, такъ что противно стало слушать.

Защищаль и радь, что быль тамъ Хомяковъ, съ которымъ и отправился къ Шевыреву. Чувствую, какъ долженъ онъ быть взбѣшенъ отъ такой несправедливости и неблагодарности. Такъ и есть. Онъ уже писалъ ко мнѣ, но я не получилъ его письма. Толковали о всѣхъ этихъ господахъ. Ловкость въ Хомяковъ " 824).

Въ тотъ же день Шевыревъ писалъ Погодину: "К. К. Павлову увърили, что я въ критикъ своей обвиняю ее въ безбожіи. Особенно позаботились о томъ Аксаковы, отецъ и сынъ. Этимъ подвигомъ они увънчали себя въ отношении ко мнъ за добро, которое я имъ сдълалъ. Теперь кончено. Я съ ними не знаюсь. Константинъ Аксаковъ можетъ двигать стулья на меня-Богъ съ нимъ, но двигать такія мнвнія-ужъ это слишкомъ. Павловъ даже, умфренный во всфхъ этихъ сплетняхъ, хотълъ вчера написать ругательное письмо въ тебъ за мою статью, что ты допустиль меня ее напечалать. Я говорилъ ему, что еслибы ты подозрѣвалъ хоть что-нибудь малъйшее въ этомъ родъ, то конечно сказалъ бы мнъ. Мнъ въ голову не приходила возможность такого обвинение. Я увъренъ, что Аксаковъ Константинъ принялъ тутъ на свой счетъ поэта и сплелъ эту сплетню. Мнв она надовла. Неблагодарность гнуснъйшій порокь. Я знаться съ ними не могу болье... Я Павлову послалъ записку о разрывъ съ Аксаковыми" 325).

Дъйствительно, въ своей Двойной Жизни К. К. Павлова выводить на сцену поэта, который быль приглашень на вечерь къ одной Московской свътской барынъ, но котораго затмиль "Испанскій грандъ, преинтересный, смуглый, гордый карлисть съ блестящими глазами, который случайно забъжаль въ Москву, и на этомъ вечеръ забыли о поэтъ и отдали иностранцу свою неизлечимую привътливости" 328).

Будучи наблюдателемъ всего происходившаго, Хомяковъ равнодушно писалъ А. Н. Попову: "О Москвѣ мнѣ вамъ писать новаго нечего, кромѣ того, что по случаю поэмы Двойная Жизнъ и Шевыревскаго разбора произошли опять смуты между Шевыревымъ, Павловымъ и Аксаковыми" 327). Между тѣмъ

Гоголь приняль сердечное участіе въ Шевыревѣ и даль ему благой совѣть: "Что сказать тебѣ", писаль онъ,— "объ этихъ сплетняхъ, въ которыя иногда впутываются люди, близкіе намъ: я испыталь эти положенья. Мнѣ не мало удавалось слышать о себѣ всякихъ сплетней; въ этихъ сплетняхъ мнѣ открывалось только нѣсколько глубже человѣческое сердце; а выводъ я сдѣлалъ себѣ тотъ, что нужно быть съ людьми, которые распустили про васъ сплетни, такъ, какъ бы они о насъ ничего не распускали. Нужно входить всюду просто, съ открытымъ лицомъ; нужно, чтобы увѣрились наконецъ люди, что ты такой человѣкъ, надъ которымъ сплетни не имѣютъ никакой власти: тогда, мнѣ кажется, сплетни и всякія путанья исчезнутъ сами собою " 328).

Драма К. С. Аксакова Освобождение Москвы вз 1612 году была семейнымъ торжествомъ, семейнымъ событіемъ у Аксаковыхъ. Драма на цензуру посылалась въ Петербургъ, и И. С. Аксаковъ писалъ князю Д. А. Оболенскому: "Вчера братъ Константинъ отправилъ къ тебъ драму, а я хочу просить тебя поспёшить этимъ дёломъ, вопервыхъ, потому, что съ высылкой билета конецъ всёхъ хлопотамъ о ней, и вовторыхъ, потому, что 29 марта день рожденія Константина, и я желаль бы, чтобы драма могла получиться въ этотъ день, или къ этому дию. Сдёлай одолжение, любезный другъ, Митя, хлопочи". Наконецъ драма явилась въ Москвъ. Хомяковъ писалъ о ней или по поводу ея къ А. Н. Попову, "Любовь глубокая, истинная, терпвливая, не смотря на порывистыя проявленія, получила свою награду въ Аксаковъ. Его драма есть награда ему самому; но надобно помнить, что онъ художникъ. Теоретическому сознанію отъ него пойти трудно: у него анализъ слишкомъ въ зависимости отъ внутренняго синтеза, и это очевидно для всёхъ, и во всёхъ возбуждаеть недовъріе. Напримъръ, его православіе, хотя искреннее, имъетъ характеръ слишкомъ мъстный, подчиненный народности, следовательно, не вполне достойный. Опять же Аксаковъ невозможенъ въ приложении практическомъ. Будущее для него должно непремѣнно сей же часъ перейти въ настоящее, а про временныя уступки настоящему онъ и знать ничего не хочетъ; а мы знаемъ, что безъ нихъ обойтись нельзя" <sup>329</sup>).

Но драма Аксакова произвела неблагопріятное висчатлівніе какъ на Погодина, такъ и Шевырева, и послужила другимъ поводомъ разрыва ихъ съ семействомъ Аксаковыхъ. "Драмы я не читалъ", писалъ Шевыревъ Погодину, -- "потому въроятно, что получать ее, слава Богу, недостоинъ. Пришли мнъ свой экземпляръ. Разбирать ее не буду. Богъ съ ними. Я, вромъ Ольги Семеновны, ихъ оставилъ. Неблагодарность ихъ въ отношении ко мив гадка". Передъ выходомъ въ свътъ драмы Погодинъ посътилъ Аксаковыхъ и вотъ что записалъ въ своемъ Дневникъ: "Повхалъ въ Аксаковымъ. Очень сухо со стороны молодыхъ. Ихъ товарищи начинаютъ говорить о Русской Исторіи такъ, что уши вянутъ. Грустно и досадно. Домой и думаль о людяхь, обществв, знакомствахь. О еслибы мнв оберегаться. Какъ бы я желаль бросить все и всвхъ. Но неужели всѣ такъ дурны! Удивительно!" Но когда Погодинъ прочелъ драму К. С. Аксакова, то отозвался о ней въ своемъ Дневники такъ: "Такая дрянь, что изъ рукъ вонъ! " 330). Съ своей же стороны и Шевыревъ писалъ Погодину: "Охота тебъ еще ъздить въ этимъ Аксаковымъ, которые не стоют нашей доброты и нашего великодушія. Я ужъ къ нимъ не ъздокъ. То грустно, что у насъ неблагодарные поступки ни по чемъ. Одинъ Аркадій Тимооеевичъ сказалъ только хорошо на дняхъ: "Узнавъ о поступкъ Константина съ вами, я ему сказаль просто, что онъ свинья ".

Между тѣмъ Погодинъ написалъ рецензію на драму Аксакова и до напечатанія послалъ ее на разсмотрѣніе автора, которому писалъ: "Просто—я не знаю, что дѣлать съ драмою. Мнѣ не хочется сдѣлать вамъ никакой непріятности даже мимо идущей литературной, какъ бы ни казалось мнѣ справедливо мое мнѣніе. Научите же меня, что дѣлать. Выписать содержаніе драмы я хотѣлъ сначала, но это содер

жаніе сділается самою лютой критикой. Можеть быть, не такь я ділаю его—сділайте сами и пришлите. Промолчать мий вовсе— закричать журналы Петербургскіе, зачімь мы молчимь, и обвинять въ пристрастіи. Согласиться съ драмою—я не могу, ибо это значило бы отказаться отъ своихъ понятій, сто разъ напечатанныхъ. Развіз написать частное, личное свое мийніе, избізгая всякихъ сужденій зазі).

Отвътъ Аксакова на эти строки, по замъчанію Погодина, быль "какъ будто безъ неудовольствія", и онъ напечаталь въ майской книжкъ Москвитянина свою рецензію, въ которой читаемъ: "Драма, говоритъ авторъ, есть воспроизведенная жизнь! - Нътъ, не только воспроизведенная, но и сосредоточенная. Взять несколько времени изъ жизни и воспроизвести его искусствомъ -- не значить еще сочинить драму: это будеть только отрывокъ изъ жизни. Драма должна быть однимъ цёлымъ, обнимать одно происшествіе, которое имфеть свое начало, свою средину и свой конецъ, завязку и развязку, въ которой нътъ ничего лишняго и недостаточнаго, а все основано на законъ необходимости. Смотря съ этой точки, въ сочинении Аксакова мы не видимъ драмы, хотя она раздъляется на дъйствія и состоить изъ явленій: она не имъетъ необходимаго начала и необходимаго конца. Ее можно начать прежде и начать послъ, а кончить даже непремънно иначе; ибо освобожденіе Москвы безъ избранія Михаилова ничего не значитъ: теперь зритель остается въ недоумъніи, не возобновятся ли опять прежнія смущенія и не найдутся ли новыя препятствія. Сценъ можно исключить и можно прибавить сколько

"Если смотръть на сочинение какъ на Исторію въ дъйствіи, то въ ней недостанетъ множества важнѣйшихъ, существенныхъ частей событія—освобожденія Москвы: тогда должно будетъ сказать, что значительныя происшествія смѣшаны съ незначительными; можно будетъ спрашивать: эпизодъ Смоленскій, Тушинскій, столько же важенъ въ этомъ событіи, какъ и Ляпуновскій— отчего одинъ, такъ или иначе, воспроизве-

денъ, а другой нътъ? Можно ли оставить безъ вниманія Троицкія грамоты съ Іоасафомъ и Діонисіемъ, Сапъту, Лисовскаго и проч.

"Посмотримъ съ третьей точки, какъ на отдѣльныя сцены, не связанныя между собой.

"19 марта была схватка въ Москвъ у Русскихъ съ Поляками, ръзня, -- слъдовательно, первое спокойное явленіе драмы, съ разсужденіями и изв'єстіями, не могло им'єть тогда м'єста. ("Народъ медленно расходится"). — Не могло быть тогда спокойнаго разсужденія бояръ, перебранки Салтыкова, спокойнаго разговора Салтыкова съ Гонсевскимъ, далее разговоровъ Андронова и Грамотина. Какія это драматическія приготовленія къ кровопролитію и сраженію? И какъ начинается кровопролитіе въ 9-мъ уже явленіи? "Сцена нъсколько пуста. Выходять двое, потомъ немедленно, но постепенно, наполняется вся сцена народомъ, а съ другой стороны является Польская дружина! Полякъ спрашиваетъ: гдъ же народъ? 2-й указываетъ: вонъ онъ стоголовый звърь. 3-й. Эй вы мужичье! Расходитесь, маршъ!" И начинается схватка. А въ драмъ это дъйствіе не составляеть никакой существенной части. освобожденію Москвы оно принадлежить какъ двадцать другихъ происшествій.

"Дъйствующія или лучше говорящія лица всъ одинакія: что Антонъ, что Елизаръ, что Елисьичъ, что Мининъ, что Пожарскій. Иногда скажетъ первый, второй согласится; иногда скажетъ второй, первый согласится. Можетъ быть, авторъ хотълъ представить такимъ образомъ народъ, но народъ дъйствуетъ не иначе, какъ чрезъ своихъ представителей; представители же его бываютъ всегда люди высшіе умомъ, характеромъ, силою, даромъ слова, или другими способностями. Въ историческомъ Мининъ несравненно болье жизни, чъмъ въ драматическомъ. Ляпунова и Салтыкова авторъ только представилъ не похожими на прочихъ, но совершенно не въ Русскомъ духъ. Русскій человъкъ, и честный, и плутъ, — себъ на умъ, а Ляпуновъ у него — пустозвонъ и благонамъренный, Салтыковъ пустозвонъ злонамъренный.

"Похвалить, по моему мнѣнію, можно въ нѣкоторыхъ случаяхъ простоту языка, какое-то движеніе въ рѣчахъ, впрочемъ неумѣстныхъ, Ляпунова, сцену проѣзжаго гонца въ деревнѣ, сцену народа въ Кремлѣ по освобожденіи Москвы. А въ исторіи искусства, можетъ быть, это не лишній опытъ вмѣстѣ съ нѣкоторыми изъ прежнихъ для будущей Русской драмы" 882).

Въ самый день появленія въ свѣтъ этой рецензіи, то-есть, 1-го мая, былъ вечеръ у Хомякова по поводу дня его рожденія, и на этомъ вечерѣ Погодинъ встрѣтился съ Аксаковыми и вотъ что записалъ въ своемъ Дневники: "Вечеръ и ночь у Хомякова. Аксаковы не смотрятъ, и двадцатилѣтней дружбы какъ не бывало".

Погодинъ не ошибся. Вотъ что писалъ С. Т. Аксаковъ къ Гоголю, въ день имянинъ автора драмы, то-есть, 21 мая 1848 года: "Имянинникъ мой съ матерью у объдни... На дняхъ вы получите драму Константина. Прочтите ее на досугь, сбросивь съ себя всь чужія понятія, усвоенныя всьми нами съ младенчества. Вдумайтесь глубоко въ старую Русскую жизнь и произнесите судъ нелицепріятный. Погодинъ облаяль ее, какъ взбъсившаяся собака. Давно затаенная злоба на Константина, въ которой онъ и самъ много виноватъ, наконецъ, выбилась ключемъ бъщеной слюны и помрачила даже его разсудовъ " 333). Но Гоголь, повидимому, не раздъляль семейнаго восторга и въ сужденіи о драм'в склонялся къ рецензіи Погодина. По крайней мірь воть что онъ писаль Шевыреву: "Драму Аксакова пробъжаль, но такъ бъгло, что, безъ сомнънія, еще не могу дать никакого ръшительнаго своего сужденія. Покуда, разв'я воть вопрось: отчего же она пробъжалась бъгло и не заставила втянуться въ себя? И еще вопросъ: отчего историческія драмы наши кажутся бліднівй и одностороннъй исторіи?" 334).

М. А. Дмитріевъ тоже стояль за Погодина, которому писаль: "Вашъ разборъ драмы Аксакова—совершенная истина: по крайней мъръ я такъ долженъ думать, потому что мы

съ вами совершенно сошлись въ нашемъ взглядъ; я, прочитавши драму, то же самое написаль въ Москву къ сыну Өедору. Драмы нътъ! Вы написали о Самозванцъ Исторію въ лицахъ, и это самое върное названіе, потому что туть всъ лица живыя; а у Аксакова — это сухая лътопись въ разговорахъ".

Съ своей стороны и Шевыревъ писалъ Жуковскому: "Драма Аксакова никакого сочувствія, ни даже вниманія не возбудила".

Въ обозрѣніи Русской Словесности за 1848 годъ, напечатанномъ въ *Москвитянинт* 1849 года, о драмѣ К. С. Аксакова *Освобожденіе Москвы* сказано: "Примѣчательно какъ опыть, хотя неудачный".

"Жаль мнѣ Аксаковыхъ", писала А. П. Елагина къ По-годину,— "это щекотливое самолюбіе непростительно. Умали-шася истины от сыновт человическихт, суетная глагола кійждо ко искреннему своему.—Не хотять люди и отъ друга слышать правды, а избави насъ Богъ отъ похвалы! Куда она годится!"

И. С. Аксаковъ изъ Ярославля писалъ своему отцу: "Да, забылъ сказать. Не знаю, знаетъ ли Константинъ, что въ послъдней книжкъ Отечественных Записокъ за 1849 годъ есть огромная статья о князъ Дмитріъ Михайловичъ Пожарскомъ. Онъ представленъ въ самомъ хорошемъ видъ, со всъмъ своимъ смиреніемъ, словомъ, такъ, какъ и въ драмъ. Я статьи самъ не читалъ, но видълъ ее; искалъ въ многочисленныхъ ссылкахъ ея на историческіе документы, лътописи и книги — ссылки на драму Константина, но не нашелъ".

Не смотря на неуспъхъ драмы, К. С. Аксаковъ въ 1850 году вздумалъ поставить ее на Московскую сцену. Узнавъ объ этомъ намъреніи, И. С. Аксаковъ писалъ своему отцу: "Можетъ быть, драма будетъ имъть и огромный успъхъ, можетъ быть, и вовсе не будетъ имъть успъха, если въ театръ, кромъ знакомыхъ, будетъ еще публика (то есть, всякій сбродъ, обыкновенно посъщающій театръ),—и въ послъднемъ

случав ничего не будеть удивительнаго. Мы привыкли къ пряностямъ, а предлагаемая нища слишкомъ пръсна и здорова. Добродътель хорошая вещь, но иногда весьма скучная и способная произвесть зъвоту. Не спорю, что иконопись имъетъ свое значеніе, но въ области искусства я предпочту Мадонну Рафаэля Русскимъ изображеніямъ святыхъ. Надъюсь, что Константинъ не посътуетъ на меня за эти замъчанія: я ихъ высказывалъ уже не разъ и отъ всей души желаю, чтобъ я ошибся".

Какъ бы то ни было, но драма Освобождение Москвы въ вт 1612 году была представлена на Московскомъ театръ. Новый попечитель Московскій, В. И. Назимовъ, счелъ долгомъ обратить на нее вниманіе князя П. А. Ширинскаго-Шихматова. "Не могу умолчать", писаль онъ, — "предъ вашимъ сіятельствомъ, что драма Аксакова, хотя и написана въ духъ Православія, однако содержить въ себъ такія мысли, которыя легко могуть возбудить въ простомъ народъ враждебное расположение противъ высшихъ сословій и вообще подать поводъ къ превратнымъ толкованіямъ. Сочиненіе сіе, по моему мненію, не должно бы быть допускаемо къ печатанію и тъмъ менъе являться на сценъ". Вслъдствіе этого князь Ширинскій-Шихматовъ пожелаль познакомиться съ этимъ сочиненіемъ и просилъ Назимова прислать ему самую книгу. Исполняя это желаніе, Назимовъ писалъ Министру: "Во время представленія этой драмы на Московской сцень 14 декабря 1850 года былъ въ театръ большой шумъ. На всъ возгласы актера при пориданіи боярь раскь кричаль: правда, правда! Особенно слова гласт народа—гласт Божій вызвали сильныя рукоплесканія и громогласное одобреніе райка".

Съ своей стороны И. С. Аксаковъ писалъ своему отцу: "Въ Ярославль я прівхалъ часовъ въ 10 вечера. По прівздв я узналь, что Константинъ Булгаковъ за день до меня прівхалъ также изъ Москвы и разсказывалъ, что драма не имъла успъха, впрочемъ, самъ онъ на представленіи не былъ. Разумъется, я далъ нужное объясненіе, почему она, драма,

Булгакову не должна нравиться... Въ другомъ же письмъ Аксаковъ писалъ: "Изъ письма Въры вижу, что толковъ о драмъ много, но не могу толкомъ понять, будетъ или нътъ второе представленіе. Сколько можно догадаться, второе представленіе отложено до полученія отвъта изъ Петербурга. Вчера я получилъ письмо отъ Хлѣбникова: онъ пишетъ, что слышалъ отъ одного купца (Оедора Ивановича Соболева), который самъ былъ въ театръ во врема представленія драмы, что театръ былъ биткомъ набитъ, и публика была въ восторгъ. А не справлялись ли вы въ книжныхъ магазинахъ, не пошла ли продажа драмы снова въ ходъ? Справьтесь, это любонытно".

Въ это время А. О. Смирнова помирилась съ И. С. Аксаковымъ и писала Гоголю изъ Петербурга: "Какъ хорошъ Бродяга Ивана Аксакова, и какъ онъ самъ мнѣ понравился теперь. Я люблю его трезвость; займитесь его меньшой сестрой Машей; біздняжка уже теперь хандрить. Світь въ дали, а Константинъ, съ топоромъ его разрушающій, -- все это на дівочку сильно подійствовало. Мать озабочена, а отцу лишь до литературы". Гоголь на это отвъчалъ: "Вашимъ совътомъ позаняться хандрящею дъвицею не воспользовался. Я думаю, что обращаться съ дівушкой есть діло женщины... Повърьте, дъвушка неспособна почувствовать возвышенно-чистой дружбы къ мужчинт; непременно заронится инстинктивно другое чувство, ей сродное, и бъда обрушится на несчастного доктора, который съ истинно братскимъ, а пе другимъ какимъ, чувствомъ подбросилъ ей лекарство. Все, что я сделаль, это было то, что я, вследстве письма вашего, постарался узнать, которая изъ дочерей Аксакова называется Маріей. Надобно вамъ сказать, что я былъ въ пріязни только со стариками да съ д'ятьми мужского пола; что же до женскаго, то я зналъ только имена двухъ старшихъ дочерей, съ остальными же только раскланивался, не говоря ни слова" 835).

Не смотря на сердечный отзывъ, сдъланной А. О. Смир-

новой объ И. С. Аксаковъ, сей послъдній писалъ своему отцу: "А. О. Смирнова все нездорова; она сдълалась гораздо лучше прежней, но вдесятеро скучнъе. Она прилъпилась къ набожности со всею ея внътностью, знаетъ, кажется, наизусть всъ святцы, уничтожила всъ свои цвътныя одежды, оставивъ однъ черныя, также всю излишнюю роскошь".

Не смотря на распрю съ Аксаковыми, Шевыревъ въ Москвитянинъ продолжалъ ратовать за Словенофиловъ противъ Западниковъ. "Въ 1844 и 45 годахъ имя Словенъ и Словенофиловъ", писалъ онъ, -- "начало часто показываться въ Петербургскихъ журналахъ и подвергалось съ тъхъ поръ неутомимымъ преследованіямъ, какъ имя какой-то особенной партіи, непріятной ихъ духу и направленію. Первая, кажется, во эло употребила это имя Библіотека для Чтенія. За нею послъдовали Отечественныя Записки. А тамъ уже вев журналы хоромъ стали гремъть противъ выдуманныхъ ими Словенъ и до сихъ поръ не умолкаютъ. Откуда произошло это названіе и кому оно приписано? Въ нѣкоторыхъ ученыхъ и литераторахъ, особенно Москвы, обнаружилась сильная потребность сознать то, что составляеть существенную основу Русскаго человъка, его характеръ, его религіозныя и нравственныя начала, его первоначальное устройство общественное, его коренныя свойства, его взглядъ на міръ, его отношенія семейныя, его отношенія къ народамъ иноземнымъ-и утвердившись въ этомъ сознаніи, съ новой своей точки зрвнія безъ предубвжденій постороннихъ, безъ убвжденій навязанныхъ, изъ сферы своей народной жизни, взглянуть и на развитіе другихъ народовъ: словомъ, сказалась потребность самобытности Русской въ деле сознанія, потребность науки живой, а не чуждой и отвлеченной. Это стремление чрезвычайно какъ оскорбило тъхъ, которые давнымъ-давно отказавшись существенныхъ основъ Русской жизни, все бытіе Русскаго человъка полагають въ томъ только, чтобы передразнивать внъшними формами жизни и языкомъ все то, что составляетъ одну внъшность западнаго образованія, не вникая въ

коренныя его основы, въ его сущность, въ особенность его явленій. Эти люди, видя стремленіе въ нікоторыхъ быть и въ мысли Русскими, разсердились на нихъ за то. Русскими они назвать ихъ не могли, потому что это было бы обидно для нихъ самихъ и приводило ихъ въ неизбъжному вопросу: а мы-то что? Потому они изобръли хитрость: давай назовемъ ихъ Словенами и Словенофилами-и частное видовое значеніе обратили въ общее. Средство было придумано очень хитрои удалось. Имя ношло въ ходъ и сопровождалось всевозможными насмёшками. Между тёмъ изобрётатели имени Словенъ, дъйствуя имъ противъ людей имъ непріятныхъ, сами безсознательно обличали свое направленіе; приписывая имъ въ насмѣшку имя Словенъ, они сами тымъ отказывались отъ имени Русскихъ, которое общими своими признаками непремънно заключается въ первомъ, и тъмъ безсознательно сами наказали себя за злой умысель.

"Имя Словенъ никогда у насъ не подвергалось насмъшкамъ. Вспомнимъ славную эпоху Отечества, въ эпоху двънадцатаго года. Тогда Жуковскій, представитель современныхъ мыслей и чувствъ въ поэзіи, въ своихъ произведеніяхъ не отдѣляль имени Словенскаго отъ имени Русскаго. Надобно еще сказать, что Жуковскій по сочувствіямъ своимъ принадлежаль тому поколѣнію, которое обнаружило сопротивленіе защитнику Словенства, Шишкову. Еще въ пѣсни 1806 года имя Словенъ раздавалось вмѣстѣ съ именемъ Русскимъ, а въ 1812 году раздавалось еще громче. Припомнимъ стихи изъ Ппеца въ стань Русскихъ воиновъ.

"Если въ славную эпоху нашей жизни поэты такіе, какъ Жуковскій, гордились именемъ Словенъ,—какъ же могло случиться, что теперь такое высокое имя нашего племени употребляется въ насмѣшку?" 886)

Тъмъ не менъе въ 1848 году разобщение между Словенофилами достигло до того, что когда наступило 15 марта, день священный для Словенофиловъ старшаго поколънія, то Шевыревъ писалъ Погодину: "Въ понедъльникъ 15 марта:

соберемся ли опять въ Троицкомъ трактирѣ, какъ въ прошломъ году? Кому сказать о томъ? Хомякову я напишу. А ты не возьмешься ли за Мельгунова? Павлову, я уже не знаю, кто скажетъ? Вотъ какъ обстоятельства въ теченіе года измѣняются".

Объдъ въ память Д. В. Веневитинова состоялся, и Погодинъ, подъ 15 марта 1848 года, записалъ въ своемъ Дневникъ: "Объдалъ съ Шевыревымъ, Хомяковымъ и Павловымъ въ Троицкомъ трактиръ. Лишнее съълъ и выпилъ. Вечеромъ завалился спатъ".

## LI.

Въ то время, когда происходили описанныя нами распри Певырева съ Аксаковыми и Павловыми, съ одной стороны, и Погодина съ Аксаковыми—съ другой, Гоголь съ оливой мира возвратился отъ Св. Гроба въ Россію.

Еще въ концѣ 1847 года Гоголь изъ Неаполя писалъ Погодину: "Мив очень теперь хочется вхать въ Россію, но замираетъ малодушный духъ мой при одной мысли о томъ, какой длинный мив предстоить перевздь и все почти моремь, котораго я не въ силахъ выносить и отъ котораго страдаю ужасно. Не вхать же въ Іерусалимъ какъ-то стало даже совъстно. Если нътъ внутренняго желанья, такъ сильнаго, какъ прежде, то все-таки следуеть хотя поблагодарить за все случившееся, потому что случилось многое изъ того, что, я думаль, безъ Іерусалима не случится. Духъ освътило и силы обновились... "Наконецъ въ январъ 1848 года Гоголь поплыль изъ Неаполя въ Герусалимъ. Изъ Мальты онъ писаль Шевыреву. Содержаніе письма Шевыревъ сообщиль Погодину: "Отъ Гоголя получилъ письмо изъ Мальты. Онъ на пути въ Іерусалимъ и страдалъ отъ моря. Проситъ писать къ нему въ Константинополь на имя Титова. Вотъ его слова къ тебъ: милаго Погодина проси также: скажи ему, что мнъ будетъ особенно пріятно получить от него письмецо".

28 февраля 1848 года Гоголь уже быль въ Святомъ Градъ и оттуда писалъ Жуковскому: "И я, по примъру многихъ другихъ, удостоился видёть мёсто и землю, гдё совершилось дело искупленія нашего. Прибыль я сюда благополучно, едва примътивши, что изъ Европы переступилъ въ Азію. Уже успълъ произнесть твое имя у Гроба Господня. О, да поможетъ намъ Богъ, и тебъ, и мнъ, всъ силы наши посвятить на произведенье твореній, нами несенныхъ въ глубинъ душъ нашихъ... Я здъсь не остаюсь долго, спъта возвратиться въ Россію вмёстё съ моимъ старымъ школьнымъ товарищемъ Базили, съ которымъ я прибылъ сюда и который, будучи нашимъ генеральнымъ консуломъ въ Сиріи, зав'єдываетъ д'єлами Іерусалима. Базили написалъ преудивительную вещь, которая покажеть Европ'в Востокъ, подъ заглавіемъ: Сирія и Палестина". Въ другомъ письмѣ къ Жуковскому изъ Бейрута, на обратномъ пути въ Россію (6 апръля 1848 г.), Гоголь писаль: "Уже мнъ почти не върится, что и я быль въ Іерусалимъ. А между тъмъ я былъ точно, я говълъ и пріобщился у самаго Гроба Святаго. Литургія совершалась на самомъ Гробовомъ камив. Какъ это было поразительно!.. Я стоялъ... одинъ; передо мною только священникъ, совершавшій литургію; діаконъ... уже былъ позади меня, за стѣнами Гроба; его голосъ уже мив слышался въ отдаленіи. Голосъ же народа и хора . . . . былъ еще отдаленнъе. Соединенное пъніе Русскихъ поклонниковъ, возглашавшихъ: Господи помилуй и пр., едва доходило до ушей... Все это было такъ чудно! Я не помню, молился ли я. Мнъ кажется, я только радовался потому, что помъстился на мъстъ, такъ удобномъ для моленья и такъ располагающемъ молиться... Литургія неслась .. Я не успълъ почти опомниться, какъ очутился передъ чашей, вынесенной священникомъ изъ вертепа для пріобщенія меня недостойнаго .. Воть теб'я вс'я мои впечатл'янія изъ Іерусалима" 337).

Письма Гоголя доставляли Жуковскому великую радость. "И съ изумленіемъ, и радостію, мильйшій Гоголь", писаль онъ,— "получилъ я твое письмо изъ Іерусалима. Въ то время,

какъ я полагалъ, что вокругъ тебя шумитъ возмутившійся Неаполь, ты спокойно стоялъ у Гроба Господня и, смотря на него, глубже понималъ и значеніе человъческихъ тревогъ на землъ, и тайну небеснаго мира души человъческой « 388).

На просьбу Жуковскаго изобразить Палестину со всеми мъстными красками Гоголь между прочимъ отвъчалъ: "Къ чему эти бъдныя черты, когда всякое событіе Евангельское и безъ того уже обстанавливается въ умъ христіанина такими окрестностями, которыя гораздо ближе дають чувствовать минувшее время, чёмъ всё нынё видимыя мёстности, обнаженныя, мертвыя? Что могуть сказать, напримъръ, нынъ мъста, по которымъ прошелъ скорбный путь Спасителя ко кресту, которыя всв теперь собраны подъ одну крышу храма, такъ что и Св. Гробъ, и Голгова, и мъсто, гдъ Спаситель показанъ былъ Пилатомъ народу, и жилище архіерея... все очутилось вмъстъ? Что могутъ всъ эти мъста, которыя привыкли мы мфрить разстояніями, произвести другого, какъ разв'я только сбить съ толку любопытнаго наблюдателя, если только они уже не връзались заблаговременно и прежде въ его сердце и, въ свътъ пламенъющей въры, не предстоятъ ежеминутно предъ мысленными его очами?.. Что могутъ проговорить тебъ эти мъста (Герусалимъ, Виолеемъ, Горданъ), если не увидишь мысленными глазами надъ Виолеемомъ звъзды, надъ струями Іордана голубя, сходящаго изъ разверстыхъ небесъ, въ ствнахъ Герусалимскихъ страшный день крестной смерти... Другъ, сообразилъ ли ты, чего просишь, прося отъ меня картинъ и впечатленій для той повести (Впиный Жидг), которая должна быть вмёств и внутренней исторіей твоей собственной души. Нётъ, всё эти Святыя Мёста уже должны быть въ твоей душъ. Соверши же, помолясь жаркой молитвой, это внутреннее путешествіе — и всв святыя окрестности возстануть предъ тобою въ томъ свътъ и колоритъ, въ какомъ они должны возстать. Какую великоленную окрестность поднимаетъ вокругъ себя всякое слово въ Евангеліи! Какъ бъденъ предъ этимъ неизмъримымъ кругозоромъ, открывающимся живой душѣ, тотъ узкій кругозоръ, который озирается мертвыми очами ученаго изслѣдователя! " ззя).

Перевздъ черезъ Сирійскія пустыни Гоголь совершиль въ сообществъ своего товарища по гимназіи, К. М. Базили, который, въ качествъ генеральнаго консула въ Сиріи, пользовался особеннымъ вліяніемъ на умы Арабовъ. "Для поддержанія этого вліянія", разсказываеть П. А. Кулешь, — "Базили долженъ былъ играть роль полномочнаго вельможи, который признаеть надъ собой только власть великаго падишаха. Каково же было изумленіе Арабовъ, когда они увидъли его въ явной зависимости отъ его тщедушнаго и невзрачнаго спутника! Гоголь, изнуряемый зноемъ песчаной пустыни и выходя изъ терпънія отъ разныхъ дорожныхъ неудобствъ, не разъ увлекался за предълы обыкновенныхъ жалобъ и сопровождаль свои жалобы такими жестами, которые въ глазахъ Арабовъ были доказательствомъ ничтожности грознаго сатрапа. Это не нравилось Базили; мало того: это было даже опасно въ ихъ странствованіи черезъ пустыни, такъ какъ ихъ охраняло больше всего только высокое мненіе Арабовъ о значеніи Базили въ Русскомъ государствъ. Тогда Базили решился вразумить Гоголя самимъ деломъ и приняль съ нимъ такой тонъ, какъ съ последнимъ изъ своихъ подчиненныхъ. Это заставило Гоголя молчать, а мусульманамъ дало почувствовать, что Базили все-таки полновластный визирь великаго Падишаха, и что выше его нътъ визиря въ Имперіи " 340).

Наконецъ 12 апръля 1848 года А. С. Стурдза извъщаетъ Погодина: "Н. В. Гоголь и К. М. Базили прибыли на дняхъ въ нашу Одесскую пристань"; а гастрономъ Мурзакевичъ пишетъ: "Гоголь пріъхалъ и выдерживаетъ карантинъ. 30 апръля выходитъ въ городъ Одессу, и мы его встръчаемъ объдомъ у Отона" <sup>341</sup>).

Узнавъ о прибытіи Гоголя въ Одессу, К. С. Аксаковъ привътствовалъ его такими словами: "Наконецъ вы на Русской землъ, любезнъйшій Николай Васильевичъ! Наконецъ я пишу

къ вамъ не за границу <sup>« 342</sup>). Отецъ же Константина Аксакова писалъ Гоголю: "Здравствуйте, здравствуйте на Святой Руси, мой любезный другъ, Николай Васильевичъ! Давно должны были написаться эти строки, но... всѣ человѣческія предположенія прахъ и суета! <sup>«</sup> Съ своей стороны и Шевыревъ извѣщалъ Надежду Николаевну Шереметеву: "Сію минуту получилъ я письмо отъ Н. В. Гоголя изъ Одессы отъ 21 апрѣля. Слава Богу, онъ прибылъ благополучно. Пишетъ ко мнѣ изъ карантина. Духомъ спокоенъ и счастливъ. Ѣдетъ къ своей матери въ Полтаву, въ деревню Васильевку . . . . Когда я прочелъ его письмо, первою мыслію моею было благодарить Бога за то, что онъ по милосердію Своему услышалъ наши молитвы о благополучномъ возвращеніи нашего друга въ Россію. Второю мыслію было писать къ вамъ... <sup>« 343</sup>).

Изъ Одессы Гоголь отправился въ свое Полтавское имъніе Васильевку и по пути заёхаль въ Кіевъ, гдё встрётился съ О. В. Чижовымъ. Объ этой встръчь сохранилось восноминаніе у последняго, и воть что онь повествуеть: "После Италіи мы встрётились съ Гоголемъ, въ 1848 году, въ Кіеве, и встрѣтились истинными друзьями. Мы говорили мало, но разбитой тогда и сильно больной душѣ моей стала понятна бользнь души Гоголя. Мы встрътились у А. С. Данилевскаго, у котораго остановился Гоголь и очень искаль меня; потомъ провели вечеръ у М. В. Юзефовича. Гоголь былъ молчаливъ, только при разставаньи онъ просилъ меня, не можемъ ли мы сойтись на другой день рано утромъ въ саду. Я пришель въ общественный садъ рано, часовъ въ 6 утра; тотчасъ же пришелъ и Гоголь! Мы много ходили по Кіеву, но больше молчали; не смотря на то, не знаю, какъ ему, а мнъ было пріятно ходить съ нимъ молча. Онъ спросилъ меня: гдв я думаю жить?—Не внаю, говорю я: в роятно, въ Москвъ. — Да, — отвіналь мні Гоголь; — вто сильно вжился въ жизнь Римскую, тому послѣ Рима только Москва и можетъ нравиться. Мы назначили вечеромъ сойтись въ Лавръ, но тамъ видълись только на нъсколько минутъ: онъ торопился « 344).

Въ маѣ Гоголь былъ уже въ своей родной Васильевкѣ и оттуда 16 числа писалъ Данилевскому: "Ты спрашиваешь меня о впечатлѣніяхъ, какія произвелъ во мнѣ видъ давно покинутыхъ мѣстъ. Было нѣсколько грустно, вотъ и все. Подъѣхалъ я вечеромъ. Деревья — одни разрослись и стали рощей, другія вырубильсь... Матушка и сестры, вѣроятно, были рады до пес plus ultra моему пріѣзду, но наша братья, холодный мужской полъ, не скоро растапливается. Чувство непонятной грусти бываетъ къ намъ ближе, чѣмъ что-либо другое".

Въ началъ сентября 1848 года Гоголь прівхалъ въ Москву и остановился, по обычаю, у Погодина на Дѣвичьемъ Полѣ. Въ октябръ онъ ѣздилъ на короткое время въ Петербургъ, и 1-го октября 1848 г. Шевыревъ писалъ Надеждѣ Николаевнѣ Шереметевой: "Гоголь пробылъ здѣсь весьма короткое время и наружностью не перемѣнился нисколько. Здоровье его хорошо. Боится зимнихъ холодовъ. Духомъ онъ бодръ. Слово его такое же, какъ было прежде. Собирается здѣсь работать".

Наружный видъ Гоголя, по возвращении его въ Россію, весьма живописно изображенъ И. С. Тургеневымъ, который при посъщении знаменитаго писателя нашелъ его въ такомъ видъ: "Гоголь былъ одътъ въ темное пальто, зеленый бархатный жилеть и коричневыя панталоны. Меня поразила перемъна, происшедщая въ немъ съ 1841 года. Я раза встрътилъ его тогда у А. П. Елагиной. Въ то время онъ смотрълъ приземистымъ и плотнымъ малороссомъ; теперь онъ казался худымъ и испитымъ человъкомъ, котораго успъла уже на порядкахъ измыкать жизнь. Какая-то затаенная боль и тревога, какое-то грустное безпокойство применивались къ постоянно-проницательному выраженію его лица. Его білокурые волосы, которые отъ висковъ падали прямо, какъ обыкновенно у казаковъ, сохранили еще цвътъ молодости, но уже замътно поръдъли; отъ его покатаго, гладкаго, бълаго по прежнему такъ и въяло умомъ. Въ небольшихъ карихъ глазахъ искрилась по временамъ веселость -- именно веселость,

а не насмѣшливость; но вообще взглядъ ихъ казался усталымъ. Длинный, заостренный носъ придаваль физіономіи Гоголя нъчто хитрое, лисье; невыгодное впечатлъніе производили также его одутловатыя мягкія губы подъ остриженными усами; въ ихъ неопределенныхъ очертаніяхъ выражалисьтакъ, по крайней мъръ, мнъ показалось-темныя стороны его характера: когда онъ говорилъ, онъ непріятно раскрывались и выказывали рядъ нехорошихъ зубовъ; маленькій подбородокъ уходилъ въ широкій, бархатный, черный галстухъ. Въ осанев Гоголя, въ его твлодвиженіяхъ было что-то не профессорское, а учительское-что-то, напоминающее преподавателей въ провинціальныхъ институтахъ и тимназіяхъ... Какое ты умное, и странное, и большое существо! Невольно думалось, глядя на него. Гоголь говорилъ много, съ оживленіемъ, размъренно отталкивая и отчеканивая каждое слово-что не только не казалось неестественнымъ, но, напротивъ, придавало его ръчи какую-то пріятную въскость, впечатлительность " 345).

Изъ Петербурга Гоголь писалъ Погодину: "Вотъ тебъ нъсколько строчекъ, мой добрый и милый! Едва удосужился. Петербургъ беретъ столько времени. Ъзжу и отыскиваю людей, отъ которыхъ можно сколько нибудь узнать, что дѣлается на нашемъ грѣшномъ свѣтъ. Все такъ странно, такъ дико. Какая-то нечистая сила ослѣпила глаза людямъ, и Богъ попустилъ это ослѣпленіе. Я нахожусь точно въ положеніи иностранца, пріѣхавшаго осматривать новую, никогда дотолѣ невиданную землю: его все дивитъ, все изумляетъ и на всякомъ шагу попадается какая-нибудь неожиданность..."

Въ Петербургъ Гоголь засталъ А. О. Смирнову. По возвращени въ Москву Гоголь получилъ отъ нея слъдующее письмо: "Вамъ надобно видъться непремънно съ Филаретомъ; пожалуйста, ради меня, повидайтесь съ нимъ: у него чувствуеть что-то радостное, такъ онъ высвътмлълъ. Это ваше слово какъ разъ ему приходится. Явленіе такое ръдко въ этомъ санъ. Вспомните его слова на освященіи скита, когда онъ заливался слезами и всъ предстоящіе рыдали. Это были по-

слъднія слезы человъка тлъннаго, потому что скить открыть, когда онь почувствоваль, что никогда не будеть въ Петербургъ и Сунодъ. Съ той поры замътили въ немъ ту значительную духовную перемъну. Меня именно прельщало въ немъ то, что казалось Хомякову и многимъ несносно, то-есть, его учтивость и кроткая любезность съ прескучными дамами. Человъкъ не имъетъ никакого права отталкивать просящаго у него, и вотъ почему бъдный владыка сидитъ съ барынями. Вы у него научитесь любить Троицкій посадъ и преподобнаго Сергія, а тамъ много утъшенія возлъ Святого Чудотворца". Гоголь воспользовался этимъ совътомъ и вмъстъ съ А. Н. Верстовскимъ посътилъ Митрополита.

Возвратившись въ Москву, Гоголь опять поселился у Погодина и прожиль у него до декабря 1848 года. Сынъ хозяина приметиль следующій его обычай: "После обеда до семи часовъ Гоголь уединялся къ себъ, и въ это время къ нему уже никто не ходиль; а въ семь часовъ онъ спускался внизъ, широко распахивалъ двери всей амфилады переднихъ комнать, и начиналось хожденіе... Въ крайнихъ комнатахъ ставились большіе графины съ холодной водой. Гоголь ходиль и черезъ каждыя десять минутъ выпиваль по стакану. На отца, сидъвшаго въ это время въ своемъ кабинетъ за Несторомъ, это хожденіе не производило никакого впечатлівнія, онъ преспокойно сидълъ и писалъ. Изръдка только бывало подниметъ голову на Гоголя и спроситъ: Ну, что находился ли? Гоголь ходиль чрезвычайно быстро и какъ-то порывисто, производя при этомъ такой вътеръ, что стеариновыя свъчи оплывали, къ немалому огорченію моей бережливой бабушки. Когда же Гоголь очень ужъ расходится, то моя бабушка, сидівшая въ одной изъ комнать, закричить бывало горничной: Груша, а Груша, подай-ка теплый платока, такъ звала она Гоголя, столько вътру напустил, така страсть " 346).

Въ это же время, проъздомъ изъ Одессы въ Петербургъ, пребывалъ въ Москвъ высокопреосвященный Иннокентій. Въ честь высокаго гостя А. И. Лобковъ сдълалъ объдъ, на ко-

торый приглашаль Погодина и Гоголя. "Воть и владыка къ намь изъ теплыхъ странъ пожаловалъ", писалъ Лобковъ Погодину, — "нынче я имѣлъ честь его видѣть и убѣдить завтрашній день у меня раздѣлить трапезу, къ которой я васъ покорнѣйше прошу пожаловать. Владыка еще поручилъ пригласить ко мнѣ же г. Гоголя, но я его не знаю, и потрудитесь это устроить".

Не знаемъ, воспользовался ли Гоголь этимъ приглашеніемъ, но знаемъ, что Погодинъ воспользовался онымъ, о чемъ гласитъ запись его въ Дневникъ, подъ 21 октября 1848 года: "Объдать къ Лобкову не хотълъ было ъхать и поъхалъ для Музея..."

Дарованіе Гоголя весьма цінилось и въ среді Троицкихъ ученыхъ, одинъ изъ нихъ, С. К. Смирновъ, писалъ Погодину: "Слышалъ, что у васъ гоститъ Русская знаменитость: Н. В. Гоголь. Горю нетерпівливымъ желаніемъ видіть этого чуднаго мужа, котораго я почитаю до безпредільности"; а Ө. И. Иноземцовъ, поручая Погодину поклониться Гоголю, вамівчаетъ о немъ: чай, хандритъ.

О жить в Гоголя подъ одною кровлею съ Погодинымъ мы встричаемъ въ Дневникъ послидняго слидующия записи:

Подъ 14 октября 1848 года: "Съ Гоголемъ объ Аксаковъ".

- 15 — : "Вечеромъ съ Гоголемъ о нынѣшнемъ времени и о Русскомъ человъкъ".
  - 16 —: "Съ Гоголемъ о нынѣшней администраціи".
- 17 —: "Прівзжалъ Шевыревъ просить об'єдать завтра. Слава Богу, не сердится за объясненіе. Съ Гоголемъ об'єдали вдвоемъ и толковали о людяхъ и ихъ д'єйствіяхъ".
- 18 —: "Глубовое замѣчаніе Гоголя: Спасеніе Россіи, что Петербурга ва Петербурга".
- 1 ноября: "Думалъ о Гоголъ. Онъ все тотъ же. Я убъдился. Только ряса подчасъ другая. Люди ему ни почемъ".
- 2 — : "Гоголь по два дня не показывается; хоть бы спросиль: чёмъ ты кормить двадцать пять человёкъ?"

- 19 — : "Православіе и Самодержавіе у меня въ дом'є: Гоголь служилъ всенощную—неужели для восшествія на престоль?"
- 20 —: "Гоголь нынъ пріобщался. Вотъ почему вчера онъ служилъ всенощную".
- 22 —: "Студенты изъ Семинаріи. О Семинаріи. Показывалъ Гоголю".

24 декабря 1848 года Погодинъ писалъ М. А. Максимовичу: "Гоголь въ Москвѣ жилъ у меня два мѣсяца, а теперь переѣхалъ къ графу А. П. Толстому, ибо я самъ переѣзжаю во флигель: изъ дома выживаютъ рукописи, боюсь огня запаху. Онъ здоровъ, спокоенъ и пишетъ. Вотъ такъ нагрубилъ, или лучше—обругалъ онъ меня передъ лицомъ всей Россіи, да я и то снесъ,—значитъ—что я гордъ, или добръ?"

По свидътельству современниковъ, "трудно представить себъ болъе избалованнаго литератора и съ большими претензіями, чёмъ былъ въ то время Гоголь... Московскіе друзья Гоголя, точне сказать приближенные, — действительнаго друга у Гоголя, кажется, не было во всю жизнь, -- окружали его неслыханнымъ, благоговъйнымъ вниманіемъ. Онъ находилъ у кого-нибудь изъ нихъ все, что нужно для самаго спокойнаго и комфортабельнаго житья: столь съ блюдами, которыя онъ наиболее любиль; тихое, уединенное помещение и прислугу, готовую исполнять всё его мальйшія прихоти. Этой прислуги съ утра до ночи строго внушалось, чтобы она отнюдь не входила въ комнату гостя безъ требованіл съ его стороны; отнюдь не делала ему никакихъ вопросовъ; не подглядывала, сохрани Богъ! за нимъ. Всѣ домашніе снабжались подобными же инструкціями. Даже близкіе знавомые хозяина, у кого жиль Гоголь, должны были знать, какъ вести себя, если неравно съ нимъ встрътятся и заговорятъ. Имъ сообщалось между прочимъ, что Гоголь терпъть не можетъ говорить о Литературъ, въ особенности о своихъ произведеніяхъ..."

Переселившись съ Дъвичьяго Поля на Никитскій бульваръ

къ графу Толстому, Гоголь занялъ переднюю часть нижняго . этажа, окнами на бульваръ. "Здъсь за Гоголемъ ухаживали какъ за ребенкомъ, предоставивъ ему полную свободу во всемъ. Онъ не заботился ровно ни о чемъ. Объдъ, завтракъ, чай, ужинъ подавались тамъ, гдв онъ прикажетъ. Бълье его мылось и укладывалось въ комоды невидимыми духами, если только не надівалось на него тоже невидимыми духами. Кромі многочисленной прислуги дома, служилъ ему въ его комнатахъ собственный его человъкъ, изъ Малороссіи, именемъ Семенъ, парень очень молодой, смирный и чрезвычайно преданный своему барину. Тишина въ дом'в была необыкновенная. Гоголь либо ходиль по комнать, изъ угла въ уголь, либо сидель и писаль. Когда писаніе утомляло или надо-**Вдало**, Гоголь поднимался на верхъ къ хозяину, не то — отправлялся пъткомъ по Никитскому бульвару, большею частію налъво изъ воротъ". Графъ А. П. Толстой сказывалъ князю Д. А. Оболенскому, что "ему не разъ приходилось слышать какъ Гоголь писалъ свои Мертвыя Души: проходя мимо дверей, ведущихъ въ его комнату, онъ не разъ слышалъ, какъ Гоголь одинъ, въ запертой горницъ, будто бы съ къмъ то разговаривалъ, иногда самымъ неестественнымъ голосомъ" в 47).

Когда Гоголь прівхаль изъ Малороссіи въ Москву, то не засталь въ ней Аксаковыхъ. Они были въ деревнв и только въ октябрв переселились въ городъ. Изъ писемъ В. С. Аксаковой мы узнаемъ, что ея братъ Константинъ "въ минуту свиданія съ Гоголемъ забылъ все и задушилъ было его обнимая. Гоголь по прежнему бывалъ часто у Аксаковыхъ. По замвчанію С. Т. Аксакова, онъ никогда не видалъ Гоголя такимъ здоровымъ, крвпкимъ и бодрымъ физически, какъ въ ноябрв и декабрв 1848 и въ январв и февралв 1849 года. Надобно замвтить, что зима была необыкновенно жестокая и постоянная, что Гоголь прежде никогда не могъ выносить сильнаго холода, и что теперь онъ одвался очень легко. Съ появленіемъ же первыхъ оттепелей Гоголь сталъ задумчивъе вялъе, и хандра очевидно стала имъ овладъвать. Однако

19 марта 1849 года, въ день своего рожденія, который онъ всегда проводиль у Аксаковыхъ, С. Т. Аксаковъ получиль отъ него слёдующую довольно веселую записку: "Любезный другъ Сергей Тимоевевичъ, имеютъ сегодня подвернуться вамъ къ обёду два пріятеля: П. М. Языковъ и я, оба греховодники и скоромники. Упоминаю объ этомъ обстоятельстве по той причине, чтобы вы могли приказать прибавить кусокъ бычачины на одно лишнее рыло" 348).

Въ честь пребыванія Гоголя въ Москвъ Погодинъ торжественно отпраздноваль день своего рожденія (11 ноября 1848 г.) во фракахъ и бълыхъ галстукахъ. Еще на канунъ начались приготовленія къ вечеру 11 ноября. Приглашенныхъ было много. Изъ сохранившихся письменныхъ свидътельствъ мы узнаемъ, что на этотъ вечеръ, между прочимъ, былъ приглашенъ новый помощникъ Попечителя Московскаго учебнаго округа князъ Г. А. Щербатовъ, который на приглашеніе отвъчалъ: "Я воспользуюсь съ величайшимъ удовольствіемъ вашимъ приглашеніемъ пріъхать праздновать вмъстъ съ вами день вашего рожденія и съ своей стороны надъюсь, что вы не откажете мнъ пріъхать ко мнъ во вторникъ провести вечеръ. Вы меня очень обяжете, если уговорите Гоголя принять тоже мое приглашеніе и тъмъ доставить мнъ случай возобновить старое наше съ нимъ знакомство".

Въ самый день торжества П. П. Новосильцовъ писалъ новорожденному: "Отъ души благадарю за новое доказательство старой и дорогой мнѣ дружбы вашей, почтеннѣйшій Михаилъ Петровичъ; я зналъ, что сегодня день вашего рожденія и сейчасъ только хотѣлъ писать къ вамъ, а послѣ обѣда пріѣхать обнять васъ съ чувствами, коими преисполнено мое сердце къ вамъ. Вы меня предупредили, вспомнили обо мнѣ и истинно обязали меня. Еще разъ благодарю. Дозволите ли вы мнѣ привести съ собою моего юношу?" \*) Не отказался отъ приглашенія Погодина и И. В. Кпрѣевскій, но отъ приглашенія уклонились Ю. Ө. Самаринъ и П. М. Строевъ; перглашенія уклонились Ю. Ө. Самаринъ и П. М. Строевъ; перг

<sup>\*)</sup> Ивана Петровича.

вый уклонился по причинамъ политическимъ \*); по другимъ причинамъ уклонился отъ приглашенія П. М. Строевъ, которыя изложены въ слѣдующемъ письмѣ его къ Погодину: "Усерднѣйше поздравляю васъ, почтеннѣйшій Михаилъ Петровичъ, съ прошедшимъ днемъ рожденія вашего: дай Богъ, чтобы сто была грань половины жизни вашей. При всемъ желаніи моемъ я не могъ явиться на приглашеніе ваше, въ чемъ прошу извинить меня: огромное разстояніе, надѣваніе фрака и опасеніе простуды устрашили и заставили меня сидѣтъ дома".

Но вечеръ кажется не удался, благодаря герою торжества. По крайней мъръ вотъ что записалъ Погодинъ въ Дневнико о своемъ вечеръ: "Приготовленіе къ вечеру. Письмо отъ Самарина. Гоголь испортилх и досадно".

## LII.

20 мая 1848 года Хомяковъ у себя на вечерѣ прочелъ свое письмо объ Англіи. Въ числѣ гостей былъ и Погодинъ, и онъ въ Дневники своемъ записалъ: "Вечеръ у Хомякова, который прочелъ прекрасную статью. Думалъ объ отвѣтѣ. Толковалъ о Востокъ и Западъ".

Письмо свое Хомяковъ пожелалъ напечатать въ Москвимяниню. Явились цензурныя затрудненія, по поводу коихъ
онъ писалъ А. Н. Попову: "Мою статью объ Англіи не пропустила цензура. Еслибы вы только могли видѣть, что именно
не пропущено, вы бы едва повѣрили своимъ глазамъ; а замѣтьте, что это не особенная строгость ко мнѣ, а просто
страхъ, принятый за правило здѣшними цензорами, которыхъ
будто пугаютъ изъ вашихъ сторонъ. Да гдѣ же тутъ толкъ?
Неужели генералы, и даже адмиралы разные, какъ говоритъ
Гоголь, не понимаютъ уже ровно ничего въ теперешнемъ положеніи дѣлъ? Видѣть, что нѣтъ никакой возможности принести хоть какую-нибудь пользу, это несносно... Москва съ

<sup>\*)</sup> См. ниже: дпло о Флетиерп.

своимъ Кремлемъ и тройнымъ одбиленіемъ Святыхъ мфстъ, охватывающихъ ее со всёхъ сторонъ, это Оксфордъ Россіи, но Оксфордъ огромный, много сильнее Англійскаго. Въ ней сосредоточивается и выражается сила историческая, сила преданія, сила устойчивости общественной; но этой силь нужно выраженіе, этому выраженію нужна свобода, хотя бы въ свободъ и проглядывало какое-нибудь повидимому оппозиціонное начало. Это мнимая оппозиція есть истинное и единственное консерваторство. Пусть этому началу положать совершенную преграду, пусть отнимуть всякую возможность выраженія у этой силы преданія и общественной устойчивости; пусть морять ее совершеннымъ молчаніемъ, и тогда черезъ нъсколько лътъ пусть поищуть съ фонаремъ живой силы охранной-и не найдутъ. Теперь не только можно, но должно поощрить, развязать умственное движеніе въ центръ жизни нашей, въ Москвъ, а цензура дълается неслыханнымъ бичемъ. Словесность должна замолкнуть, всякая жизнь умственная должна замолкнуть въ Москвъ, и тогда я желалъ бы посмотреть, что положить преграды умственной контрабанде... знаю, кто радуется этому молчанію словесности нашей, кто съ насмъшкой говорить: tu l'as voulu, какой духъ ствуетъ въ безсиліи доброй мысли 4 319).

Какъ Погодинъ, такъ и Шевыревъ приняли всѣ мѣры, чтобы статья Хомякова миновала цензурныя препятствія. "Къ Лешкову я написаль апологическое письмо въ пользу статьи Хомякова", писаль Шевыревъ Погодину; — "надобно отстоять ее всѣми силами. Нельзя ли подѣйствовать на молодого помощника Попечителя \*), только что вступившаго въ должность? Да будетъ это его первымъподвигомъ. Мнѣ грустно, если эта статья не пройдетъ. Сейчасъ я ѣду къ Окуловымъ въ деревню \*\*) освѣжиться воздухомъ". Дружеское отношеніе Лешкова въ редактору Москвитянина много помогло дѣлу. "Посылаю вамъ", писалъ Лешковъ Погодину, — "статью Хомя-

<sup>\*)</sup> То-есть, на князя Г. А. Щербатова.

<sup>\*\*)</sup> Близъ Остафьева.

кова, которую еще разъ пробъжалъ сегодня вмъстъ съ С. П. Шевыревымъ. Особенно одно мъсто надълало много хлопотъ; не желая его выпустить, хотълось измънить. Слово сила замъняется словомъ духъ единомыслія. Кажется, я оказалъ все снисхожденіе къ статьъ " 350).

Но самъ Хомяковъ, хотя и жаловался на цензуру, къ хлопотамъ же объ своей статъв относился довольно безразлично, и Погодинъ жаловался Шевыреву: "Удивительный человъкъ Хомяковъ. Я послалъ къ нему статью съ замъчаніями для цензора, дабы онъ изъявилъ свое согласіе и несогласіе препроводить къ нему. Теперь слышу, что онъ уъхалъ, не ръшивъ дъла. Если тебъ нельзя быть въ пятницу ко мнъ (нарочно ъхать не надо), то побывай въ четвергъ у Лешкова. Онъ живетъ близко къ тебъ, и, услышавъ твое разсужденіе, передастъ его мнъ въ пятницу. Если не сговоримся, то пошлемъ въ Петербургъ къ Уварову или Вяземскому, или Корфу или Давыдову".

Хлопоты Погодина и Шевырева увѣнчались успѣхомъ, и статья Хомякова была напечатана. Авторъ ея писалъ А. Н. По-пову: "Статью мою наконецъ пропустили. Не знаю, какъ, ибо цензура рѣшительно сперва отказала; но знаю, что Погодинъ и Шевыревъ лѣзли изъ кожи. Кажется, безъ самолюбія могу сказать, что она того стоитъ. Англичане, которымъ она читана была, говорятъ, что она была бы подаркомъ для Англіи" <sup>351</sup>). Когда эта статья появилась въ іюльскомъ Москвитянинт, то И. И. Давыдовъ писалъ Погодину: "Въ Москвитянинть Хомякова парадоксы объ Англіи многимъ нравятся. Дѣйствительно, тутъ много остроумнаго, животрепещущаго; но сколько тезисовъ и для спора" <sup>352</sup>).

Оттискъ своей статьи, Хомяковъ чрезъ А. Н. Попова представилъ графинѣ А. Д. Блудовой и при этомъ писалъ: "Посылаю вамъ посылочку для графини А. Д. Блудовой. Это Англія... Пожалуйста, скажите ей, что мнѣ стыдно взглянуть на бумагу, на которой напечатана Англія: я просилъ Погодина лишніе экземиляры для меня напечатать на порядочной

бумагъ, а онъ по своей привычной экономіи употребиль на это бракованную". Самой же графинъ Блудовой Хомяковъ писаль: "Журнальная дъятельность никогда меня не веселила, и никогда бы, можетъ быть, не напечаталъ я и строки въ журналъ; но я не умълъ придумать другого пути для удобнаго выраженія своей мысли и печаталь статьи въ никъмъ нечитаемомъ Москвитянинъ. Я хотълъ... высказать завътную мысль, которую носиль въ себъ съ самаго дътства, и которая долго казалась странною и дикою даже моимъ близкимъ пріятелямъ. Эта мысль состоить въ томъ, что, какъ бы каждый изъ насъ не любилъ Россію, мы всв, какъ общество, постоянные враги ея... Мы враги ея, потому что мы иностранцы, потому что мы господа крупостныхъ соотечественниковъ, потому что одуряемъ народъ и въ то же время себя лишаемъ возможности истиннаго просвъщенія. Вопросы политическіе не им'єють для меня никакого интереса; одно только важно, это вопросы общественные. Напримъръ, у насъ правительство самодержавно, это прекрасно; но у насъ общество деспотическое: это ужъ никуда не годится " 358).

Въ формъ письма въ Хомякову Погодинъ напечаталь въ Москвитянинт и свои Нъсколько слова: "Всеобщая Исторія", писаль онь, - "воть наука, въ коей Русскіе должны, кажется, успъть преимущественно. Ихъ натура и прожитая жизнь представляеть имъ всв нужныя для того свойства и условія. Прочіе Европейскіе народы, по религіи, происхожденію, взаимнымъ отношеніямъ, обстоятельствамъ, настоящему положенію, организму, темпераменту, не могуть быть судіями безпристрастными другъ объ другѣ: англичанинъ никогда не отдастъ должной справедливости французу, французъ не оценитъ англичанина, нъмецъ не можетъ судить хладнокровно о словенинъ, словенинъ не въ силахъ произнести имени нъмца безъ того, чтобы вся желчь не поднялась у него въ головъ. Католики ненавидять протестантовъ. Протестанты презирають католиковъ. Сочтите всѣ историческія враждебныя происшествія, оставившія неизгладимое впечатлівніе въ душахъ народовъ . Европейскихъ; присоедините характеръ-у однихъ гордости, у другихъ хвастовства, у третьихъ эгоизма, наконецъ недостатокъ въ образованіи. Странно и смішно покажется съ перваго взгляда, что русскій осм'вливается упрекать Европейцевъ въ недостаткъ образованія; но это точно такъ. Французы, говоря вообще, знакомы только съ Латинскимъ языкомъ, нѣкоторые еще съ Англійскимъ или Италіанскимъ, съ Німецкимъ немногіе, съ Словенскимъ почти никто. Англичане никакихъ языковъ не жалуютъ, кромъ древнихъ. Нъмды, готовые изучать языки луны и всёхъ планеть, съ ихъ путниками, никакъ не могутъ преодолъть себя, чтобъ приняться за нарвчія Словенскія, среди коихъ живутъ. Следовательно, никто не можетъ пользоваться источниками Исторіи въ совокупности. Одни Русскіе влад'єють всіми языками безь различія (за исключеніемъ иногда своего, что, говорять Отечественныя (!) Записки, нисколько не вредно), не питають никакого пристрастія въ своему народу, а напротивъ готовы отдать преимущество всякому предъ своимъ; одни Русскіе никому не завидують, однимъ словомъ люди sine ira et studio, историви по преимуществу, а исторій не пишуть!

"Краткое письмо твое служить доказательствомъ моему мнѣнію: въ немъ столько вѣрныхъ и острыхъ историческихъ замѣчаній, что оно знакомитъ читателя во многихъ отношеніяхъ съ Англіею больше, чѣмъ иная книга и толстая диссертація. Какъ хорошъ этотъ старый многовѣтвистый дубъ, который представляется тебѣ торіемъ, и эти думы, навѣваемыя лѣсами Англіи на ея поэтовъ, и эти кляченки, которыя красуются въ Регентовомъ паркѣ наравнѣ съ знаменитѣйшими производителями, какъ называютъ нынѣ заводскихъ скакуновъ...

"Но все-таки я долженъ тебъ сказать, что ты посмотрълъ на Англію только съ хорошей стороны, такъ какъ на Францію только съ дурной. Притомъ чтеніе всей твоей статьи показываеть, что внутри души твоей таится пристрастіе къ Англіи, въ которомъ ты самъ не можешь дать себъ отчета. Да—такія симпатіи къ народамъ, исторіямъ, періодамъ, нау-

камъ, существуютъ въ насъ и имѣютъ начало въ тайныхъ аналогіяхъ нашего умственнаго и нравственнаго организма. Это имѣлъ я случай замѣчать часто впродолженіи долгаго обращенія между учащимися и учащими.

"Темза съ своими многочисленными кораблями, Вестминстеръ съ великолѣпными гробницами и уголкомъ поэтовъ, Виндзоръ съ мрачными и гордыми башнями, Ричмондъ съ зелеными дубами и лугами, парламенты съ богатыми лордами, столь простыми по наружности, произвели во мнѣ впечатлѣніе могущественное, но я не... однако возвратимся лучше къ твоему письму, чтобы ты не упрекнулъ меня въ нарушеніи о единствѣ предмета.

"Я, ячество Шишкова, ячность Искандера, егоизмъ въ исторіи, политикѣ, обществѣ, литературѣ, семействѣ, дома, на сторонѣ, на сушѣ, на морѣ, опущенъ тобою изъ виду, или только тронутъ слегка, между тѣмъ какъ это свойство, съ хорошей и дурной стороны, есть отличительный характеръ Англіи. Выпишу тебѣ нѣсколько мыслей объ немъ изъ своей тетради историческихъ афоризмовъ, которые я началъ было когда-то печатать, вмѣстѣ съ нѣкоторыми новыми замѣчаніями.

"Ты внаеть любимую мою мысль во Всеобщей Европейской Исторіи: Исторія всякаю государства есть ни что иное, какт развитіе его начала; настоящая и будущая его Исторія такт происходить изт начала, какт изт крошечнаю съмени выростаеть то или другое огромное деревцо, какт вт человъческих покольніях правнуки сохраняють тончайшіе оттынки голоса или легчайшія черты тьлодвиженія своих прадъдовт. Начало государства есть самая важная, самая существенная часть, краеугольный камень его Исторіи, и ръшает судьбу его на въки въковт. Отт различія удёльных частей, ингредіентовь начала, ихъ количества, качества, способа соединенія и прочихъ обстоятельствъ, происходять въ нѣкоторомъ смыслѣ различныя исторіи, какъ отъ различной перестановки буквъ въ алгебрѣ разныя формулы, или отъ различно

ныхъ сотрясеній въ калейдоскопѣ различныя фигуры. Даже колоніи Европейскія представляють подтвержденіе этому мнѣнію: исторія каждой соотвѣтствуеть ея началу.

"Въ началъ государствъ Европейскихъ мы видимъ: завоеваніе, занятіе, завоеваніе издали, и съ водвореніемъ, завоеваніе при сопротивленіи и безъ сопротивленія, различныя степени сопротивленій, различную пропорцію завоевателей къ покореннымъ племенамъ, сходство съ ними, и различіе, образованность большую и ме́ньшую, также съ различными степенями и проч. Ни одно государство не началось совершенно, какъ другое: родовые признаки бываютъ одинакіе, но за нимъ и начинаются уже отмѣны. И каждая видовая, экземплярная отмѣна обозначается въ теченіе времени явственнѣе и явственнѣе, болѣе и болѣе— отсюда проистекаетъ и разнообразіе въ исторіяхъ.

"Въ началѣ Англійскаго государства дикіе Нѣмецкіе пришельцы, которымъ собственно принадлежитъ чувство личности, взяли тотчасъ рѣшительно и верхъ надъ старожилами; они слишкомъ живо сознали, почувствовали свою силу и преимущество, и вотъ почему въ Англіи развилось, и очень рано, право личности, право—я.

"Могущественная, гордая и богатая аристократія Англійская ведетъ свое начало отъ того же безусловнаго, совершеннаго первенства пришельцевъ.

"Чувство личности принадлежить впрочемь не однимь завоевателямь Англіи. Покоренные, защищаясь столько времени, не на животь, а на смерть, развивали его также съ своей стороны, — среди кровопролитной борьбы. Притомь зам'ютить надо воть что: первые завоеватели были иноплеменниками въ отношеніи къ туземцамь, Бриттамь, а послі Англы, Саксонцы, Датчане, Французскіе Норманны — единоплеменники между собою. Если первые (Бритты), какъ говоришь ты, "или погибли, или удалились въ западныя области", и это доказывается тёмь, что почти всё м'юста и урочища восточной и средней Англіи утратили свои прежнія названія и получили

названія Саксонскія (мимоходомъ-однакожъ не Словенскія?), то последнимъ Саксонцамъ, Датчанамъ, легко было, разумется, современемъ сочетаться и слиться съ побъдителями Норманнами, сохраняя почти всю свою національность. Твоя правда, что "Саксонское царство пало подъ ударами Французскихъ Норманновъ; но подавленная Саксонская стихія не утратила силы и нъкоторой самобытности. Въ ней побъдитель норманнъ уважалъ нравственное достоинство, доказанное самимъ женіемъ при Гастингсь, въ которомъ несчастный Гарольдъ оспариваль цёлый день побёду противъ непріятеля втрое многочисленнъйшаго. Раздоры между Норманнами снова возвысили значение Саксонскаго народонаселения. Бароны вызвали его къ новой жизни для того, чтобы найти въ немъ опору". Это совершенно подтверждаеть мою мысль, что чувство личности принадлежить вообще англичанину, какъ лорду, такъ и простолюдину. Есть лордъ, помотокъ норманна, потомокъ последняго победителя, а простолюдинъ происходить отъ предпоследняго. Туземцы разошлись среди многократныхъ иноплеменныхъ наводненій, или удалились въ сторону. Плодомъ этого чувства между государственными законами является древнъйшій въ Европъ Habeas corpus, а въ народныхъ върованіяхъ пословица: домг мой-крппость моя.

"Съ большимъ удовольствіемъ встрітилъ я однажды слібдующее місто въ рецензіи Бульверова сочиненія объ Англіи
и Англичанахъ, которое служитъ къ подтвержденію моего
историческаго замібчанія объ Англійской личности: La gloire
du Français est d'appartenir à une nation aussi grande que
la sienne. L'Anglais se glorifie au contraire de ce qu'une
aussi grande nation lui appartient. L'idée de la propriété
domine dans nos sentiments comme dans nos lois. L'Anglais
n'est fier de son pays, que par ce que ce pays a eu l'avantage de le produire. C'est un sentiment personnel, qui est au
fond du patriotisme de l'Anglais.

"Личное, частное, господствуетъ у Англичанъ и въ управленіи. Обращу вниманіе на Банкъ, Остъ-Индскую компанію, гдѣ оно беретъ не рѣдко верхъ надъ государственнымъ и общимъ и даетъ ему направленіе. Частный интересъ, частное оскорбленіе, частная потеря нигдѣ не подавали и не подаютъ столько поводовъ къ общимъ происшествіямъ, какъ въ Англіи. Такихъ примѣровъ множество во всей ихъ исторіи, даже до Причардова иска. Недавно еще (6-го сентября) сказалъ Дальманъ во Франкфуртскомъ собраніи: "Всякій англичанинъ вѣситъ для Англіи столько же, сколько и вся Англія".

"О введеніи христіанства въ Англіи говорить теперь не буду, ибо это завело бы насъ слишкомъ далеко, но замѣчу, что и богословіе Англійское представляєть явленіе, совершенно параллельное съ Habeas corpus: у Бретонскихъ священниковъ еще въ III — V вѣкѣ были свои собственныя вѣрованія: они утверждали, что человѣкъ самъ по себѣ можетъ возвыситься до нравственнаго добра, за что Французы называли ихъ еретиками. Пелагій (также бретонецъ), возставшій за liberum arbitrium, сдѣлался ихъ представителемъ. Это ученіе досталось, какъ говорятъ, изъ поэмъ Кельтическихъ бардовъ съ незапамятныхъ временъ. Слѣдовательно, въ вѣроисповѣданіи развивалось то же начало, что и при государственномъ управленіи, независимо одно отъ другого.

"Тебъ надо объяснить еще, скажу мимоходомъ, одно важное явленіе: Генрихъ VIII, defensor fidei, установилъ первенство правительства въ дълахъ въры, а законъ Генриха VIII есть только распространеніе древнихъ Кларендонскихъ условій Генриха II.

"Чтобы уразумѣть исторію Англіи, надо вникнуть въ эту тѣснѣйшую связь (это сліяніе), въ какой находятся тамъ религія, правительство, торговля и частный человѣкъ. Мнѣ остается сказать еще нѣсколько словъ о лицѣ, о человѣкѣ самомъ въ себѣ: и здѣсь находится новое подтвержденіе моей основной мысли. Скажи — у кого столько странностей, какъ у Англичанъ. Что же значатъ эти странности? Развитіе личности. Всякій хочетъ быть собою и не походить на другихъ. Многія странности можно назвать даже злоупотребленіями

личности. Отсюда личное господствуеть и въ Англійской литературѣ: романъ, гдѣ личное и индивидуальное, домашнее и семейное, занимаетъ первое мѣсто, у нихъ процвѣтаетъ: Ричардсонъ, Фильдингъ, Гольдсмитъ, Вальтеръ Скоттъ, Диккенсъ. И все это соотвѣтствуетъ отдѣльному, одинокому положенію Англіи какъ острова; вотъ кстати и отношеніе Географіи къ Исторіи.

"Надѣюсь, что я, по старой памяти, доказалъ тебѣ достаточно значеніе Англійскаго я. Развѣ прибавить, что пороки, принадлежащіе въ особенности къ личности, развились наиболѣе въ Англіи, напримѣръ, себялюбіе, гордость, корыстолюбіе... О себялюбіи я уже говорилъ, а теперь обращу только твое вниманіе на прежнее управленіе Ирландіей и Индіей.

"О корыстолюбіи. Деньги играють важную роль въ Англійской жизни: въ "другихъ странахъ", говорить самъ Бульверъ, "нищета есть несчастіе, а у насъ преступленіе". Іп der Englischen Ansicht sey der Krieg nichts anders als ein Handelsmittel, замѣтилъ недавно одинъ изъ членовъ Франкфуртскаго сейма, nicht ein Mittel des Ruhms und der Ehre wie ehemals bey den Franzosen. Такую же роль играютъ онѣ и въ Исторіи государства Англіи: Мадпа сharta, парламенты, паденіе Стюартовъ, отторженіе Америки, все изъ-за денегъ и отъ денегъ вполнѣ, или по большей части. Деньги есть рычагъ, на которомъ обращается Англійская политика, иногда цѣль, иногда средство. Укажу еще на послѣднюю роль Англіи въ исторіи Наполеона, игранную деньгами.

"Политическая экономія есть представительница Англійской исторіи, передняя сторона ея, какъ Философія, заключаеть въ себѣ исторію новой Германіи, вопреки всѣмъ толкамъ Франкфуртскаго собранія, а искусство — Италіи. Потому-то и Англія произвела Адама Смита, основателя науки о народномъ богатствѣ. Она должна произвести и новаго Адама Смита, который бы перевернулъ или измѣнилъ понятіе о народномъ богатствѣ, государственномъ и частномъ. Ужасное богатство, доходящее въ Англіи даже до крайности,

и ужасная нищета Англичанъ вмѣстѣ съ несмѣтнымъ долгомъ Англіи, доведутъ непремѣнно Англійское правительство или науку также до какой-нибудь государственной мысли, которая будетъ имѣть великія слѣдствія для государствъ.

"Для шутки продолжимъ сравненіе: всякое государство, говорятъ, имъетъ свою смерть; будущею смертію Англіи, согласно съ предложенными замъчаніями, должно быть банкротство. Это будетъ банкровство незлостное.

"Наконецъ, мнѣ надо говорить объ Англійской гордости, какъ порокѣ личности, но здѣсь уже я совершенно увѣренъ въ побѣдѣ, потому что въ рукахъ моихъ твое оружіе—слушай:

> Островъ пышный, островъ чудный! Ты краса подлунной всей, Лучшій камень изумрудный Въ голубомъ вѣнцѣ морей! Грозный стражь твоей свободы, Сокрушитель чуждыхъ силъ, Вкругъ тебя широко воды Океанъ съдой разлилъ. Онъ бездоненъ и просторенъ, И враждуеть онь съ землей; Но смирененъ, но покоренъ, Онъ любуется тобой; Для тебя онъ укрощаеть Свой неистовый набыть, И ласкаясь обнимаетъ Твой быльющійся брегь. Лочь любимая природы, Благодатная земля! Какъ кипятъ твои народы, Какъ цвътуть твои поля! Какъ державно надъ волною Ходить твой широкій флагь! Какъ кроваво надъ землею Мечь горить въ твоихъ рукахъ! Какъ свътло вънецъ рауки Блещеть надъ твоей главой, Какъ высоки пъсенъ звуки, Миру брошенныхъ тобой! Вся облита блескомъ влата, Мыслью вся озарена, Ты счастлива, ты богата, Ты роскошна, ты сильна. И далекія державы,

Робко вворъ стремя къ тебѣ, Ждутъ, какіе вновь уставы Ты предпишешь ихъ судьбѣ.

Но за то, что ты лукава, Но за то, что ты горды, Что тебѣ мірская слава Выше Божьяго суда: Но за то, что церковь Божью Святотатственной рукой Приковала ты къ подножью Власти суетной земной... Для тебя, морей Царица, День придетъ, —и близокъ онъ — Блескъ твой, злато, багряница, Все пройдеть, минеть какъ сонь: Громъ въ рукахъ твоихъ остынеть, Перестанетъ мечь сверкать, И сыновъ твоихъ покинетъ Мысли ясной благодать, И забывъ твой флагь державный, Вновь свободна и гровна, Заиграетъ своенравно Моря шумная волна.

И другой странѣ смиренной, Полной вѣры и чудесъ, Богъ отдастъ судьбу вселенной, Громъ вемли и гласъ небесъ!

Аминь!" 854)

конецъ книги девятой.

21 Октября 1894 г. Село Гіевка Харьковской губерніи и увада.

- 1) Русская Мысль 1892, январь, стр. 108—110.
- 2) И. С. Аксаковъ. М. 1888. I, 390. Современникъ 1846, XLIV, стр. 240—250.
- 3) Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя. С.-Пб. 1857. VI, стр. 296—297.
- 4) Русская Мысль 1892, январь, стр. 108—110.
- 5) П. В. Анненковъ и его друзъя. Изданіе А. С. Суворина. С.-Пб. 1892, стр. 548, 596—597.
- 6) С.-Петербургскія Въдомости 1869, №№ 187—188. Русская Мысль 1892, январь, стр. 124—125.
- 7) Сочиненія А. И. Герцена. Женева. 1879, VII, стр. 380.
- 8) Т. Н. Грановскій. М. 1869, стр. 224.
- 9) II. B. Анненковъ и его друзья, стр. 550.
- 10) Т. Н Грановскій, стр. 226— 227.
- 11) Отчеть Имп. Публ. Библютеки за 1889. Прил., стр. 78—79.
- 12) Русская Мысль 1892, январь, стр. 112.
- 13) Записки и Дневникъ А. В. Никитенка. С.-Пб. 1893. I, стр. 480.
- 14) Сочиненія и Переписка ІІ. А. Іїлетнева. III, стр. 583,
  - 15) Письма, XVII.
- 16) *В. В. Григорьевъ.* С.-Пб. 1887, стр. 98.
  - -17) Письма, XVII.
    - 18) Диевникъ 1847, подъ 30 мая.

- 19) Письма, XVII. Спверная Пчела 1846, № 284. Записки и Дневникъ А. В. Никитенка. С.-Пб. 1893. I, стр. 480— 482. Письма XVIII.
- 20) Современникъ 1847, IV. Смѣсь, стр. 114—126.
  - 21) Ilucima, XVII.
- 22) Современникъ 1847, IV. Смѣсь, стр. 126.
  - 23) Huchma, XVII.
- 24) *Русскій Архивъ* 1879, № 11, стр. 326—327.
  - 25) Iluchma, XVII.
- 26) Москвитянин 1847, ч. II, стр. 133—135.
  - 27) Письма, XVII.
- 28) Современникъ 1847, ч. VI. Отд. III, стр. 23—75; 109—134.
- 29) П. В. Анненковъ и его друзья, стр. 594—595.
- 30) Русская Мысль 1892, январь, стр. 113, 118, 114, 119—123.
- 31) Москвитянин 1848, ч. І. Моск. Лівтопись, стр. 35—36; 1847, ч. ІІІ, стр. 147—158.
  - 32) *Письма*, XVII.
- 33) *Русскій Архив* 1884, № 4, стр. стр. 284—285.
  - 34) И. С. Аксаковъ. I, 434.
- 35) *Русскій Архив* 1884, № 4, стр. 281—283.
- 36) Дневникъ 1847, подъ 23 29 марта.
  - 37) Иисьма, XVIII.
- 38) Отчеть Имп. Публ. Библіотеки за 1890. Прилож., стр. 68. ІІ. В. Ан-

- ненковъ и его друзья, стр. 529—530, 533. Московскій Сборникъ 1847, стр. 327—328.
- 39) *Русскій Архив* 1884, № 4, стр. 282.
- 40) Отечественныя Записки 1847. LI. Смѣсь, стр. 200—203.
- 41) Московскій Городской Листокъ 1847, № 86.
- 42) Московскія Выдомости 1847, № 50.
  - 43) Письма, XVII.
- 44) Московскій Городской Листокъ 1847, № 97.
  - 45) Диевникъ 1847, подъ 28 апръля
- 46) П. В. Анненковъ и его друзъя, стр. 538—540.
- 47) *Pyccriŭ Apxue* 1884, № 4, стр. 286—287; 1879, № 11, стр. 328, 358—359; 1866, стр. 1073—1074.
- 48) Сочиненія и Письма Н. В. Го-10ля, VI, стр. 414.
- 49) Собраніе отдранных статей и замиток А. С. Хомякова. М. 1861. . I, стр. 106.
- 50) Сочиненія и Письма Н. В. Го-10ля. VI, стр. 424.
- 51) *Русскій Архив* 1879, № 11, стр. 358—359.
  - 52) *Письма*, XVII.
- 53) *Русскій Архив*і 1879, № 11, стр. 358—359.
- 54) Исторія моего знакомства съ Гоголемъ, стр. 151.
- 55) Собраніе отдъльных статей и замиток А. С. Хомякова. М. 1861. I, стр. 605—606.
  - 56) Письма, XVII.
- 57) И. С. Аксаковъ. I, стр. 408. Русская Старина 1890, августъ, стр. 290—291.
- 58) Московскія Впдомости 1847,№ 20.
  - 59) И. С. Аксаковъ. І, стр. 421, 424.
- 60) И. С. Аксаковъ. II, стр. 239—240. Московскія Въдомости 1847, № 21.
- 61) Современникъ 1847. III. Смёсь, стр. 138—149.
  - 62) Дневникъ 1847, подъ 20 февраля.

- 63) *Письма*, XVII.
- 64) И. С. Аксаковъ. І, стр. 410.
- 65) П. В. Анненков и его друзья, стр. 535.
- 66) И. С. Аксаковъ. I, стр. 416—418, 431—433, 435.
- 67) П. В. Анненковъ и его друзья, стр. 538—540.
- 68) Московскій Городской Листокъ 1847, № 3.
  - 69) *Письма*, XVII.
- 70) *II. В. Анненковъ и его друзъя*, стр. 538—540.
  - 71) Письма, XVII.
- 72) Автобіографич. Записки (гр. Строгановъ), л. 5 об., б.
  - 73) Huchma, XVII.
- 74) *Автобіогр. Записки* (гр. Строгановъ), д. 5 об., 6.
- 75) *Москвитанин* 1847, ч. II, стр. 9—30; ч. III, стр. 17 и пр.
- 76) Письма Московскаго митрополита Филарета къ покойному архіепископу Тверскому Алексію. М. 1883, стр. 77—78. Письма, XVII—XVIII.
  - 77) Русскій Архивт 1888, стр. 486.
- 78) Попъдка въ Кирилловъ Бплозерскій монастырь. М. 1850, стр. 1—3.
  - 79) Письма, XVII.
- 80) *Москвитянин* 1850, ч. Ш. Критика и Библіографія, стр. 90—91.
  - 81) Диевникъ 1846, подъ 13 ноября.
  - 82) Письма, XVII.
- 83) Письма М. П. Погодина. С.-Пб. 1882, стр. 38.
  - 84) Ilucoma, XVI—XVII.
- 85) Отечественныя Записки 1847, L. Критика, стр. 39—76; LI, стр. 29—46.
- 86) Москвитянин 1847, ч. III, стр. 75—108; ч. I, 155—184. Русская Мысль 1892, январь, стр. 130—135.
- 87) Русская Мысль 1892, январь, стр. 122—123. С.-Петербургскія Видомости 1868, №№
- 88) П. В. Анненков и его друзья, стр. 538—540. Отчеть Импер. Публ. Библіотеки за 1889. Прил., стр. 78, 76, 80—82.

- 89) Русскій Архивт 1888, № 8, стр. 486.
- 90) Письма, XVII.
- 91) Дневник 1847, подъ 9 апреля.
- 92) Ilucoma, XVII.
- 93) *Московскій Городской Листокъ* 1847, № 130.
- 94) *Pyccnii Apxue* 1888, № 8, ctp. 488.
- 95) П. В. Анненковъ и его друзья, стр. 544.
- 96) Современникъ 1847, IV. Отд. III, стр. 27 58; VI. Отд. III, стр. 161 222. Біографіи и Характеристики. C.-Пб. 1882, стр. 264.
  - 97) Письма, XVII.
  - 98) Москвитянин 1847.
  - 99) Современникъ 1847.
  - 100) Русская Мысль.
- 101) Современникъ. Отд. III, стр. 88—90. Диевникъ 1847, подъ 17 іюля 1893 г.
  - 102) Письма, XVII.
- 103) Московскія Впдомости 1847, № 88.
  - 104) Письма, XVII.
- 105) Московскія Впдомости 1847, № 89.
- 106) Москвитанин 1847, ч. II, стр. 162—163.
- 107) Московскія Впдомости 1847, № 89.
  - 108) *Письма*, XVII.
- 109) *Москвитянин* 1847, ч. II, стр. 223—236.
- 110) Диевникъ 1847, подъ 30 сентября; 1848, подъ 8 февраля.
- 111) *Москвитянинъ* 1849, № 6. Смѣсь, стр. 9—13.
  - 112) Письма, XVII, XIX.
- 113) Пятидесятильтіе гражданской и ученой службы М. П. Погодина. М. 1872, стр. 64—65.
  - 114) Письма, XVII.
- 115) Творенія Свв. Отидет. М. 1884. І, стр. 330.
- 116) Письма Филарета архіепископа Черниговскаго къ А. В. Горскому.
  М. 1888, стр. 216.
- 117) Православное Обозрпніе 1878, марть, стр. 485—494.

- 118) *Письма*, XVII.
- 119) Москвитянинь 1847, I, стр. 129 --138.
  - 120) Иисьма, XVII.
- 121) *Москвитянин* 1847, ч. І, стр. 85—112; 1850. ІІІ. Науки и Художества, стр. 1—4.
  - 122) *Цисьма*, XVII.
- 123) Древняя и Новая Россін 1880. II, стр. 641, 645—646.
- 124) Истор. обозр. царствованія имп. Николая І. С.-Пб. 1847, стр. 37—38.
  - 125) Письма, XVII.
- 126) Древняя и Новая Россія 1880, II, 654.
  - 127) Письма, XVII.
- 128) Диевникъ 1847 г., подъ 18 октября.
  - 129) Письма, XVII.
  - 130) Дневникъ 1847, подъ 8 апръля.
  - 131) *Письма*, XVII.
  - 132) Дневникъ 1847, подъ 3 августа.
  - 133) Иисьма, XVII.
- 134) Буткевичъ. Иннокентій Борисовъ. С.-Пб. 1887, стр. 322—323.
- 135) Н. Барсовъ. Матеріалы для Біографіи Иннокентія архієпископа Херсонскаго и Таврическаго. С.-Пб. 1888. ІІ, стр. 87—88. Русская Старина 1879. ХХІУ, стр. 668.
- 136) Диевникъ 1847, подъ 13 марта, 4—6 іюня.
- 137) *Иннокентій Борисовъ*, стр. 324.
  - 138) Письма, XVII.
- 139) Записки Имп. Одесск. Общества Исторіи и Древностей, XV.
- 140) Письма, XVII, XVIII; Записки Имп. Одесск. Общ. Ист. и Древи., XV. Иннокентій Борисовъ, стр. 328, 330.
- 141) Москвитянин 1847, ч. І, стр. 248 249; ІІІ, стр. 120; ІІ, стр. 246. Письма, XVII.
  - 142) Письма М. П. :Погодина къ М.
- А. Максимовичу. С.-Пб. 1882, стр. 40.
  - 143) *Письма*, XVII.
- 144) Письма М. П. Погодина въ М. А. Максимовичу, стр. 39—41.
  - 145) Huchma, XVII.

- 146) *Москвитянин* 1847, І. М. Летопись, стр. 38—39.
  - 147) Письма, XVII.
- 148) *Русскій Архив* 1888, № 8, стр. 483.
- 149) Біограф. Слов. Московскаго Университета. І, стр. 453—455.
- 150) Московскія Впдомости 1847, №№ 129 130.
  - 151) Письма, XVII.
- 152) *Москвитянинг* 1848, ч. I, стр. 222.
- 153) *Pyccriŭ Apxue* 1887, № 8, crp. 523.
- 154) Отчеть Импер, Публ. Библютеки за 1889 годь, стр. 77.
- 155) П. В. Анненков и его другья, стр. 537.
  - 156) *Бълинскій*, II, стр. 279—280.
- 157) П. В. Анненковъ и его друзья, стр. 548—549, 620.
- 158) *Русскій Архив* 1888, № 8, стр. 489.
- 159) Т. Н. Грановскій. М. 1869, стр. 165.
- 160) Письма митрополита Московскаго Филарета къ архимандриту Антонію. М. 1878, П, стр. 348—349.
- 161) Сочиненія Филарета митрополита Московскаго. М. 1882, IV, стр. 511.
  - 162) Иисьма, XVII.
- 163) Диевника 1847, подъ 14 сентября.
- 164) Письма митрополита Московскаго Филарета яз архимандриту Антонік. М. 1878, II, стр. 348.
  - 165) Диевникъ 1847, подъ 14 сентября.
  - 166) *Письма*, XVII.
- 167) *Pyccniĭ : Apxues* 1892, № 7, crp. 337.
  - 168) Письма, XVII.
- 169) Записки и Дневникъ А. В. Никитенка, I, стр. 4°5—486.
- 170) *II. В. Анненковъ и его друзья*, стр. 604—606.
- 171) *Pycckiŭ Apxus* 1892, № 7, ctp. 336; 1879, № 11, ctp. 327—328.
  - 172) Письма М. П. Погодина къ вы-

- сокопреосвященному Иннокентію архіепископу Херсонскому и Таврическому, стр. 1—2.
  - 173) Huchma, XVII.
- 174) Русскій Архивъ 1878, № 1, стр. 132—133.
- 175) Записки и Дневникъ А. В. Никитенка, I, стр. 487—488.
- 176) *Русскій Архив* 1892, № 7, стр. 336; 1879, № 11, стр. 327; 1878, № 1, стр. 133; 1892, № 7, стр. 347—351.
- 177) Записки и Дневникъ А. В. Никитенка, I, стр. 488—489.
  - 178) Письма, XVII.
- 179) *Русскій Архив* 1892, № 7, стр. 351--354.
  - 180) Письма, XVII.
- 181) *Русскій Архивъ* 1892, № 7, стр. 355.
  - 182) *Письма*, XVII.
- 183) Русскій Архивъ 1892, № 7, стр. 356—357.
  - 184) Ilucoma, XVII.
- 185) *Русская Мысль* 1892, январь, стр. 119.
- 186) II. B. Анненковъ и его друзъя, стр. 604.
- 187) *Русскій Архив* 1894, № 4, стр. 304.
- 188) *Русскіе Палеологи сороковыхь* годовъ. С.-Пб. 1880, стр. 87—98.
  - 189) *Письма*, XVII.
  - 190) Письма, XVIII.
- 191) Диевникъ 1848, подъ 20 29 февраля.
- 192) Письма митрополита Московскаго Филарета къ архимандриту Антонію. М. 1878, II, стр. 391.
- 193) И. С. Аксаковъ. М. 1888, стр. 438—439.
- 194) Русскій Архиет 1868, стр. 1470.
- 195) Соуиненія Филарета митрополита Московскаго. М. 1882. IV, стр. 553—555.
- 196) Полное собраніе сочиненій князя П. А. Вяземскаго. Изданіе графа С. Д. Шереметева. С.-Пб. 1880. IV, стр. 311—315.

- 197) Сочиненія B. А. Жуковскаго. Изд. 8-е П. А. Ефремова. С.-Пб. 1885. VI, стр. 160—169.
- 198) *Русскій Архив* 1868, стр. 1471—1472.
  - 199) Письма, XVIII.
- 200) Гроть. Сочиненія и Переписка П. А. Плетнева. С.-Пб. 1885. III, стр. 600—601.
  - 201) Диевиик 1848, подъ 7 іюня.
  - 202) Ilucoma, XVIII.
- 204) Письма Вячеслава Ганки къ О. М. Бодянскому. М. 1888, стр. 23.
- 204) Автобіографія Н. Н. Мурзакевича. С.-Пб. 1889, стр. 207—208.
  - 205) Письма, XVIII.
- 206) *Русскій Архивъ* 1884, № 4, стр. 290—291.
- 207) Сборникъ И. Р. Ист. Обиц. LXXIII, стр. 101. Письма, XVIII.
- 208) Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя. С.-Пб. 1857, VI, 472. Сборнико И. Р. Ист. Общества. С.-Пб. 1890, LXXIII, стр. 100, 103.
  - 209) *Письма*, XVIII.
- 210) Письма Филарета архіепископа Черниговскаго къ А. В. Горскому.
  М. 1885, стр. 229, 235.
- 211) Письма, XVIII. Московскія Впдомости 1893, № 243.
- 212) Аксаковъ. *Біографія Ө.И.Тют-чева*. М. 1886, стр. 135—148.
  - 213) Huchma, XVIII.
- 214) Сухомлиновъ. Изсладованія и статьи по Русской Литературь и Просвыщенію. С.-Пб. 1889, П, стр. 505, 510.
- 215) Полное Собраніе Сочиненій князя Вяземскаго. С.-Пб. 1887, XI, стр. 293. Жизнь и Труды П. С. Савельева. С.-Пб. 1861, стр. 85—86.
- 216) Записки и Дневникъ А. В. Никитенка. С.-Пб. 1893, I, стр. 493— 496. Дневникъ 1848 г., подъ 24 марта.
  - 217) Huchma, XVIII.
  - 218) Диевникъ 1848, подъ 21 марта.
- 219) Письма, XVIII. Сочиненія и Переписка П.А.Плетнева. С.-Шб. 1885, III, стр. 623—625.

- 220) Письма, XVIII. Днеоник 1849, подъ 4—10 апръля.
  - 221) Huchma, XVIII.
- 222) Записки и Дневникъ А. В. Никитенка, I, стр. 495.
  - 323) *Письма*, XVIII.
  - 324) Диевникъ 1848, подъ 18 марта.
  - 225) Huchma, XVIII.
- 226) II. В. Анненковъ и его друзья, стр. 599—603.
- 227) Русскій Архивт 1879, III, стр. 331; 1884, № 4, стр. 300.
  - 228) Письма, XVIII.
- 229) И. С. Аксаковъ, М. 1888, I, стр. 443.
- 230) Записки А. И. Кошелева. Бердинъ. 1884, стр. 64—66.
- 231) *Русскій Архив* 1873, № 8, стр. 1345—1360.
- 232. *В. В. Григорьевъ.* С.-II6. 1887, стр. 104—105.
- 233) Колюпановъ. *Біографія А. И. Кошелева*. М. 1892. II, стр. 89—90, 83—84. *И. С. Аксаковъ.* II, стр. 195, 108—109.
- 234) Письма, XVIII. Записки А. И. Кошелева, стр. 149—150.
- 235) Москвитянин 1848, VI, стр. 1-10.
  - 236) *Письма*, XVIII.
- 237) Семейный Архивъ М. А. Веневитинова; Русскій Архивъ 1884, № 4, стр. 292.
  - 238) Письма, XVIII.
- 239) *Русскій Архивъ* 1884, № 4, стр. 294, 298.
  - 240) *Шисьма*, XVIII.
- 241) Москвитянин 1848, ч. I; 1849. I, Лътопись, стр. 25—36.
- 242) Московскія Видомости 1848, №№ 58, 62.
  - 243) Ilucoma, XVIII.
- 244) Московскія Впдомости 1848, № 71.
- 245) Стихотворенія Ө. Тютчева.М. 1862, стр. 111.
- 246) Сборн. И. Р. Истор. Обш., LXXVIII, стр. XIII, 102. Москодскія Видомости 1848, № 84,

- 247) Письма, XIX. Формулярный Списокъ о службъ члена Государственнаго Совъта статсъ секретаря дъйствительнаго статскаго совътника Ө. П. Корнилова.
  - 248) Письма, XVIII.
- 249) Диевнико 1848, подъ 25 ноября, 20 іюня.
- 250) *Писъма*, XVIII. *Москвитянинъ* 1848, № 5. Науки, стр. 76—78.
  - 251) Письма, XVIII.
- 252) Біографич. Словарь Импер. Московскаго Университета. I, стр. 36.
  - 253) Дневник 1848, подъ 9 іюля.
  - 254) Письма, XVIII.
- 255) *Русскій Архив* 1885, № 6, стр. 312—313.
- 256) Московскія Въдомости 1848, № 84.
- 257) Дневникъ 1848, подъ 30 ноября.
- 258) Москвитянинг 1848, № 8, стр. 85—86; 1850. II, Русск. Слав., стр. 167—168.
- 259) Елагинь. Жизнь графини А. А. Орловой-Чесменской. С.-Пб. 1853, стр. 145—146. Письма, XIX. Отечественныя Записки 1848. LVIII. Смѣсь, стр. 157—158.
- 260) *Москвитянин* 1848, ч. IV. Критика, стр. 43—45.
- 261) Литературныя Воспоминанія И. И. Панаева. С.-Пб. 1876, стр. 413.
- 262) О. Буткевичъ. Иннокентій Борисовъ, бывшій архіепископъ Херсонскій. С.-Пб. 1887, стр. 335.
- 263) Историческія и Статистическія свыдынія о С.-Петербуріской епархіи. С.-Пб. 1884, VIII, стр. 51.
- 264) Московскія Впдомости 1848, №№ 155, 135.
- 265) В. В. Григорьевъ. С.-Пб. 1887, стр. 98. об подоставления и подоставления подостав
  - 266) Письма, XVIII, XVII.
  - 267) Дневник 1847, подъ 24 октября.
  - 268) Письма, XVII.
  - 269) Диевникъ 1847, подъ 29 ноября.
- 270) *Pyccniŭ Apxue* 1884, № 5, crp. 228.

- 271) Вистник Европы 1871, ноябрь.
- 272) Hucoma, XVII.
- 273) Московскія Впдомости 1847, № 131.
  - 274) Дневникъ 1847, подъ 1 ноября.
- 275) Московскія Впдомости 1847, № 132.
- 276) Письма, XVII—XVIII. Couuненія и Письма Н. В. Гоголя. С.-Пб. 1857. VI, стр. 458—459.
- 277) Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя. С.-Цб. 1857. VI, стр. 458.
  - 278) Письма, XVIII.
- 279) *Русскій Архив* 1875, III, стр. 370.
- 280) Counenia B. A. Жуковскаго. Изд. П. А. Ефремова. С.-Пб. 1885. VI, стр. 105—110.
- 281) *Русскій Архив* 1875, III, стр. 371—372.
  - 282) Письма, XVIII.
- 283) Дневникъ 1848, подъ 1 января 1847, подъ 3 ноября.
  - 284) Письма, XVIII.
- 285) Современникъ 1848, ч. VII. Русск. Литер., стр. 9—11.
- 286) Москвитянин 1848, № 1. Критика, стр. 30—54; И. С. Аксаковъ, II, 112; Диевник 1847, подъ 13 января.
- 287) Москвитянин 1848, VI, стр. 185—186. Сочиненія и Переписка ІІ. А. Плетнева, III, стр. 622—623. Стверное Обозртніе 1848, II, Библіографія, стр. 50—62.
- 288) **М**осквитянинъ 1848, № 2, стр. 105—123.
  - 289) Спверная Ичела 1848, № 36.
  - 290) Письма, XVIII.
- 291) *Москвитанин* 1848, № 9, стр. 15—41 (Критика).
- 292) Воспоминанія графа В. А. Сологуба. С.-Пб. 1887, стр. 76—77.
- 293) Современник 1848, VIII, Русская Латер, стр. 6.
- 294) H. C. Arcaross. M. 1888, I, ctp. 420-421.
- 295) *Москвитянин* 1848, № 1, Критика, стр. 55—67.

- 296) Современникъ 1848, VIII, Русская Литер., стр. 45–46.
- 297) Москвитянин 1848, II, стр. 122—123.
- 298) Полное Собраніе Сочиненій князя П. А. Вяземскаго. С.-Пб., 1887, XI, стр. 439.
  - 299) Письма XVIII, XVII.
- 300) В. В. Григорьевъ. С.-Пб., 1887, стр. 99.
  - 301) Письма, XVIII.
  - 302) В.В.Григорьевъ, стр. 100—103.
- 303) *Русскій Архив* 1879, III, стр. 360.
  - 304) В. В. Григорьевъ, стр. 103.
- 305) Москвитянинъ 1848, I, стр. 93—142.
  - 306) *Письма*, XVIII.
- 307) Современникъ 1848. Русск. Литер., стр. 44—45.
- 308) *Москвитянин* 1848, II, Критика, стр. 123.
- 309) Съверное Обозръние 1848, II, Библіограф., стр. 59—62.
- 310) Москвитянин 1848, IV, Критика, стр. 124—125.
- 311) *Русскій Архив* 1879, Ш, стр. 359—360.
  - 312) *Письма*, XVIII.
- 313) Полное Собраніе Сочиненій Н. В. Гоголя. М. 1867. III, стр. 525.
- 314) *Москвитянинъ* 1848, V, стр. 40, 42, 43, 45.
- 315) *Русскій Архив*ъ 1885, № 6, стр. 311—312.
  - 316) *Письма*, XVIII.
- 317) *Москвитянин* 1848, II, Критика, стр. 57—80.
  - 318) Ilucama, XVIII.
- 319) *Москвитянин* 1848, XI, Критика, стр. 30—35.
  - 320) Huchma, XVIII.
- 321) *И. С.-Пб.* Университетъ. С.-Пб. 1870, стр. 170, 169.
  - 322) Письма, XVIII, XVIII.
- 323) Библіотека для Чтенія, 1848.
- LXXXVII, Литер. летопись, стр. 1—17. 324) Диевникъ 1848, подъ 6 марта
  - 325) Письма, XVIII.

- 326) Двойная жизнь. М. 1848, стр. 41—50.
- 327) *Русскій Архие* 1884. № 4, стр. 292.
- 328) Сочиненія и Шисьма Н. В. Го-10ля, VI, стр. 458.
- 329) Русскій Архивъ 1879, № 11, стр. 330.
- 330) Диевникъ 1848, подъ 20 февраля, 8 апръля.
  - 331) Письма, ХУШ.
- 332) Москвитянин 1848. III, стр. 27—29.
- 333) Исторія моего знакомства съ Гоголемъ. М. 1890, стр. 179.
- 334) Сочиненія и Писъма Н. В. Гоголя. VI, стр. 467.
- 335) Письма, XVIII. Москвитянинь 1849, № 1, Крит. и библіогр., стр. 9. И. С. Аксаковь, II, стр. 271, 362, 364—365, 207. Русскій Архивъ 1875, III, 373; Русская Старина 1890, ноябрь, стр. 356. Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя, VI, стр. 475.
- 336) *Москвитанин* 1848, ч. II, Вн. изв., стр. 29—30, 32.
- 337) Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя, VI, стр. 452, 455—456.
- 338) Отчетъ И. Публ. Библіотеки за 1887, Прил., стр. 64.
- 339) Сочиненія и Письма Н. В. Го-10ля, VI, стр. 477—481.
- 340) Записки о жизни *Н. В. То-*10ля. С.-Пб. 1856. П, стр. 165.
  - 341) *Письма*, XVIII.
- 342) *Русскій Архив* 1890, № 1, стр. 159.
- 343) Исторія моего знакомства съ Гоголемъ, стр. 178—179. Покровскій Архивъ.
- 344) Записки о жизни Н. В. Го-10ля, стр. 240—241.
- 345) Сочиненія и Письма Н. В. Гоголя, VI, стр. 463. Покровскій Архивт. Полное Собраніе Сочиненій И. С. Тургенева. С.-Пб. 1891. X, стр. 65—67.
- 346) Русская Старина 1890, ноябрь, стр. 356. Историческій Вистикт 1892, апрёль, стр. 43.

347) Письма, XVIII. Письма М. П. Погодина къ М. А. Максимовичу, стр. 48, 123. Русская Старина 1872, январь, стр. 118; 1873, декабрь, стр. 944.

348) Исторія моего знакомства ст Гоголеми, стр. 184—185.

349) Русскій Архивъ 1884, № 4, стр. 292—294,

350) *Письма*, XVIII.

351) Русскій Архиет 1884, № 4, стр. 297.

352) Письма, XVIII.

353) *Русскій Архив* 1884, № 4, стр. 299; 1879, № 3, стр. 379.

354) *Москвитянин*ъ 1848, ч. VI, Науки, стр. 1—10.

Дополненіе и исправленіе къ главь ХХІУ-й, стр. 202.

Часть бумагь Михаила Никитича Муравьева была пріобрѣтена Погодинымъ и вмѣстѣ съ его Древлехранилищемъ поступила въ Императорскую Публичную Библіотеку (см. Льтописи Русской Литературы и Древностей, Н. С. Тихонравова, томъ IV, стр. 69, прим.). Этими бумагами Муравьева пользовались С. П. Шевыревъ въ своей Исторіи Московскаго Университета при обозрѣніи дѣятельности М. Н. Муравьева, какъ попечителя этого Университета (за что принесена имъ въ предисловіи, стр. Х—ХІ, благодарность Погодину) и Л. Н. Майковъ при изданіи имъ сочиненій К. Н. Батюшкова (въ біографич. замѣткѣ о Муравьевѣ, т. ІІ, стр. 418—423). Самимъ Погодикымъ въ Москвитянинъ 1855 г., № 6, была напечатана находившаяся въ этихъ бумагахъ біографія Н. А. Львова.

()

,





20/12.84.93/19.120.214.
· deny 215.905

3.5

1.20

